## всеволод кочетов УГОЛ ПАДЕНИЯ





всеволод кочетов

STOR TO

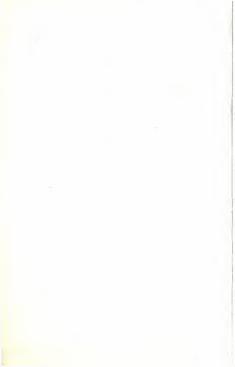



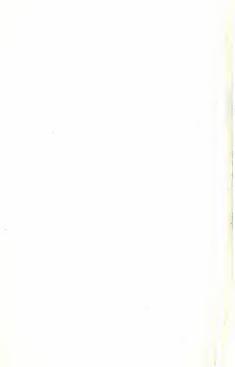





ОРДЕНА
ТРУДОВОГО
КРАСНОГО
ВНАМЕНП
ВОЕННОЕ
НЗДАТЕЛЬСТВО
ОБОРОНЫ
СССР
МОСКВА—1570



## всеволод кочетов УГОЛ ПАДЕНИЯ



1

В есь день, среди заседаний, среди разговоров с предсавителями воинских частей, и вооруженных заводских отрядов, в непрестанной пестрой суетне, которой с утра до ночи, а то и ночью были заполнены этаки Смольного, Быаговидов помныл о том, что после вчерашней стрельбы не почистил и не смазал наган. Еще в училище он прочно усвоил: сам не ещь, не пей, не спи, а оружие приведи в порядок. Его беспокоило, что он никак не мог урвать минутку и выполнить эту железную армейскую заповедь.

Лишь под вечер хромой красноармеец Савельев, прикомандированный к отделу, принес в медной кружке орудийного вязкого масла и лоскут льняной грубой ткани; а вместо шомпола в столе у Благовидова всегда хранилась толствя проволочина, на одном конце сплюпенная, на дротом — свернутая петара.

Заодно уж хозяйственный Савельев прихватил со второго этажа, где была столовая, и солдатскую манерку кипятку. Вместе с несколькими дробинками сахарина он

'бросил в кипяток подгорелую черную корку, помещал оловянной ложкой, которую достал из-за обмотки, и поставил манерку неред Благовидовым Разбирая наган, Благовидов время от времени прямо через край манерки прихлебывал сладковатую, отдающую распаренным хлебом горятую воду.

Части нагана, кружку с пушечным маслом, манерку — все это он расположил перед собой на мрамориом подоконнике одной из комнат бывшего института, в котором российская знать — павис ли то было! — воспиты-

вала своих благородных девиц.

Подкомник был общерен, как стол, и неспроста поэтому использовался он ныне именно в должности стола. Высоними стопами сгрудились на нем— все в красных и синих каранданных отметинах — прочитанные газеты; разлегиись толстые и томкие папки с бумагами; меж напками и бумажным хламом густо лиловели скляния химических чернил; некогда белый камень подпокника имических чернил; некогда белый камень подпокника покрылоя кругами саки от котелков и чайшиков; об него же — до того, конечие, как сюда всезилься Багловидов, гасили махорочные окурки, отчего остались тут ржавые оспенные цвяты.

За окном, в вечерних сумерках, падля снег. Спежники , петели вкось, торолгиво, густо, как бы снеша еще одины слоем укрыть площадь, и так уже заваленную сугробами, через которые автомобили пропаклавали глубокие ужие траншея, а люди протаптывали еще более узкие змеистые тропы.

В спежной кисее дымно плавали контуры отступивших от площади бледно-серых зданий, едва различались устья выходящих на нее Тверской и Шпалерной улиц, Сувоповского проспекта.

Скоро год с того мартовского дия, как правительство Советской республики пережало в Москву. Пульс революции бился ужю не в Петрограде, а в древней российской столице. Лении и Свердлов увеали с собой почти веех своих соратников, с которыми провели здесь отпениые Октябрыские дви 1917 года. Петроград, казалось, опустел, сжался от холода и голода, завледенел, оцепейся. Теперь на него только брали и брали. Брали красноармейцен, брали коммунистов; в повые и новые отряды Красиба, брали коммунистов; в повые и новые отряды двогода, загаденных заводов угасли, а с них все еще не переставляи требовать отружен, получивали на складах остатих изволов угасли, а с них все еще не переставляи требовать

ха, патронов. Все в Питере было теперь не самым главным, все стало в нем как бы второстепенным.

Благовидов тщательно, но едва ли замечая это, водил промасленной тряпкой по отливающей синим вороненой

стали офицерского самовзвода.

Он выкрутил этот револьнер из ценнях пальцев осатанелого поручика в тот самый день, когда под истоппый вка: ударинц батальона Бочкаревой схватился с инм в дальних коридорах Зимиего дворца. Офицер стреиля в упор, но руки его так траслись, что пули только назодрали Благовидову шинель на плече и под мышкой, выверную варукум подложенную под сукию вату и конский волос.

Новому хозяину наган второй год служил верой и правдой. В последний раз Благовидов стрелял из него не далее как вчерашним вечером, когда отправился навестить брата на Прядильную улицу... Трамваем удалось доехать лишь по скрешения Невского с Литейным, трамвай там застрял: где-то что-то оборвалось и не было току. Долго шел потом по утонувшей в снегах набережной Фонтанки, поскальзывался, спотыкался, а едва свернул в Прядильный переулок, началась, перекрестно, из подворотен, гулкая, раскатистая пальба. Пули стучали в промерзшую штукатурку домов, от их тупых ударов брызгами летели известковые крошки. Ничего не оставалось, как отпрыгнуть обратно за угол, пострелять впустую на звуки револьверов и возвращаться восвояси. Можно было бы вызвать наряд городской комендатуры или из ближайших районных — Адмиралтейской, Спасской, Нарвской, а то даже и из чрезвычайки. Но пока доберешься до телефона, пока кто-то выедет, пока доедут, разве эти, стрелявшие, станут сидеть и ждать в подворотнях,

— Товарищ Благовидов! Нашел искомую! Вот она! Топая разношенными рыжими сапогами, не вошел влетел Алексей Лабзаев с большим, увязанным в газеты

свертком и грохнул его на стол.

 — Фу! — Он утирал вспотевший лоб. — Бегом бежал от Таврического. В ихней библиотеке была. Еще и не да-

вали с собой. Расписку написал.

По метрикам, в которые однажды заглянул Благовидов, Лабзаеву было почти дваддать, но видом своим оправ ли дотигивал до семнаддати. Выл этот парнита незаменимым помощником, живым, сообразительным, грамотным. Он расскавывал, что уже заканчивал учение в земской учительской школе на Петровском острове, в город-

ке Сан-Галли, когла началась Февральская революция. Не устоял будущий учитель перед возможностью принять участие в ломке самодержавия в России и вместо школьных занятий пустился по кипевшему народом городу; толокся возле пылающего здания окружного суда, с толной забежал в тюрьму за Фипляндским вокзалом, когда оттуда выпускали заключенных; путаные дороги тех дней занесли его даже в типографию, где большевики печатали свою газету, - держал там корректуру набора; а в конце концов оказался вот в Смольном, под началом Павла Благовидова. Косился на него в первое время, не мог забыть, что Благовидов -- бывший офицер, но мало-помалу привык и освоился: разные же бывают и офицеры.

Поглядывая на своего помощника, Благовидов освободил сверток от газет, и глазам его открылась красиво изданная - волотое тиснение по зеленому полю - толстенная книжища. Вдоль ее корешка он прочел: «Весь Петроград на 1917 год».

 Весь, значит? — Благовидов распахиул книгу на середине, где после адресов бесчисленных петроградских учреждений и завелений начинались колонки с адресами жителей бывшей российской столицы. — Посмотрим. Ну. где тут, предположим, буква «Л»? Так, так, так... Одну за другой листал он страницы. - Вот она! Ла... Лаб... Лабаа. Николай Исилорович, живет по Курляндской. шесть, служит в Петроградской портовой таможне. Есть и Лабзина, Анна Анисимовна, А может, Анастасия? Помечено «Ан». Жена потомственного дворянина. А вот и сам потомственный дворянин - Лабзин, Алдр. Никл. И всякие другие Лабзины. А Лабзаева Алексея, гляди-ка, нет и нет. И Лабзаева Антона Сергеевича, отца твоего, тоже нет. - А вы, товарищ Благовидов, есть? Давайте посмот-

рим. Благовидов? Что же, посмотрим. Так — Блав...

Благ... Благин, подполковник, Благирев, председатель какого-то правления. Товарищество «Благо». Благова. Еще раз Благова... А вот и Благовидова! Вера Дмитриевна. А еще и Юлия Георгиевна. А дальше уже видим Благовых по мужской линии. И конец. Не нашлось нам с тобой места во «Всем Петрограде», Алексей Антоныч.

— Но вы же офицер, товарищ Благовидов. Вон ка-

кой-то подполковник... Он же есть. - То подполковник! А я из училища вышел прапоршиком, друг мой, самым что ни на есть нижайшим офицерским чином. И не то меня удивляет, что в этой толстой книге нет меня, прапора. Удивительно, что не оказалось в ней моего родного брата. Инженер же, не кто-нибудь. Окончил путейский институт, сколько мостов уже соорудил, человек заметный. А вот и его, видишь ли, нету.

Кто же тогда тут есть-то?

 Они. Хозяева. Бывшие, конечно. Ну вот что, идика разузнай, не прибыл ли товарищ Раков. Он где-нибудь на первом этаже. Помщи как следует. Очень мне нужен. Его зовут Александпом Семеновичем. Или!

Благовидов собрал наган, пощелкал впустую курком и, заполнив патронами барабан, втиснул в кобуру. Затем вновь принялся листать принесенную Лабааевым кинжишу.

Так. Где же они, эти Врангели?

На столе еще с утра перед ним лежала белогвардейская газетка, поставленная из Москвы: в Москву же она пришла с Дона, оттуда, где вновь разворачивает свои действия так называемая Добровольческая армия. В одной из статей газеты красным карандациом подчеркнуто: «Врангель, Петр Николаевич». Из текста статьи следует, что главнокомандующий южными вооруженными силами белых генерал Деникин на станции Минеральные Воды встретился с носящим эту фамилию другим генералом и принял важное решение. Благовидов уже успел навести справки о П. Н. Врангеле. В архивных бумагах значилось: старинного немецкого рода, барон, гвардеец, окончил Горный институт и Академию генерального штаба. под конец войны командовал корпусом гвардейской кавалерии: чекисты еще дополнили, что после Октября он бежал в Крым, там добряки из местного Совета его пожаледи и отпустили, он перебрадся на Дон: а газета приводит и последние сведения: стоит ныне во главе «Кавказской армии» белых.

Te, кто ведает военной разведкой, просят петроградцев выяснить все, что можно, о Врангеле и о его родст-

венниках, если таковые еще остались.

 — Ara! Вот, значит, они где! Порядочно их. Штук тридцать, пожалуй. — Благовидов добрался до нужной страницы.

В конце колонки, отведенной Врангелям, он нашел: «бар. Пет. Никл., плк. Миллионная, 26». На всякий случай

выписал адрес и Николая Егоровича Врангеля с женой Марией Дмитриевной, по Бассейной, 27, рассудив, что,

возможно, это родители деникинского генерала.

Сопровождаемый Алексеем Лабзаевым, в комнату, мягко ступая, вошел негоропливый человек в кожаной куртке и в папаск коричневого барашка. Глаза его смотрели с легкой грустинкой. Большим пальцем левой руки оп огладал коротко подстриженные усы, правую подал Благовилову.

Здравствуй, Павел Андреевич!

Здравствуй, Александр Семенович!

Оба опи знали друг друга с минувшей осени, когда занимались преобразованием красногвардейских отрядов в части регулярной Красной Армин. Теперь Раков был военным комиссаром Спасского района, и время от времи ни ему по-прежнему приходилось встречаться с Благовидовым, который осуществлял оперативную связь Петроградского комитета РКИ(б) с военными организациями.

Обратись к одной на своих папок, Благовидов мог бы извлечь два листка бумаги, на которых собственноручно была рассказана краткая автобиография этого убежденного большевика. Но без бумажных биографий в армии вапал и ценили Александра Ракова. В февральские дли, кога в 42-м армейском корпусе, где он служил, решали, кого избрать председателем солдатского комитета, а вместе с тем и депутатом в Петроградский Совет от гаринаона Выборгской крепости, на шумиом, но дружном митинге сотив угов развърживную и софамилию.

 Садись, Александр Семенович! — Благовидов указал на венский стул возле стола, сам сел тоже. — А ты, товариц Лабзаев, можешь пойти и поделать что-нибудь

на свое усмотрение.

Проводив помощника взглядом, Благовидов достал из кармана кисет, клок газеты, оба опи с военкомом принялись свертывать самокругия, слоинявить бумагу, скленвать, заполнять махоркой, и, когда дружно выпустали по болаку дыма, в комнате, и так-то завечеревшей ранными вимними сумерками, стало почти инчего не видно. Благовидов включил настольную лампу под абажуром из сверпутой газеты.

— Новая работа есть, Александр Семенович,— сказал

Раков уже успел заглянуть в белогвардейскую газетку, увидеть отчеркнутое красным.

На юг, что ли, ехать? — спросил оп.

— А чего тебе на юге! У нас у самих дел до макушки. В Гельсингфорсе, имеем такие сообщении, сидит удравший из Петрограда генерал Юденич. Может, помиять, Кавказским фронтом командовал? Белогвардейщипа, которой полням-полно в Филландии, подинмает вокруг него шум. Не хогят ли из этого кавказда сделать северного Колчака дли Деникина? А что? Соберет офицерские отряды, рассединые по Эстопии... Их там немало... Для стычек с нами эстопцы все время вперед себя выпихивают русских... Соберет, говорю, да и...

— Момент подходящий. — Раков качиул головой в папаже. — И весьма-таки подходящий. Там вот Денкип. — Он махиул рукой за окно. — В Сибири, — рука его указала на печку в углу комнаты, — начал наступление Колчак. Финны тоже, видямо, не останутся в сторопе. А главное, у нас-то туг, в Питере, силенок почти нето.

— Об этом и разговор, Александр Семенович. Перед лицом угрозы Питеру хотим сколотить несколько повых частей. Но, к сожалению, это лишь слова, что новые. В общем-то шерстим, наизнания вывертываем, сам знаешь, старые. Возьми, скажем, Третий Петроградский полк... Полк внутренией охраны Петрограда. Это же бывшие парыей коменовых Амы намерены передать их военному ведомству и влить в создаваемую бригаду. Особого назвлачении. Уже на диях будет такая бригада. А лансандру Семеновичу Ракову придется стать ее комиссаром.— По глазам Благовидова пролетела легкая добрая улыбка. — Чтоя и уплонномет тебе передать.

— Что ж, ладно. — Раков встал, полистал стоя справочник чвесь Петроград», вытаксь, видимо, тоже найти в нем свою фамилию. Не нашел. Снова подеел к столу.— Ладно, — попторил. — Бритада так бритада. Но разумно ли бывших этих лейб-пардейцев включать в боевую да еще и, как ты гокориш, вособую часть? Все же в России знают историю семеновцев. Палачи Декабрьского восстания а Москве, псы самодержавия. Ты скажешь, сетсоция от тех остались ножки да рожки. Но все-таки, заметь, пожки!

Офицерский состав имееть в виду?

 И не только офицерский. Там и рядовые — народ отборный. Весь прошлый год туда кто-то подсовывал студентов из горного и путейского, детей кулаков и лавочников. В Петрограде, так сказать, под неусыпным нашим присмотром они баловаться не будут. Охраняют отведенные им объекты, исправно получают харч, все вроде бы честь по чести. А разве мы знаем, как поведут себя эти орлы, окажись они в бою, в соприкосновении с бельми?

Помолчали, скрутили еще по цигарке.

И все-таки, — сказал Благовидов, — с этими орлами надо работать. Придешть в бригаду комиссаром, положние изменшин. Та человен такой, не успоконинься. Тем более что к семеновіцам этим бывшим мы посылаем креп-ких большевиков. Командиром поляка пдет Таврин, комиссаром — Купше. Знаешь их? Ну вот. А людой на должности батальопных комиссаров подбери сам. Вместе-то, может быть, вы разбудите в полку тот боевой дух, которого даже сам Александр Первый, шеф одной из рот, перепутался двяность одвять лет назад.

Раков кивнул, поправил папаху, молча подал руку и молча вышел.

Покрутив ручку телефонного аппарата, Благовидов попросил дать комендатуру. Лабзаев оказался там.

— Алексей? Прихвати, братец, свой карабин да пройдемся кое-куда по городу. Жии у подъезда.

Из своей комнаты в левом крыле здания Смольного, противоположном тому, где еще года нет, как жил и работал товарищ Ленин, Благовидов прошагал длинным коридором по парадной лестницы. В здании по сравнению с прошлым было менее людно, не столько толкучки, не столько шума. Невольно вспоминались дни, когда по коридорам здесь шли и шли, заглядывая, заходя в комнаты направо и налево, сотни, тысячи солдат, рабочих, крестьян; когда в водовороте революции рождалась повая власть и возникали неслыханные прежде органы управления страной, от революционных взрывов сошедшей с привычных рельсов государственности; когда образовывались народные комиссариаты; когда в каких-нибудь несколько минут люди от своего фабричного станка могли вознестись на такие государственные высоты, по старым меркам которые были равны по меньшей мере министерским. Тогда и сам он, скороспелый прапорщик шестнаднатого года, был вызван сюда, в это строгое здание, и поступил в распоряжение первого его коменданта Феликса Лзержинского, заняв одновременно несколько постов: и в Военно-революционном комитете, и в Петроградском комитете большевиков, и в комиссиях по борьбе с налетчиками, хулиганами, контрреволюционерами,

Спускаясь по лестице, Благовидов встретился с невысоким быстрым человеком; над бледным лицом его шапкой стояли пышные волосы; суконную фуражку защитного цвета он держал в руке.

 Привет товарищу Благовидову! — Во многих комнатах Смольного по стенам были развешаны категорические предупреждения «Рукопожатия отменяются», но

этот человек всем подавал руку.

Здравствуйте, товарищ Зиновьев! — Благовидов ответил на рукопожатие.

— Что пового под Петроградом? Что финны? Что белогвардейцы в Эстонии? — Зиновьев говорил высоким ввенящим голосом, отрывисто, как стрелял, и так громко, точно на митинге.

Новое, товарищ Зиновьев,— это возня вокруг гене-

рала Юденича в Гельсингфорсе.

— Кто? Юденич? Ерунда, товарищ Благовидов! Если 
из него хотит сделать северо-западного Котчака или Деникина — пустой вомер. Он не политик Россия его помнит. Он мог душить и вешать безоружных армян в горах
и мирных батумцев, выдалая их в споих реляциях за турок, но с питерцами ему не тигаться. Будь здоров, товарящ Благовидов! — Зиновые быстро, крепко ступая, запагать вверх по лестище. Как тени, двигались за ним, на
полтора шага отступив, два его неизменных охранника
с мачаевами на режних.

Благовидов двойственно относился к Зиновьеву. С одной стороны, он его глубоко уважал, хотя бы за то, что именно Зиновьев, а никто пругой провел с Ильичем столько пней в Разливе. Ну мог ли оказаться тогда рядом с Ильичем человек недостойный и случайный, какая-нибуль серая посредственность? Благовилову нравилось, как Зиновьев выступал перед красноармейцами, перед рабочими. Он говорил горячо, захватывающе, люди за ним по его призыву готовы илти на любое трудное дело, в любое сражение. Но у Зиновьева было и нечто такое, что царапало пушу Благовилову. Не мог он принять ни сердцем. ни головой, как такой видный, серьезный человек дошел до того, чтобы печатно оправдываться перед Временным правительством за события третьего - пятого июля. Ленин тоже отвечал своим преследователям летом семнадцатого. Но как Ильич отвечал? Он был не обвиняемым, а обвинителем, с полным сознанием своей правоты громил противников, всю эту кадетско-эсеровскую свору. Зиновь-

ев же странно и мелко крутился, оборонялся, почти выпрашивал прощения. Никому из товарищей Благовидова тогдашияя статья Зиновьева в газете «Рабочий и солдат» не понравилась. О ней много было толков и пересудов, и, хотя на собраниях в воинских частях, на фабриках, на заводах дружно выносились резолюции протеста против преследования вместе с Ильичем и его, Зиновьева, людито отделяли их, нет, не смешивали одного с другим. В человеческой жизни, считал Благовилов, бывают минуты, когда даже прирожденный трус не имеет права трусить. когда и он полжен, обязан преодолеть себя. Товариш Зиповьев, попятно, не трус, своей деятельностью в партии он доказал это. Тогда в чем же дело, в чем?.. А потом и новая статья, которой Каменев и он фактически выдали врагам тайну предстоявшего Октябрьского восстания... Почему? Зачем? Что их толкнуло на это?

Ильич сказал тогда сурово и коротко: предательство! Да, предательство по всей соей сущности. И если опо как бы прощено, то простить— это еще не значит забли. Память не пает поков, вызывает на палумыя, на сомне-

ция, на новые и новые вопросы.

Застетивая шинель на крючки, Благовидов вышел череа главный подтьеда, задернался на каменных ступенях среди колони, где в недавние дни стояли пулеметы и трехдюймовки, готовые к бою, устремившие дула в сторону площади, озаренной отнами костров. Сейчас на этих ступенях его ожидал Алешка Лабзаев со своей укороченпой драгункой на ремие за лачечом.

- Как решим? Пешочком пройдемся или на мото-

ре? — задал ему вопрос Благовидов.

На моторе бы лучие. — Лабзаев поплясывал в ры-

жих, изношенных сапогах. Ноги у него зябли.

Улицы, по которым, трудно переваливая через сугробил покатвлса ввтомобиль, походили на черные ущелья среди угромых гор. Дома стояли темвые. Редко где, то в нижнем окне, то в верхнем, далеко разбросанные один от другого по этажам, светились слабые светы, зыбкне, как болотные отив.

Но это еще не означало, что дома пустуют. Благовидов с Лабавевым не раз бывати на обысках, на реквизициях, присутствовали при арестах в изартирах, которые с виду казалност такими вот мертвыми, на самом же деле в глубинах своих жили бурной, затейливой жизнью. Это верию — народу в Петрогораде поубавлизось, силью поубаверию — народу в Петрогораде поубавлизось, силью поубавилось. Одни - буржуи, прежняя знать царского режима — поудирали, кто в Финляндию и пальше по заграницам, кто в Киев, в Крым, на Дон; другие - рабочие, солдаты, кое-кто из служивой интеллигенции — отправились на фронты, со всех сторон стиснувшие Советскую республику. Но сколько бы ни уезжало народу, а в бывшей российской столице все еще оставалось более миллиона жителей. Из них, как числят в Петроградском Совете, триста с лишним тысяч рабочих, несколько десятков тысяч красноармейцев, несколько десятков тысяч чиповников, которые, покончив с открытым саботажем, ни шатко ни валко служат новой власти. Ну, а остальные-то кто? Кем заняты дворцы и особняки на Миллионной, на Сергиевской, Моховой, на Английской и Дворцовой набережных? Кто проживает в домах по Офицерской, на Вознесенском, на Садовой, на Невском, наконец? Много семей переселилось сюда с городских окраин: в сотни буржуйских, генеральских, княжеских квартир въехали новые жильцы из подвалов и с чердаков. Но все ли такие квартиры очищены от прежних хозяев? И разве по всех улип, по всех переулков и закоулков огромного города, одного из крупнейших в мире, дойдешь, доберешься за какой-нибуль гол Советской власти? И князья еще зправствуют в Питере, и бывшие финансовые, банковские воротилы чем-то в нем заняты, и офицерье ходит несчитанными табунами, и торговцев толпы, лавочников, спекулянтов. В посольских особняках, всем известно, целые общежития оборудованы для спешно принятых в английское, французское, турецкое подданство. До крайности щедрыми на выдачу своих паспортов оказались дипломаты Швейцарии.

Темный зимний город был и дружествен Благовидову е его молодим спутником: они же его завее вызыл, они устанавливали в нем свою, пародную власть; по был оп и остро враждебен обоми: в нем все еще таклись не пойманные с поличным, пеобезареженные силы внутренней контрреволюции, которал, хваталсь за все, что воможно, поспешно искала путей для объединения с контрреволюцией. лействованией казиса.

На Миллионную Благовидов решил заекать лишь для поскольку означенное же, генерала Врангеля там давно нет, поскольку означенное лицо командует одной из армий у Депикина. Дом № 26, как опи с Лабзаевым установили в домовом комитете, декурные элены которого, как и повсюду в городе, бодрствовали у запертых на цепь ворот, още педавно принадлежал князю Абамелек-Лазареву. Квартира, занимаемая до революции семьей барола Врангеля, пустовала. «После большевистского переворота, охотно объясняли домкомовцы,— он уже и не появлялся. А жена его, молодая-то баронесса, та по мужному, должно быть, извещению укатила в Крым, пока еще поезда хопили».

На Бассейной, 27, в большом богатом доме братьев Черененниковых, оказалось то же самое. Шестикомнатная квартира родителей генераза, по которой хоть на роликах катайся, стояла пустая, ободранная, невизиам, муж ихимі, Николай Егорович, старый-то барон, он еще в начале восемнаддатого выбыл не то в Филлиндию, не то в Ревель. Перед отъевдом обео опи с Марьей Дмигриевной все свое добро расторговывали, что на базаре. Двери раскрыты, подходи, налегай! — Так серел иустых комнат подробно и обстоятельно рассказывала Благовидову жена бывшего старшего дворшки черенениковского дома. — А Марья Дмитриевна пожила-пожила посте его отъевад а да т тихонько, легонько, бочком-бочком, никто этого и не приметил, куда-то подевалась. Мо-быть, вслед за них? 4 то к стапшему сыну кам фонт?»

При свете фонаря «лотучая мыпь» — жена дворника старалась поднять его как можно выше — Благовидов с Лабзаевым осматривали избитые топорами наркетные полы, двери с вывинченными ручками, ободранные степа и которых, как специально вычерченные, чегко выступали примоугольники и овалы, более темпые, чем остальной фон дорогих обоев. Их было множество, разных размеров. «Во-во! — догадалась пойснить женщина. — Тут они, как тунки ихиме, и висоль Все распродали забеглым людям.

По рукам такое добро пошло».

Чго ж. Алексей, — решил Благовилов, когда они вышли па улицу к автомобиль, — ты пешочком отправляйся восвояси, а я совершу еще одну попытку навестить брата. Кто справиваеть станет, скажан: на Прадильной улице. Адрес у меня на столе записан, возле аппарата. Иу. шагай!

2

В тот самый февральский день, лишь несколькими часами раньше, чтобы успеть до почных патрулей, бывшая баронесса Мария Дмитриевна Врангель в третий раз на протяжении года меняла жилище. Два переодетых мастеровыми офинерами нести ее сакворям и бауама, а- еще олин поддерживал Марию Димгриевну под руку. Укутанная в старый клегчатый плед, в ревиновых ботах товарищества «Треугольник», она ничем не отличалась от бабок-салонниц, тыслчами наезжавник, бывалю, в стольный Питер из глухих провинций. Спутники ее, в их бобриковых крутках, в засаленных полушубках, в зимних изапках с ушеми, были вполне ей под стать. Таких компаний бродилю по горому — не сочтешь.

Говорливая жена дворника верно сказала Благовипову, что старая баронесса недолго прожила в своей квартире после отъезда барона. Барон, ее муж, отец генерала, был человеком, неплохо изведавшим жизнь, расчетливым, коммерческим. Уже в январе 1918 года, через каких-нибуль полтора месяца после того, как произошел переворот, он сообразил, что власть большевиков совсем не кратковременный эпизод, как утверждали некоторые оптимисты, что на возврат былого рассчитывать быстро нельзя: по ухваткам новых хозяев России видно, какие невероятные неожиданности возможны в будущем, - и, не мешкая, занялся тем, чтобы все свое имущество — и об этом жена дворника сказала правду - превратить в деньги. Какие-то комиссионеры приводили каких-то людей, среди них мелькали дельцы из иностранных миссий; все вместе они уносили и увозили картины, которые и у себя, в России, и по странам Европы десятилетиями собирала Мария Дмитриевна, стаскивали по лестнице к ожидавшим под окнами на улице подводам павловскую, александровскую мебель, сверпутые в трубы восточные ковры, большим знатоком и ценителем которых считал себя Николай Егорович, укладывали в ящики со стружками старинный столовый фарфор, темное, тяжелое серебро.

Барон не учел одного: не надо бы вырученные так деньти помещать в банк; но ис лишком привык к этому за свою деловую жизнь — поместил. Поразительно! Человек одновременно состоят и председателем правлений Амутириского и Российского золотопромышленных обществ, и членом правления акционерного общества русских электротехнических заводов, главное же — и это было его основной должностью — председательствовал в товариществе синутомистительных заводов. И вот такой-то деловой человек — Мария Дмитриевна не могла примириться с его одномочтиростывь — не сообразавля, это божываемик.

последовательно разрушавшие все прежине основы Россви, нонечно же доберутся и до банковых вкладов. И добрались. Они не только запретили переводить капиталы за границу, но перестали даже выдавать по текущим счатам. «Теперь все, — сказал Николай Егорович, — падо принимать решительные меры». Пока еще было возможно, он перевос спиртоводочное товарищество в Ревепь, следом выехал и сам. «Вернусь, — было сказано Марии Дмитриевие. — Надол липы сначала осмотреться». Мария Дмитриевия осталась в Петрограде, чтобы на случай возвращения Николая Егоровича у них по-прежнему был сомі уютный уголок в столице. Сын Петр звал ее в Крым, где после бегетва из корпуса от большевиков он обосновался с женой. Но Крым, думалось Марии Дмитриевие, никуда от нее не уйдет. Крым — это на самый крайний случай.

На прежней, на их старой, давней квартире оставаться было нельзя: пусто, страшно в разоренных бесцеремопными покупщиками комнатах и к тому же неведомо, что еще напридумывают большевики: скольких они поаресто-

вали, скольких куда-то выслали. Не дай бог...

Дворникова жена, из холуйской услужливости храня тайну своей барыни, одного не сказала Благовидову. Не сказала она, что собственные же ее, дворничихины, сыновья, парни-подростки, как раз и помогли барыне осуществить первый переезд на другую квартиру. Без шума, без какого-либо афиширования, одним хмурым, пасмурным питерским вечерком они на тележке все, что осталось у баронессы от ее былых богатств, перевезли на квартиру старой приятельницы Марии Дмитриевны, в район Рождественских улиц. Квартира была солнечная. веселая. Может быть, непривычно тесноватая. Но двоимто им к чему хоромы? Приятельница разводила цветы, от пветов в трех комнатках было зелено и свежо. Устраиваясь в одной из них. Мария Имитриевна развесила по стенам фотографические портреты Николая Егоровича и сына Пети, которого фотографы запечатлели в эффектных мундирах конного гвардейца.

Жизнь пошла своим чередом. Но кое-что с этих дней все-таки изменилось. Уминые люди присоветовали Марии Димтриевне позамести следы. Не вадо, чтобы кто-то зпал о Николае Егоровиче, застрявшем в Ревеле, о ее военном сыне, обитавшем в Крыму. Подправили слегка в бумагах, и Малия Лиитриевна хотя и осталась Марией Пунитриев-

пой и даже по фамилии Врангель, но уже перестала быть баронессой, а главное, вновь превратилась в девицу. «Девица Врангель». Несколько престарелая, на седьмом десятке, но девица. В таком ее состоянии, поскольку большевики позаимствовали из евангелия заповедь «кто не работает, тот не ест», дабы получать карточки па продовольствие и «дензнаки», добрые знакомые дюди устроили Марию Дмитриевну на советскую службу в музей Александра III. Почти все в этом прибежище были свои, рука большевиков ошущалась тут, по их терминологии, лишь в общем и пелом, а дело пелали или, скорее, ничего не делали люди старого, привычного Марии Лмитриевне мира, Мария Имитриевна, девица Врангель, была не чужда искусствам и даже сама в былые годы грешила живописью: приятели определили ее поэтому на полжность научного сотрудника музея с соответствующим пайком и окладом жалованья.

Жить бы да не тужить, дожидаться возвращения Николая Егоровича. Но Николай Егорович не приехал: закрыли границы. Закрылся и проезд в Крым, время ушло. Что ин новый день, то жизнь становилась трудиее, ужанее, беспросентей. Еще более стращие началось легом, после того как социалисты-революционеры затежли своя бесимысенные покушения на большевистких руководителей. Прежде они стреляли в великого князя Сергоя Александровича, в развикх градоначальников, в тенералов. Теперь же эти странные революционеры поубявали в Петрограде красных вождей Володарског и Урицкого, ранили в Москве Ленина. Из-за их покушений пошли обыски, авесты.

Офицер, который поддерживал Марию Дмитриевну,

как бы подслушал ее думы о недавних днях.

— Удивляюсь, баронесса, — сказал он, — как только вам удалось избежать большевистских застенков. Многие из ваших знакомых, как известно, попали в тюрьму, не правда ли?

— О да, да, голубчик, да! И старука Родянию, и семья, Звяти севых, и обе Хрулевы, наши племянницы... А баронесса Варвара Ивановна Инскуль!.. Боже, боже, я не смогу перечислить имена всех страдалиц и страдальцев. Но только типие, типе, голубчик! Свади кто-то ида.

Баронесса была стойко папугана пережитым. Недолго она зажилась в уютной квартирке своей приятельницы. И туда большевики нашли дорогу. Хорошо еще, что за нееколько дней до обыска появившийся в их квартире председаталь домового комитета посоветовал как можно дальше и кадежнее припритать фотографии баронов и говералов со стен. Обыскивальщики все поерерыли, все перетрясли. Они ужасно стучали в пол прикладами винтовок, дымили махоркой, плевали на паркет и смотрели так, что вот-вот сейчас тебе поплет конець возыму и завежут.

«Девица? — сказал один из них, такой весь в коже, склизкий, как змей, с подозрением рассматривая ее бумаги. — Мамаша Иисуса Христа тоже по паспорту-то деви-

пей значилась. А на проверку что получилось?»

И он сам и его приятели так зверски захохотали, что из головы Марин Дмитриевны с того дня не выходила из головы Марин Дмитриевны с того дня не выходила беспокойная мысль о возможной «проверке». Жить в квартире приятельницы пои зуже не могла, все жудала нового стука прикладов и, когда где-либо нахло махоркой, неводыво с исигумо оздивалась воктоту.

Мария Дмитриевна перебралась к старушке - служительнице музея, в темную, тесную комнату. В таком дешевом, плебейском доме она уже побоялась носить фамилию Врангель, пусть даже девины, а не баронессы, и при записи в помовую книгу назвалась хуложницей, вловой Веронелли, вспомнив фамилию одной знакомой итальянки. Хозяйка Марии Дмитриевны, мучившаяся от голода, вскоре отправилась в деревню, где посытнее, похлебнее, да так там и осталась. Мария Дмитриевна, никогда прежде не ведавшая домашней работы, оказалась в полной беспомощности. Надо было стоять в бесконечных, огибавших целые кварталы хвостах за хлебом, который шуршал во рту и острыми остьями - их, подмигивая друг другу, называли троцками - ранил нёбо, кровянил десны, проталкиваться за подванивающей селедкой, за промерашей картошкой. Чуть свет в окне, уже беги с чайником в чайную за кипятком: дома воду - без дров для плиты, без углей для самовара, без керосину для керосинки - вскипятить было невозможно. А еще по распоряжению домового комитета не только днем, но и по вечерам и ночью приходилось отстаивать дежурство у ворот.

Мария Дмитриевна отчаивалась и думала уже, что дни ее сочтены, что умрет она, как недавно умер тоже служивний в муасе барон Притвид, и похоронят ее в общей казенной могиле. Но вот пришли эти милые офицеры и принесли весть о том, что сын ее, Петр Николаевич, жив и здоюв. А они все трое во время войны служили пол его началом, хорошо Петра Николаевича знают, любит его и готовы и за него родиных хоть в огонь, коть в воду. «Не волнуйтесь, Мария Дмитриевна, матушка Россия еще не оскудела верными сынами, — говорил ток который поддерживал е в под руку. — Силы у нас есть, вее будет хорошо, люди не сидит без дела». Еще он говорил, что переселить ее на другую квартиру решею из-за появившихся в тазетах известий о Петре Николаевиче. Ола будет жить теперь в более надежном месте. Таково указание какой то. Мария Дмитриевна не совсем впикта накой. очень тайной поотчовобольшевисской отранизации.

Она шла, плохо понимая слова своего спутника: он шепелявил из-за рассеченной губы: шла, не узнавая улиц.

не видя надписей в сумерках.

Каково же было удивление Марии Дмитриевны, когда в большой, не утратившей прежиего блеска квартире, куда после долгой и запутанной дорги ее привели любезные офицеры, она встретила Викторию Федоровну, еще одну потеринную знакомую, о которой уже несколько месяцев не имела известий.

 Милочка! — воскликнули обе враз, обнявшись и плача друг у друга на плечах. — Как ты похудела, осу-

нулась!

— Я, — сказала Виктория Федоровна, — потеряла больше пуда в весе.

— А я, — ответила ей Мария Дмитриевна, — целых лва!

Это был удивительный, невозможный, сказочный выевр в полном воздуха, просторном, чистом, светлом, подлинно человеческом жилище. В доме была даже прислуга — о боже, боже! Вздумаешь попросить стакан воды принесут. Чашку чаю — через минуту готово, вот вам чай. В такую возможность просто не верилось. Это было как бы из давних-давных сказок с коврами-самолетами и скатертими-самобранками.

При свете двух больших керосиновых ламп прислуга накрыла на стол. Появилось вино, в хрустальной вазочке Мария Дмитриевна увидела икру, настоящую зернистую

астраханскую икру.

Офицеры о чем-то болтали, кланяясь Марин Дмитриевие, они пили за здоровье Петра Николаевича, затем за здоровье какого-то Николая Николаевича, поминали Лавра Георгиевича и даже покойного государя императора. Они пумели, а Марин Дмитривене очень котелось спать. И когда наконец опа легла в мягкую, удобную постель, разостланную для нее прислугой, к ней на край подсела ее приятельница.

Все идет прекрасно, дорогая, прекрасно.

 Чья это квартира? — спросила Мария Дмитриевна. О, она была когда-то одной из лучших квартир в Петербурге! Хозяева ее уехали за границу еще год назад. Он был крупным промышленником, Масса заводов. Имение в Крыму. Особняк в Кисловодске. Сейчас эдесь другие хозяева. - Виктория Федоровна понизила голос. -Наша партия. Партия кадетов. Вы с Николаем Егоровичем всегда стояли далеко от политической жизни, а я, вы же знаете, милочка, была большой, страстной общественной деятельницей. Я состою в комитете нашей партии. - Она перешла совсем на шепот. - Больше того, я председательница районного комитета... Сейчас мы объединяем силы... Вы, кажется, уже уснули, нет?.. Мы, говорю, объединяем силы, к нам потянулись офицеры, люди других партий. О, что еще будет! Ну, спите, спите, пожалуйста. Хороших вам снов, милочка.

3

На дверях квартиры, которую запимал брат Павла Благовидова, на одной на солщим хубовых створ светилась медиая дощечка: «Илъя Андресвич Благовидов. Инженерь. Надо было ухватить медиый шарик звоика, утопленный в такую же медиую чашу в степе рядом с дверью, и, чтобы в квартире знали, кто пришел — свой или чужой.— сильно деличть топ ваза подрага.

Кто там? — услышал Благовидов грудной, прият-

ный голос жены брата Ирины. — Илюша?

Нет, Иринушка, не Илюша, а Павлуша. Отвинчивай болты.

Минуту спустя они привычно чмокнули друг друга в щеки, Ирина принялась защелкивать дверь на два замка и на три задвижки; особение трудно было справиться с той, которая состояла из широкой и толстой полосы железа: ее полагалось закладывать поперек обеих дверных створок в такие же массивные, прочные скобы.

Не дожидаясь завершения непростой Ирипипой работы, Благовидов сбросил в прихожей шанку и пинель отправляся в тостниую с мягкой мебелью, обитой голубым штофом, который слегка уже выцвел, отчего цвет его обред непужтовори-спедальную, тихую нежность. Когда уютное, податливое кресло приняло его в свою пуховые подушки, Благовидов стал скручивать самокрутку. Его не удивлили болты и задвижки на дверях квартиры брата; они не оказались данью времени, так было заресь и до революции, до войны. Боланы в валомо, влаетов, нападений принеста с собой Ирина; она выросла в доме с замками и адарыжками и не представляла, как можно жить без замков. Но по пынешним временам это могло оказаться, пожалуй, и е лишпим.

— Дымищь? — Появившись в дверях, Ирпна узкой дадошкой разгоявла перед собой махорочный дым.— Какая пакость! Хочешь сигару? — Тонким пальцем опа пажала сбоку деревянной, из карельской березы шкатулочки, стоявшей рядом с пенельницей и сигчечищей и узорчатом столике-маркетри. Крышка откинулась, и под негромкий перевою скриэтого механизма Благовидов мог выбирать уложенные в шкатулке рядами большие и мане сигары, папиросы, модиме сигареты без эмущитуков.

Оп загасил самокрутку в пепельнице и раскурил светло-коричневую сигару, опоясанную карминно-красной паклайкой «Релжина».

- «Королева», значит? Не так?

— Так.

Выбрав себе длинную папиросу, Ирина закурила тоже. Красивая женщина с темно-серыми глазами в почти черных респицах, отчего вагляд ее шел как бы из впероглядной глубины, плохо улавливался и вызывал беспокойство, была однях лет с Павлом Благовидовым.

 Может быть, чаю, Павлик, или кофе? — предложила она.

 Нет, пожалуй. Не надо. Я бы Илью подождал. Он где, кстати?

— Должен бы уже быть дома. Я думала, это он, когда ты позвонил... Петросоветчики увезли его на Николаевский мост. Там что-то не разводится. Или не сводится. Не знаю.

Благовидову очепь хотелось спросять Ирипу, откуда у них в доме сигары, сигареты, чай, кофе. Чистота—это попятно. Ирипа сама не своя, если заметит пълнику та бархатной скатерти вли мусорянку на полу. Цельим цпя-ми, даже когда в доме была прислуга, она ходила со щет-ками, с тряпками —уборяла, смахивнала, сдумала. Не пзменила своим привычкам и сейчас. Сумела натереть парект, ловела его ло веселого блеска мирных въемем, Но



вот откуда у них с. Ильей такая роскошь, как сигары и кофе?

Ирина была купчиха, как меж собою ее называли покойные родинетам братевь Благовидовых. Иринин отец вел широкую торговлю: в Петрограде, в Москве, в других крупных городах России у него были универсальные магазины; торговал он и золотыми вещами, драгоценными камиями, стариной. Вев. Петербург посещая его овелирную лавку в Гостином дворе, напротив Пажеского корпуную лавку в Гостином дворе, напротив Пажеского корпуса. Как случилось, что такой богач одну из одиниадцати дочерей отдал замуж за сына пушечного мастера с Обуховского завода, — на этот вопре, ретечть было вледкто. Можес быть, как раз потому, и только потому, что была опа одной из одиниадцати? Само утрожающее число невест побуждало миланонщика не слишком быть требовательным в выборе зяться.

Илья, только-только окончивший путейский институт, куда его приняли по протекции управляющего аводом, на котором работал отец, став полноправивым инженером героителем железиодромных мостов, повстречался с дочерью богача на Невском в «День безого цветка». Юпая, цветущая, с ее гревожащими серыми глазами в густам в бериниах, она среди сотен других петербургских барынь и барышень бойко торговала цветами из древесной струж-ки. Деньги от продажи этих цветов предназначались на помощь неимущим людям, больным чахоткой, Илья покупал у красивой барышищ цветок за цветком (эту историю потом часто и со смехом вспомивали в семье) и ходил за неазнахомкой по всему городу до тех пор, пока она не улыблужась ему и не позволила представиться ей по всей форме.

В семые — отец, мать, все близкие и дальние родственники — яростно вабушевали, когда Илья объявил, что намерен сделать предложение Ирине. «Торговку, мародерку — в дом? — кричал нервный, больной язвой желудка, желушка, и сухонький отец. — Ни сиа, ин поков никому не будет! Да мы ее и прокормить-то не сможем! На шлипы да на кофты все твое жалованье уйдет. Еще и не хватит. Хозяйское воповать начучшися».

Но чему быть, то будет, как ему ин сопротивляйся. Сыгралы богатую свядьбу в ресторане «Вена». Глава бле говидовской семым напрасно опасался, что невестушка заявится в его дом. Богатый свят спял для молодых, уплатив за десять дет внеред, эту вот изгикомнатикую квартиру в доме не слишком богатом, но и не дешевом, как раз подходящем для молодого, начинающего инженера, на втором зтаже, с окнами и на улицу и во двор, с ходами и парадным и черным, обставил мебелью, пригласив для советов по этой части декоратора из Мариинского театра, положил в виде приданого за дочерью некоторую сумму в банк. Все было честь по чести. Год назад купец с купчихой, что пораздав бесплатно, что распродав, отбыли сначала в Харьков, затем в Ростов. В Петрограде уже было голодно, и они увезли с собой двух внучек: дочку одной из средних сестер Ирины и Иринину с Ильей пятилетнюю Лялечку. Думалось, что это на несколько месяцев, а вот уже год, как ни о родителях, ни о дочке никаких известий не было. Ирина не слишком нежная мать, но и она от такой полной неизвестности по временам впадает в тоску.

Ловко пуская дым голубыми колечками, красивая жена брата посматривала на Павла Благовидова. До чего же, думалось ей, братья эти похожи друг на друга впешне. Оба коренастые, широкие в плечах, светловолосые. В характере, правда, есть разница. До умопомрачения, до неприличия они одинаково честны и прямы. Но Павел нетороплив, сдержан, а Илья, тот душа нараспашку. Он на семь лет старше Павла, но этого не заметишь; скорсе подумаешь, что как раз сдержанный Павел старше Ильи, который еще и сейчас, в свои тридцать четыре года, способен на мальчишеские выхолки. В семье родителей Ирины поговаривали о братьях Благовидовых: простоваты, дескать, не породисты, дворняжки. Ирину остро мучила мысль о простоватости мужа. Она забывала, что, в сущности-то, и сама «дворняжка», только богатая, денежная, но по понятиям тех, у кого голубая кровь, все равно плебейка. Она изо всех сил тянулась, стремилась в общество благородных, родовитых, мечтала о нем. Но в какое же общество голубокровных могла она проникнуть? Только лишь в общество близких Илье инженеров. А там... Там тоже не слишком-то были родовитые. А уж кто и был из знаменитых в России фамилий, лержались такие от остальных особняком.

Сквозь папиросный слоистый дым Ирина в упор смотрела на Павла, па то, как задремывал он в мягком кресле. Может же ведь получиться, что именно он, этот брат се мужа, одержимый, жестоко голодающий сегодия человок — вон как несох, как обтянулась кожа на лице, какая

желтизна под главами, — именно он войдет в круг новой, советской, коммунистической знати. Как прежде министры или царедворцы, он, куда ему вздумается, катит на ных колоннами залах бывшего Государственного совета, Государственной думы: он может одних арестовать и казнить, других помиловать. Не зря, не зря откваался Павел от карьеры офицера и пошел в революцию, в «товарищия, в советчики. Может быть, он только с виду простой и неподкушный, а на самом деле мятче костью, изворотливее Иллы?..

Павел уже видел сны, когда, заставив его дернуться в кресле, у двери гройным звонком позвонял Илья. Ирина звякала, брякала запорами, ставя задвижки на место, а братья уже крепко стиснули друг друга в прихожей.

 Костляв ты стал, Йавлуха! — Илья повернул брата перед собой.

И ты не оплыл салом, — ответил Павел.

— Ужин будет, Иринушка? — крикнул Илья, уходя в ванную. Он там долго позванивал стерженьком умывальника, бери из него на руки по малой капле. Воды в доме не было с осени: лопнула магистральная труба, а чинить поломку некому. Ирипа носит воду белым ведерком с Английского проспекта.

Павел заклянул к Илье. На месте водяной колонки в ванной комнате стояда большая круглая чугунная печь. В ней потрескивали горицие дрова. От нагрегого металла ощутимо тянуло жаром. Вот, значит, почему нет ледяной стужк в комнатах большой квартиры! А он-то сидел в гостивой и удивлялся, что все еще не озяб. Печь гоппдаст сухими еловыми посвывми; таких дров Благовидов В Петрограде уже не видивал давно: всюду одна осина, наскоро напиленная в окрестных болотистых лесках.

Откуда дровишки-т? — спросил он Илью.

— Из Петрокоммуны, вестимо, — весело ответил тот. — Вы, товарищи большевики, своих буржуазных спецов не обижаете. Что уж жаловаться! Каковы, не расскажещь ля, повостя? — Илья утирал руки о чистое льяное полотение. — Пойяем к столу, чего-нибуль ползажисям.

В столовой, как в прежние времена, на белой скатерти накрыт ужин. Дымялся отварной картофель, из-под нарезанного кружочками лука выглядывали голова и квост селедки, в селедкин рот была даже вставлена зеленая тракак; на большой фаффоровой миски маняще пахло

каким-то старым, давним, довоенным супом. Благовидов, перехватывавший в общественных столовках что и когда придется, даже и позабыл уже о подобных деликатесах, о том, что они есть, вернее, были некогда на свете. Вконец его поравила баноких шпрот.

 — А вы не буржуи ли, часом, братики мои? — сказал он. полсаживаясь к столу. — Что-то разбогатели, гляжу.

 Буржуи, буржуи, товарищ большевичок, — как-то язвительно откликнулась Ирина. — Пьем народную кровушку. Ты же знаешь мое социальное происхождение. Не пролетарка, нет.

Слушай, буржуйка, а у нас выпивки не найдется? — весело, не замечая Ирининого тона, спросил Илья. — По-моему, оставалось в графине.

Ирина достала из буфета графинчик, в котором было

налито до половины, и две рюмки.

— Знаени, это водка. Обычная, нормальная водка. Не самогон. — Илья наполнил рюмки. — Удивляюсь, в Питере еще сохраняются старые запасы! Одни голодают, у других все есть. Это моя Иринушка выменяла на что-то у кого-то. Я простудился прошлой неделей, и до того мие захотелось прогреть свое костье... Ну, за твое здоровье, дорогой мой братмика! Месяца два мы с тобой не виделись. Больше! Ну пей, закусывай.

 Если я и выпью, — Павел Благовидов поднял свою рюмку, — то, как всегда, только за Ирину. Твое здоровье,

Иринушка.

- Слушай, сказал Илья, закусив селедкой с картошкой, — ты вот там в верхах, рядом с властью, сам власть... — Какая мо в пласты I исполнятель се воли
  - Какая же я власть! Я исполнитель ее воли.
     Не будем углубляться в теорию вопроса. Я вот о
- чем. Почему, если у нас, как вы говорите, рабоче-крестьянское единое государство... Есть оно у нас, такое государство?

Неужели ты все еще сомневаешься?

- Хорошо. Если оно у нас есть, если оно единое, почему, спращиваю я тебя, из Петрограда, из окружающих его губерий вы сделали этакое особливое государство в государстве? Соединенные Штаты России, что ли? Это же до крайности осложняет все дела управления и хозяйствования в республике.
- Что ты имеень в виду, говоря «государство в государстве»?
  - Что, что... Сам знаешь. Я беспартийный, я просто

спец. Но мы, спецы, тоже ведь имеем и глаза и уши, мы и вилим и слышим. Выехало правительство в Москву какие органы власти сформировались в Петрограде? Это же удивительно! В тот самый день, одиниадцатого марта, в день отъезда правительства, то есть Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, Совета Наролных Комиссаров и других главных учреждений, в Петрограде — какое нетерпение! — создали что? Совет комиссаров Петроградской трудовой коммуны! По образу и подобию центральной власти. Совет комиссаров! Но позвольте, а где же Советская власть, массовая организация, предназначенная осуществлять на практике диктатуру пролетариата? Гле наш боевой, трудолюбивый Исполнительный Комитет Петроградского Совета? Что с ним сталось? Он повлачил жалкое существование. Павлушенька, дорогой. Его подменили, подмяли под себя местные комиссариаты и их комиссары. Это, милый, совсем не народовластие и вовсе не то, о чем говорил товарищ Ленин, которого я глубоко уважаю за его исключительную, страстную, неотступную пелеустремленность,

Ирина убрала со стола супницу и глубокие тарелки. Подала жареную картошку с кусочками консервированного мяса. Илья напил еще по рюмке. Но Павел отказал-

ся. Илья выпил один.

— Мы, вапи спецы, часто между собой спорим, ведем в своей среде долгие и трудные разговоры. Среди нас есть веякие. Большинство... не скажу в процентах, не счатал, не подсчитывал... Оно, может быть, и не туда, куда бы надо, смогрит и тянется. Но немало, совсем немало и таких, которые с вами, граждане руководители, с большевиками. О таких надо, заботиться не только материально, не только дров подкидывать и картошки, но и венесть виссить во все. Исность, да! Почему наши петроградские органы власти скопированы с центральных, с Совета Народных Комиссаров? Почему им придали этакий выд петроградского правительства? Даже и свой комиссарнат иностраниых дел учредили. Уж дли полной самостоятельяюсти, не так ли?

Павел слушал взволнованную речь брата и удивлялся тому, насколько мысли Ильи совпадают с его собственными. Он присутствовал на том Втором областим съезде Советов, где Зиновьев поставил вопрос о создании Союза коммун Северной области и Совета комиссаров. В ту пору Павса еще не поедставлял ясно. что получится из «северного правительства», по и тогда уже нелегко было смираться с таким положением, когда на место отбывших в Москву народных комиссаров республики явились некие свои, нетроградские, особливые. Получалось так, будто бы там, в Москве, одно, а вот в Петрограде другое. Нестернямо и для него, Павла Благовидова, и для многих его товарищей было го, что комиссарами четырек комиссариатов — земледелия, контроля, путей сообщения и почты с телеграфом — поставили эсеров. Пусть левых, по эсеров же! Почему? Что за надобность? А товарищ Зимовье примо-таки взывал к левым зерерам сделать этакую милость — войти в Совет комиссаров Северной бласти, оп щекотал их самольбене, стадил, что те, дескать, нерепутались ответственности. Что это было со стороны Зимоваем

Павел вспомнил недавнее пожатие руки Зиновьева, охватывающей, мягкой, какой-то студенистой, как бы

без костей.

— Скажу тебе прямо, — продолжал тем временем Илья, — и все наши так считают. Миогих ваших токкостей мы не знаем. Но на правительство Ленина вполне готовы надеяться. А на свое, домашнее, увы, нет.

— Чего вы формалистику разводите? Советская-то ласть не распалась. — Павел отложил вилку. — Петроградский-то Совет и при таких обстоятельствах существует. Он отделял, что положено, от обявстных правительственных органов, закрепил за собой. Ты же знаешь это без меня. И селедка эта и дрова, опи откуда? От Петроградского Совета, от Петрокомичмы. Сам говороши,

— Верно, все верно. И вместе с тем... — Улучив мо-

мент, Илья выпил и рюмку Павла.

- Илюшенька, все, - решительно заявила Ирина и

убрала графинчик со стола. — Пьем чай.

— Ну, а что на фронтах? — поинтересовался Илья, не без основания полагия, что вопрос о северном правительстве» ови с Павлом здесь, за столом, все ранно пе репат. — Ти там у телеграфилог провода. В газетах о многом умалчивают. Что Колчак поделывает? Как на Дону? Финны что.

Вопросы брата были подобны тем, которые несколько

часов назад ему задавал Зиновьев.

— Что тебе Колчак? — ответил Павел с раздражением. — Когда у нас под боком полковник Родзянко есть. Когда есть Булак-Балахович. Какой-то полковник Неф.

Но они же все в Эстонии.

— А Эстония далеко, что ли? Именно под боком.

Илья засмеялся.

- Вот и ты, дружок, заболел сепаратизмом, не только председатель вашего «правительства». Колчак? Деникии?
   Вам они чушь, мелочь! Вот ротмистр Булак-Балахович это да!
- У них, у этих ротмистров, уже созревает свой вождь, подоблый Колчаку и Деникину. Оденич! Павел еготов был силюнуть на пол от досады, что в этот день ему в который раз попадлал си я замы имя этого день сену в который раз попадлал си я замы имя этого дарского генерала, засевшего в Финлиндии. Но в доме Ирины не плопенть.
  - Юденич? Не слыхивал, ответил Илья.
- Теперь вот слышы! Павел встал из-за стола. Я пойду, пожалуй. Спасибо за ужин, за любовь и ласку.

Снова на несколько месяцев пропадешь?

Иль тоже поднялся со стула, осоловенший от водии, добренький, еще более маткий. Пават смотрел в его глаза и чувствовал, что тоже добреет. Он любял брата, но столького, как от себя, от него не требовал. Пусть Илья будет таким, как есть. Пусть он не большени, большевиков пока и не очень много в России. Нет, нет, не все, далеко не все в ней большевики. И не обязательно Илье быть большевиком. Но Илья — человек честинй, душевный, и пусть оп остается таким.

 Куда же ты пойдешь, Павел? — спросила Ирина. — Поздно же. На улице небезопасно. Вчера в Прядильном, недалеко тут, за углом, стреляли.

— Что ты говорины! — Павел улыбнулся. — Из пуга-

чей, наверно.
— Нет, очень сильно стредяли. Из настоящих.

Павел обиял брата, опять приложился к прохладной щек Прины, под стук и брик замков и зарижек за своей спиной спустняси по лестнице на улищу. Автомобиль, который привез его сюда, он отпустил. За поздним времемем уже и трамваев, конечно, не было. Предстояло проделать длянный пеший путь или по Садовой, или по набережной Фонтанки до Невского, а оттуда уже и до Смольного, где Благовидов не только работал, но и жил, как жили там ыпогие, подобные ему бобыли, не имевшие ил семей, ни квартир в отвоеванном ими у старого режима краспом Петрограде. Он решил пойти по Фонтанке: меньше разъезжено, нет колей в снегу, в которых то и дело будешь оступаться.

Свернул с Прядильной улицы в Прядильный переулок, подходил было уже к набережной, как из подъездов, в полном мраке, загремели выстрелы. Прижался к степе дома, вытащил из кобуры наган, дважды ударил туда, вперед, на авуки чужих револьверов. Торопливо затопало несколько пар ног, и стихло. И тогда там, впереди, Благовидов услышал стоп. Осторожно дошел до того места. На спету перед ним, привалясь к сугробу, корчился человек

4

Отъечать на вопросы раненый смог только через несколько дней. Пуля крупного калибра пробила ему бок. Не задев легкое, она все же сломала два ребра и, выйдя наружу, застряла в стеганой толше солдатского ватника.

Пришлось сделать операцию, и врач распорядился не слишком беспокоить больного. Благовидову же не терпелось его порасспросить. Тогда, на снегу Прядильного переулка, ои скоозь крии и кашель услышал от раненого лишь с циток слои: «Саттан пергелей. Токнали, распойники... все-таки унили...» По этому «все-таки унили» не трудно было догадаться, что, во-первых, это был фини наи эстонец, а во-вторых, что за ним почему-то гнались, и те, кому это было надобно. сто все-таки настигли.

Через четыре дли дежурный фельдшер на вопрос по телефону о осстояния оперированного отпетил: е<sup>1</sup>онорить может». Благовидов тотчас позвонил в ЧК, своему товарищу по охране Смольного первых дней революция и по знаменитой компате № 75 Осокину, сказал, что заедет за ним на автомобиле.

Пока автомобыль шел по Суворовскому до Старо-Невского, пока пересскал Знаменскую полощав у Инколаевского воказла и катился дальше по Невскому, Благовидов раздумывал о раненом, о возможной его истории. Вызава тогда представителей домовых комичетов из ближайших домов переулка, от с их помощью доставих раненото в тоспиталь и, пока того готовили в повращих, сообщил в ЧК Осокину. Осокин тоже прибыл в госпиталь. Старательно, по мелочам, подпарывая подкладку ватинка, простукивая каблуки и подошвы его тяжелых, прочных ботниск не съветрабило образца,

он исследовал всю одежду неизвестного, все оказавшиеся при нем предметы.

Собственно, виканих особых предметов у того и ве было. Зажитална, сраванная из винтовочного патрона, кожавый, истертый в карманах кисет с табаком, написаныя от руки бумага, которой удостверядась, личность некоего Матвея Сидоровича Бабашкина, — вот в общемто и все. И ни Благовидов, ни Осокии не занитересовлась бы этим человеком, если бы в карманах у него не оказалось еще одной измятой бумажонки, на которой острыми, нерусскими буквами было владрапано что-то вроде адреса — слова и цифриь. В ЧК установили, что вроде адреса — слова и цифриь. В ЧК установили, что написано по-эстонски и что это действительно адрес — нерусское, эстонское, труднопроизносимое название улицы и номер дома. А тде, в каком городе и кто чивет на той улице, в том доме? Об этом мог рассказать лишь он, раненый.

Осокии, высокий, топкий, затанутый широким ремнем поверх желтой кожапки, легко вспрытнул на подножку, когда автомобляь поравиялся с домом № 2 по Гороховой улице. На слегка скуластом лице Осокина весело светились больше черпые глаза.

 «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» — продекламировал он, устраиваясь рядом с Благовиловым.

Благовидов знал страсть Осокина приводить в подходящих случаях строчку-две из того или иного стихотворения - как бы эпиграф к тому, что он затем скажет или сделает, или послесловие к уже сказанному, сделанному, происшедшему. Осокин был рабочий парень, слесарь, и хороший слесарь, не погрязший в пьянках и гулянках, как случалось со многими фабричными от уныния и серости их трудной жизни. Он ходил в вечернюю школу для варослых, которую престарелый антуанаст-учитель учрелил в деревне Автово, неполадеку от Путиловской верфи. где работал Осокин, нахватался разных знаний и, чувствуя, что идут они в пестрый разнобой, чтобы как-то привести их в порядок, читал подряд все попадающиеся под руку книги, оттого разнобой еще больше увеличивался, но и знаний прибавлялось. Оба они, Благовидов и Осокин, хорошо знали и биографии и характеры друг друга: времени и возможностей для такого взаимного узнавания у них, когда они охраняли правительство в Смольном, когда разоружали контриков, ходили обыскивать и арестовывать врагов пового строя, было достаточно. Осокина четыре раза ранили — три пули и удар ножом. А однажды даже сбросили в лестинчную клетку с третьего этажа, прямо через перила.

Зайдя в вестибюль госпиталя и увидев там медицинскую эмблему — бронзовую чашу и бронзового змея над ней, высунувшего раздвоенный язык, — Осокин сказал:

«Гробовая змея, шипя, между тем выползала».

По просьбе Благовидова и Осокина два тощих, хмурых сапитара прямо вместе с мелевлой укой койкой и плоским, как блин, проржавевшим матрапем, из которого по коридору семлась истертая людскими боками серая солома, перетацили раненого из общей палаты в отдельную пустую комнату.

 Ну как, гражданин Бабашкин, узнаешь меня? спросил Елаговидов, присаживаясь на стул возле койки. — Опи бы, те громилы, тебя вовсе прикончили, не

подоспей я. Как думаешь?

Раненый поморгал короткими белесыми ресницами.
— Сапыл, совсем сапыл, извиняюсь. Но если вы тот,

кто меня выручил, спасипо вам, поклон вам.

 Во, видишь, пуля! — Осокин подал ему примятый кусок свинца в никелевой оболочке, который был найден прп осмотре ватника. — Здорово тебя этой штукой прошили. Кто же они, ты знаешь?

— В тот раз, — добавил Благовидов, — вы говорили только одно: «убили все-таки» и еще что-то вроде вашего национального ругательства. Значит, вы их знали, значит,

они догоняли вас, так?

— В общем, — Соскин пошел напрамик, — говори, дорогой приятель, все как есть, не вылий, не старайся уйти от карающей руки народа, если ты наблудил, а если честный человек, не запутывай дело. Все равпо мы теби насквозь просмотрим, всю твою душонку перетрихием. Кто ты есть? И кто те гады, которые в тебе такую дырку сделали? Говор н, ез амкаясь и не шепелявя. Мы на Чека.

Раненый дернулся на койке, скривил и без того моршинистое маленькое личико, тихо, скуляще застонал.

а из глаз его побежали слезы.

— Чего же меня в Чеку-то? Не упивал никого, не

гранил. Кормил людей, от гипели спасал.

 Ну-ну, как спасал, как кормил? — Осокин, все время стоявший возле койки, тоже взял стул, подсел поближе. Благовидов отстранился, дал ему место.  Опыкновенно. Продовольствие из теревни в Питерпурк доставлял. На своем горпу, своими руками. Конешно, протпы сакона это, спекуляция. Но разве я спекулировал? Возьмешь немного лишку, совсем немного. Но это

же на своем горпу-то, своими руками!..

Спекулянт, объякновенный спекулянт, могли бы сказать Благовиров с Сосмным, и на том успокопиться, и тем завершить дело. Этих типов, которые ена своем горбу, своими руками» тащили в голодный Шитер картошку, свеклу, масло, мясо с куторов Лужского уезда, из-под Новгорода, Пскова, Ямбурта, можно наловить столько, что даже бескрайияя Двориовая площадь, если соглать, их на нее, всех не вместит. Но ни утого, ни у другого на головы не выходил адрес, нацарапанный на эстонском языке.

Откуда ты привозил продовольствие? — спросил

Осокин, думая свое.

- Из Луги, с-под Катчины, со Струков Пелых. Мужики там погатые. Их, если бы хорошо потрясти, они бы весь Питер могли кормить.
  - Из Луги, значит? Так, сказал Благовидов, понятно. А с Булак-Балаховичем ты на хуторах не встречался?

С каким таким Палаховичем?

Раненый явно не слыхивал о том, о ком его спрашивыя и. И спросыл-то Баговидов его об этом совсем не потому, что предполагал короткое знакомство спекулянта с бышити комалидом кавалерийского красного полка, минуащей осенью перебежавшим в Псков к немцам, и им какине ветречи его с Балаховичом не рассильтавал, поскольку Балаховича в Луге уже не было с прошлого поября. Вопрос свой Благовидов задал просто так, на всякий случай, не зная, о чем бы спросить еще. Но Балахович оставил по себе такум память в дужеких деревяную что, будучи в Луге и под Лугой, соврещенно невозможно было ге услышать о делах беготого кавалериста. И сель

— С каким? — сказал насторожившийся Осокин. — А вот с таким! — Из кармана кожанки он вытащил увесистый кольт.

Глаза ранепого полезли из орбит.

Все скажу, все, все как есть. Не упивайте!

Ну, ну, говори, слушаем. И про адресок этот сообщи без вранья.
 Осокин показал ему клок бумаги с

эстонской записью. — Ты кто же, финн или эстонец? Покакому писать-читать умеешь?

 Финн я. финн. Только и по-эстонски говорить могу. товарищи военные, - лепетал раненый, не отводя ошалелых глаз от пистолета. - Все, кто из чухонцев, из петроградских финнов, все снают не только по-фински, снают они и по-эстонски.

- Так бы и говорил сразу, что не Бабашкин ты вовсе, а Бабалайнен, наверно, и не Матвей, и не Сидорович.

а Матти-Сютти какой-нибуль.

 Не Бабалайнен, товарищи военные. Хамелайнен! А уж что Матти, это верно, совсем верно. Матти. Матти! Откула вы только уснали?

 — А мы все знаем. — Осокин лунул в ствол кольта. — Так вот тебе и говорят, какой Балахович. Такой, который вытаскивает пистолет, как я показал, и, ни слова не вякнув, пулю в лоб человеку всаживает. А ты о нем и не слыхивал. - Он засунул пистолет обратно в карман. -Значит, что?..

 Сначит, так. Не бывал я в Луге, нет, не бывал. Пругая у моя порога, совсем пругая. В Эстонию я езжу за

продовольствием, вот кула.

Адресок этот, следовательно...

 Ревельский он, ревельский. - Далековато ты, друг любезный, за картошкой ез-

лишь. Опять врешь. — Осокин сунул руку в карман. А я не за картошкой. Не картошку вожу.

\_ Uro we?

— Пенные товары, скажу по правде. Икру вожу, волку, консервы — сардины, шпроты... — Сигары возишь, сигареты, «Реджину», сукин сын?

Сказав это, Благовидов сам поразился тому, что вырвалось у него помимо его воли. Он опутил холодок в теле от нечаянно явившегося предположения. Ла vж и так ли

нечаянно оно явилось?

Мысль его сама проделала необходимую работу, сведя воелино два нападения в Прядильном переулке — сперва на него, на Благовидова, которого, конечно же, приняли за пругого, а сутки спустя и на того, кто лежал сейчас на госпитальной койке, мысль сопоставила их и с «настояшей волочкой» в графине, которую где-то у кого-то на что-то выменяли, и с папиросами, сигарами в ящичке карельской березы, и с консервами. Получалось нехорощо. Благовидов прикрыл лицо рукой.

- Ты что? Осокин взглянул на него с тревогой. Голова закружилась?
- С голоду кружится, с голоду, подхватил тот, кого, хотя еще и не наверняка, но уже с большим основанием, чем Бабашкиным, можно было пававать Хамезайненом. — Как же не помогать людям, которые в таком положении?.
- Замолкни! Благовидов зло отнял руку от лица.— Впрочем, говори. Затем мы и пришли, чтобы послушать тебя. Хамелайнен.
- Кто в тебя стрелял? спросил Осокин. Сообщинки?
- Грабители. Опи меня давно выследили и уже дав раза обирали, когда я шел к своим клиентам. Опи говорили тогда, что отпускают живым с условнем, что я буду с ними делиться. Половину себе, половину вы отреде в первый раз взяли ровно половину. Во второй раз я хотел их обмавуть: сигареть, сигары, все, что подороже, рассовал по карманам, сотавил в коробе одил банки с консервами. Так что же вы думаете? Обыскали, общупали всего и очень избили. Как живой остался? А вот уже в в третий раз... Уйти от них хотел, пекать пустился. Упили, саттави пертеле, распойники И короб учести.
- Интересно, интересно. Осокии истерпеливо заерзае ат стуле. — Туда, в Ревель, поставщимат-го своим ты что, какие денежки приносищь за товары? Керенки, что ли, инколаевские? Кому этот бумажный хлам нужев в тех краж, му-ка объясии?

 Объясню, все объясню. Врать больше совсем не буду, — решился Хамелайнен. — Золотом беру я в Петрограде, брильянтами, другими камнями. Не деньгами, нет.

Он принялся подробно рассказывать Осокину про валюту и пересечт на нее драгоценностей. Благовидов улавливал только обрывки их разговора. До боли в голове, которая и в самом деле гошногно покруживалась, он думал о ситарах «Реджина», и перед ним было при этом красивое лицо Ирины, возникала ее пеульбунвые темные глаза в черных ресниках. Радом же вставал ин черта не ведкощий ни о чем, что не касалось его мостов, добрый Илья с простоватей, дружелобной ульбкой.

Думы Павла были мучительны, как тупая, стойкая зубиая боль. Кинуться бы к врачу. Но кто врач в таком деле? Да к тому же, не проверив, разве можно поднимать шум? А проверив? Ах, Илья, Илья... Может быть. все это еще и глупость, случайное совпадение, здание, построенное на песке. И может быть, шикакой не Хамелайнен лежит тут на госпитальной койке, и все, что говорил он только что, может статься его очередным

враньем?

— Маршрут-го?. — снова стал он различать смыст слоя Хамелайнена. — И как все деластея?. Вот так примерно. На быстрых коних... У эстонцев кони рысштане, сильные... Гоним на этих быстрых конях закупленный в Ревеле говар по лесным дорогам от хутора к хутору. Доститаем реки Наровы, потом переправляемся через реку Плюску, северо-восточнее Глова. От Тупова диякемся просеками на Осьмино или на Ляды... Если на Осьмино, то оттуда — к Волосову, а дальше к Ропше. Если к Лядам — от них на Гатчину. А от Ропши или от Гатчины на чухонских подводах с навозом. Навоз-то круглый год интерманландцы возят петроградским огородникам. Под навозом ящими с добром и схоронены. Надежно ему там. Кто же в дерьме полезет рыться? А уж на огородах, та окраннах Петотограда. — тут поволенку совсем пиканой.

 Слушай, Хамелайнен, — сказал Благовидов, когда тот закончил рассказ о спекулянтских маршрутах. —

Значит, ты бываешь в Эстонии...

- Всю ее прохожу от востока до запада и обратно.

Белых офицеров там встречал?

— Как же, как же! Тмеячи их там, тмеячи! Офицеров, генералов! В одном Ревеле ой-ей-ей сколько! «Боже, царя храни» поют по ресторанам. А уж в дерениях, которые вдоль Наровы да Плюссы, там они прямо войском стоят. К вам, советским, попадешьея, сразу в каталажку тебя. А к офицерам попади — все отберут. Откупаться пиколится, Повотое деле,

Камелайпена оставили в госпитале, по воале дверей его палаты назачатили краспоармейский пост. Осокин ввялся подумать, как изловить тех, кто нападал на спекулинта с такой четкой последовательностью. Его интересовали еще и адреса людей, которых Хамелайнен пазивал «клиентами», — жителой Петрограда, бравших ревелкие товары в обмен на золото и дозгоченные камил.

Бактовидова занимал и иной вопрос. Мысль о том, то прина связалась со спекулянтами, не отпускала его ин на минуту. Но эта тягостная мысль пе могла заслонить для него главного. Он говорил себе, что нелья не воспольвоваться связями Хамсайнепа, его спекулянтскими явками для разведки в Эстонии, среди накопивпикся там белых войск. «Тысячи, тысячи», - утверждает Камелайпен. И оп, несомненно, прав: именно тысячи. После того как в ноябре краспыли частими был занят Псков и когда немица ушли в Курляндию, сформированный ими из русских так называемый Северный корпус поступил под комалдование эстонского генерала Лайдонера, и ныне — Хамелайнен сказал правильно, это известно военной разведке — части белогварийского корпуса ствитум к гранипе. Там же находится и помянутый изменник Булик-Балахович с его кавалеристаму изменник Булик-Балахович с его кавалеристаму.

Павел Благовидов хорошо знал историю этого бывшего ротмистра. Недавно оп выезжал в Лугу с комиссией, которая расследовала элодейские дела так называ-

емого полка Булак-Балаховича.

Началось это с год назад, когда Балахович, сколотив партизанский отряд, действовал против немцев под Псковом. Красных войск было тогда еще мало, каждая часть, пусть небольшая, пусть плохо организованная, бралась на строгий учет. А тут кавалеристы! Как было не ухватиться за них? Отряд Балаховича послали в Лужский и Гдовский уезды для борьбы с контрреволюционными кулацкими выступлениями. Засверкали сабли, загремели выстрелы. Боролся Балахович будто бы против кулаков, а получалось так, что терроризировал все трудовое крестьяпство: и бедпяков и середняков, ничего общего не имев-ших с контрреволюцией. Отряд, переименованный в полк, действовал от имени Советской власти, а настраивал людей против нее. Когда люди слышали за околицей топот конпицы, в деревиях пачиналась паника. Прятались в подполья, запирали двери, убегали в лес. Но ничто не могло спасти от балаховцев. Павел Благовидов наслушался рассказов о том, как ловили крестьян, как секли их, вешали на сельских березах; при свете пожаров каратели пили, обжирались, насиловали баб и девок, и все это, получалось, совершала Советская власть. Сам Балахович был жесток до садизма. При этом он изображал из себя батьку, по типу тех, которые водились некогда в Запорожской Сечи, поминал, случалось, Тараса Бульбу, говаривая: «Ну, сынки мон!..» Батька, да и только! Форменный Бульба. С той разницей, что войной он шел не против захватчиков-ляхов, а против небогатых, изнуренных трудом мужиков Петроградской, Новгородской да Псковской, тощих вемлями, северных губерний.

Слухи обо всем, что творил «батька», доходили до Петрограда. Там задумывались над его похождениями, не раз уже решали, что надо покончить с балаховичевской вольницей, а главное — и с ним самим. И каждый такой раз его спасал, выпораживал председатель Реввоенсовета республики товарищ Троцкий. Нельзя, мол, трогать Балаховича. Это ценный поенспец. Таких Советская власть облана беречь.

К осеви минувшего года уже не стало инкаких сил терпеть выходки «спеца». Чтобы его арестовать, из Петрограда высхали чекисты. Но предупрежденный кем-то, Балахович вывернулся из их рук. Когда чекисты прибыли в Лугу, он уже был на пути в Псков, занятый немцами. Воале станции Торошино его отряд пересек линию немец-ких войск.

Позже вместе со всей белой спорой Булак-Балаховия тоже оказалса в Эстонии, хотя ин в чье подчинение отдать свой отряд не пожелал, стремился держаться особильсям. Он уже не был ротинстром. Полковник фон Неф, комапдующий корпусом, за действия при оставления Пскова пожаловал ему чин подполковника.

Итак, Северпый корпус, итак, копинки Балаховича, — не раз размишлял Паволь. Из кого же еще, из каких формирований соетоят безогвардейские банды за Плюссой и Наровой, за Чудским и Псковским озерами? Разведка получила сведения от перебежчиков, что местье начальники — полковники Розданко, Неф, Дверожинский — сгоняют в батальоны и в полки рыбаков с Талабских островов, включают в свои части разгромленные отряды и отрядики, солдат и офицеров, переброшенных из Лятяни, из войск Бермонта-Авалова, кого-то везут из Польши и из Германии, очевидно русских, паходившихся там в лагерях для военнолленных.

То, что происходит в каких-нибудь ста питидесяти двухстах верстах от Петрограда, не может не заботить Павла Благовидова, который по роду своих партийных образанностей ведет организаторскую и политическую работу в красных войсках. В последнее время ему неоднократно приходилось съпышать, как партийный и государственный руководитель Петрограда, всей Северной область, состоящей из восьми немалых губерний, Зиновыев утверждвал: на Питер винкто не попрет, свленок не халатит, Питер в стороине, на окрание, взятие го бельми ничего не решит, да и взять его силами войск, собранных

в Эстонии, невозможно.

Кто прав? Вообще-то верно: Петроград слишком велик, чтобы его смогла взять с боем армия, скажем, в двадцать — тридцать тысяч войск. А большего у белых за Наоровб, видимо, нет.

В одну из минут таких сложных раздумий Благовидо-

ву позвонил Осокин.

— А знаешь, чей адресок среди прочих назвал Хамелайнен? Даже и не подумаешь!

Но Благовидов подумал. К сердцу подступила сосущая

тоска. Он знал, чей адрес назовет ему Осокин.

— Чего молчишь? — говорил тот. — Родного твоего брата, инженера. Он сказал, правда, не про самого брата. Его, утверждает, и в глаза не видывал. А супружницу братову. Ее как зовут?

Ириной, — ответил Благовидов. Голос у него зву-

чал нехорошо, нетвердо. Он это чувствовал,

 Точноі Ирина Владимировна. «И это все, что я любил», — продекламировал Осокин в телефонную трубку. Благовидов попытался вспомнить, откуда такие стро-

ки, и не смог. Он не разделял веселья Осокина. Ему было

тяжко.

— Что же ты будешь делать? — спросил он все так же

нехорошо и нетвердо.

— С Ирниой-то Владимировной? А что с ней делать? Думаю, что ничего. Таких мадамочек в Питере разве одла? Человек шамать хочет. Простим ему. Тем более что кормит она — ты вот этого не рассказываешь своему товарищу, я должен сам вое узнавать. — кормит она ценното советского специалиста. В Петросовете о нем очень, хорошо отзываются. Политически грамотный, хотя и беспартийный. Так что вот, нечего с ней делать. Но ты при стучае устрой ей встренику, да покренче. Чтобы, как говорятся, «шумела буря, гром гремел, во мраке молния блистали».

5

Выйдя из дому, Илья Благовидов свернул на Английский проспект. Ирина не любила отпускать мужа по вечерам, по он сказал, что ему совершенно необходимо встретиться с одним из его учителей и паставников с профессором Завадским. Завадский злает мосты Петрограда, как свою собственную квартиру, а их решено к весне, к ледоходу, основательно проверить, и вот ему, ее

Илье, падобна консультация Завадского.

Оп обогнул периов. Покрова на площади, пересек Енагерининский капал и выбрался на прямую, длинную Офицерскую. Перед Крюковым капалом, наксиссь от Марипиского театра, громоздлянсь в сумраке бапин и стены Литовского замка — огромной тюрьмы, сожененной пародом в дли февралы. Мимо этих не охраняемых домовыми комитетами равалии прохожне старались проскочить побистрее, не мешкая: в революционном городе поддерживался строгий порядок, по в этом мрачном месте, случалось, грабили, избляали, а то и убивали. В развалинах прохожим чудились шорохи, голоса, и даже сама тишпиа в черных, обметанных густой копотью проломах окон путала.

Прибавил шагу и Илья. За мостом, так же, как было дополюции, горола круглая афминая тумба; нестрые афиши оповещали пстроградцев о балетных и оперных спектаклях Маршинского театра на бликайшую педслю; пававилия сисктаклей были знакомые, дореволюционные. Разница с прошлым заключалась, может быть, лишь в том, что самы-то афишки из-за недостатка бумаги печатались на пебольших, темсо заполненных буквами листках,

да и бумага их напоминала скорее оберточную.

При виде афиш Илья не мог не подумать об оставшейся дома Ирпне, о том, как любила она ходить в театры: и сюда, в Мариинский, и в Александринку, и в те, что на Фонтапке, на Михайловской плошади, в Пассаже. Ла, любила его женушка, бывало, покраспвей нарядиться перед театром, сделать строгую, но эффектную прическу. падеть чудесные бриллиантовые серьги, которые в день свальбы ей подарил ее отец, всякие полученные от отна же в дип имении, к рождественским и пным праздникам кулопчики, браслеты, кольца. На жепу пиженера Благовидова засматривались, и так засматривались, что Илье те отнюдь не платопические рассматривания казались порой столь уж нахальными, что даже при его миродюбивом характере он и то порывался подойти к тому, кто был особенно нахален, и смазать по физиономии. Но его всегда удерживала Ирина, взволнованно шепча: «Не будь мужиком. Это несовременно, Илюшенька, Сейчас не каменный п даже не девятнадцатый век. Нельзя, нельзя, спышины!»

«Бедпенькая Иринушка моя, - раздумывал он, пере-

ходи Мойку через Поцедуев мост. — Сколько тигот на гебя, нежную, избалованную, свалилось» Она так грустит по Лялечке, испытывает столько неватод и трудностей. Илья подумал о том, что хорошо бы пойти с вею в теати, пусть развлечется и отвысчется. Театры, как изваестно, не отвиливаются, надо будет сидеть в зимних, давящих одекдах. Что ж, пичего, можно немного и позябитуть. Если внаменитый Шаляпин способен неть в такую стужу, то слушать тем более можно.

Выйди на Морскую, где патруль проверил его докувита, выдатные Пегросоветом, оп тротуаром прошел возае серой глыбы бывшей военной гостиницы «Астория», в в которой ныне живут партийные и советские руководители, в том числе и воесыльный Зиповьев, затем миновал «Англатер». А там вот уже и улища Гостоя, вот ресторан соколова, поблизости от которого в неказистом с виду изтигатажном доме квартира Завдокого. В многочисленной толие гостей институтский профессор тоже присуствовал на сварьбе Илы с Ириной, и как раз здесь, в ресторане Соколова, который в те довоенные времена носил название 4 Венга».

Илья задержался перед входом, над которым еще осталась вывеска ресторана, широко, чуть ли не во весь этаж, выведенная четкими простыми буквами. Но вход был заколочен стекла в пверях новыбиты.

Многое, очень многое вспомнилось Илье перед этими заколоченными пверями...

Для свадьбы дочери, страсствой театралки, Ирпинш отен выбрал именно «Вену», где, как было известно в Петербурге, собпрались громкие столичиме знаменитости из мира литературы, театра, искусства. Богач намери была абоинровать весь ресторан целиком, со всеми залами, кабинетами, буфетом. Но хозями не предъстился громармы кушем; угловую, так называемую «литераторскую», залу он и на тот вечер оставил за своими постоянными гостями.

— Не можно, уважаемый Владимир Евграфович, илкак не можно, — почтительно, во с достопиством ответил он миллионщику. — Гордость России в том зальце собирается, большие люди. Прядут, скажем, отобедать или отужниать господии Кририи или господии Шалянии, а мы их возьмем и не впустим? Что получится? Нет, нет, уводьте.

В день свадьбы к столам, на которых было все, что

только способен пожелать и прилумать человек себе в пишу, и которые празлнично сверкали хрусталем в серебре, молодые и их гости прибыли на рысаках, в лакированных колясках. Коляски запрушили улицу — ни пройти, ни проехать. Собралась толпа. Глазели, вслух высказывались о жеппхе, о нем, Илье Благовидове, о невесте, о его Иринушке. Встречали их тут, в вестибюле, и сам хозянн Ивап Сергеевич, самодовольно оглаживавший аккуратную адвокатскую бородку, и даже его дородная супруга Татьяна Петровна в расшитом платье из лилового бархата. Гулялось весело, очень весело. Иринушка, молоденькая, топенькая, сияющая, была настоящей царицей дня. Хозяин ресторана раскладывал перед нею альбомы, книги записей. Позже она часто захаживала сюда с Ильей, чтобы из них, из этих альбомов, повыписать самое интересное, приглянувшееся, и постепенно почти все переписала в свой альбомчик.

В тот зал, где справлялась свадьба, дабы взглянуть, как веселится купечество, засматривали, проходя, люди, о которых Павлу с Ириной вполголоса сообщал хозяин:

Господин Аверченко. Юморист. Леонид Андреев.
 Зпаменитость. Огромный талант. А это господин Мандель-

штам, Стихи пишет.

В самый разгар всееды, когда уже были сказаны необходивые тосты, провозгласили молодым «многая лета» и гости разбились на компании и группки, в зале появился высокий гощий малый с довольно бессмысленным, но нахальным ваглядом.

 Пюди! — вскричал оп. — Внемлите! — И повел рукой так, будто делал гипнотические пассы. — Мир вам!
 Смысл ве в вине, нет, господин Блок грубо опшбается.
 Всякий смысл только в любав, в нежности друг к другу.
 Нежность, нежносты! Больше нежности!

 О, это правда! — шепнула Ирина, незаметно для других прижимаясь к нему, к Илье. — Он прав. Кто он?

— Это, — ответили ей, — двойник Игоря Северниниа.
 Его тень. Фамилию носит вроде Пупсикова или Мопсикова, по в афишах называется и свои вирши подписывает именем Вадима Лужанина.
 Лужании.
 Северяния — Лужании.

— Дайте мне умбры завинченный тюбик! —

продекламировал поэт, стараясь перекричать застольный пічм.

На него обернулись.

Я нарисую сердце любимой. К чему мне ваш в тысячи раз приумноженный рублик? Не продается поэтово имя!

 Смелый какой! — снова зашентала Ирина, склоняясь к Илье.

Поэт заметил ее восторженно сияющие глаза. Устремил к ней простертые длинные руки. Закричал уже другое:

> Не ходи в золоченые клети, Обитай в полудиких дубравах. Ты и я, мы, не правда ли, дети? Нам пастись на нетоптаных травах.

Илья, побледнев, поднялся. Он усмотрел нечто оскорбительное в пекламации «второго Северянина», и, несомненно, быть бы скандалу, если бы хозяин ресторана, многоопытный Иван Сергеевич, не поспешил ухватить декламатора под локоть и не увел его в глубь своих кабинетов, откуда поэт уже не возвратился. А Илью кое-как успокоили гости. уверяя в том, что юный стихотворец. говоря языком народа, давно «в доску», «в пребезину», «в стельку» и не соображает поэтому ни «мур-мур».

«Па. — чуть ли не вслух сказал себе Илья, вспомнив события восьмилетней павности перед входом в мертвый. некогда полный жизни ресторан Соколова. — Гле вы те-

перь. Иван Сергеевич?»

Завернув в Гороховую, он нашел нужный ему вход и стал медленно, держась рукой за стены, подыматься по темной лестнице к квартире Завадского.

На звонок отворил сам профессор. Был он в белой сорочке с расстегнутым воротником, в синих подтяжках: селые волосы не приведены в порядок.

 Илья Андреевич! — воскликнул он. — Заходите, захолите, порогой мой! Добро пожаловать! Правда, все так неудачно. Второй день в доме нет жены. Пропада, видите ли. Черт знает что! Не в том возрасте, чтобы амуры крутить. Беспокоюсь. Заявил куда только можно заявить в наше время. Даже в Чека. Что творится в «новой России»

Чертыхаясь и довольно вяло возмущаясь, он ввел Илью в столовую, где за столом перед бутылкой коньяку и двумя рюмками грузно сидел незнакомый Илье человек

во френче.

Инженер Блатовидов, — представил ему Завадский Илью. — Прекрасный инженер, раступпи. Тоже, как мы с вами, Сергей Сергеевич, путеси, — Он назвал и незнакомого: — Комиссар «северного правительства» товарищ Балловский.

Северного правительства? — переспросил Илья.

 Ну, пашего Совета комиссаров, — видя его недоумепие, поспешил объяснить Завадский. — Так сказать, рабочий термин — «правительство Севера». Это же действительно так. Мы же оторваны от Москвы. Москва занята спомим пелами. А Петогорал...

Вы большевик, товарищ Благовидов? — Багловский смотрел на него тяжелым, утомленным взглядом из-под

приспущенных, опухших век.

Нет, беспартийный.

 Я вас спрашиваю об этом потому, что знаю одного большевина Благовидова. Он работает в Смольном. Молодой, но поразительно самоуверенный в своей непогрешимой правоте. Военными делами занимается.

А может быть, он и в самом деле прав? — нахохли-

ваясь, сказал Илья.

 Я не вдавался, прав он или не прав. Не в этом дело. Дело в том, что нельзя так демонстрировать свою правоту и постоянно напоминать о ней. Поймите...

— Понял, — сказал Илья. — Да, этот человек еще молод. Моложе меня на семь лет. Он мой брат. — Илья говорил с нескрываемым вызовом. Ему не нравилось, как Багловский отзывался о Павле.

Багловский же только кашлянул и отнил глоток из

пеполной рюмки.

 Илья Андреевич, а вы рюмочку как? — предложил Завадский.

Илья в нерешительности пожал плечами.

 Превосходный коньяк. Можно сказать, для наших дней просто редчайший. — Завадский достал из буфета еще одну рюмку, наполнил ее из бутылки.

Отпив немного, Илья посмаковал, одобрил и осущил рюмку. Багловский с Завадским внимательно следили за пим.

Когда рюмка была пуста, Завадский сказал:

 — А вы знаток, оказывается, мой друг, знаток! Видно сокола по полету. — Он налил Илье вторую рюмку. Илья не удержался, выпил и вторую.

Извините. Но действительно коньяк превосходный.
 Он смутился, почувствовав, что краснеет.

А те все так же молча смотрели на него. Завадский с любезной улыбкой: ничего, мол, понимаю. Багловский —

по-прежнему тяжело, изучающе.

— Может быть, я помешал? — догадался сказать Илья. — Тогда я уйду. До другого раза. Мне хотелось по поводу невских мостов...

 Сидите, — остановил его Багловский. — Ничему вы не помешали. Любопытно с вами побеседовать. О вашем брате, например. Он может неважно кончить.

— Почему же?

 Он, как наши товарищи замечают, оппозиционен товарищу Зиновьеву, главе, вождю трудящихся Петрограда и всей области.

В чем же это выражается?

— Ваш брат утверуклает, что товарищ Зиновьев ведет сепаратитсткую политику, цвет на союз с чуждыми элементами. А кого ваш брат считает чуждыми элементами. Ра-Таких же революцонеров, как и правовериме большевияки, но состоящих или состоявших в других политических партиях. Я был, например, эсером, да, да, левым эсером. До выступления моих одионартийцев в Москве и Ярославле, до отвратительных, всем известных террористических актов. После них я вышел из союб партии. Теперь я в партии большевиков. Ваш, простите за словцо, братец неизви. А товарищ Зиновьев, соратник Ленина, представьте, верит. Товарищ Зиновьев, соратник Денина, представьте, верит. Товарищ Зиновьев, соратник рисковдитель, с широтой большого человека, с размахом подлинного революционера. Я вам кое-что напомнем.

Багловский вынул из кармана френча толстую запис-

ную книжку в зеленом сафьяне, полистал ее.

— Это й переписал с подлининка, полученного в свое время тварищем Зиновьевым. Читаю: «Тов. Зиповьев Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие, слово ерабочие» подтеринуто, —хогали ответить а убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские пекисты или пекисты) удержали. Протестую решительной Мы компрометируем себи: грозим даже в резолюциях Совдена массовым террором, а когда до дела, тормозим, — это опить подчеркнуто, — революцивную инициатиру масс, вполне, — подчеркнуто, —

правильную. Это не-воз-мож-ноі — Какова разбивочка на споти! — Террористы буру считать нас трянками Время архивоенное. Надо поощрять знертию и массовидность террора против контрремающиновую, и сосбенно в Питере, пример коего решает». — Последнее слово тоже выделено.

Багловский оторвался от книжки, взглянул в глаза Илье.

— Как вы думаете, кто это написал? Кто дал такую директиву? Ленин! Вот кто.

Вы ее считаете неверной?
 Категорически неверной!

А когда это было написано?

Двадцать шестого июня восемнадцатого года.

— Двадцать шестого? Но это же такое предвидение! Поразительное, удивительное! — Илья даже поднялся со стула. — Через два месяца и четыре дня после этого ваши эсеры стреляли в Ленина. Они убили Урицкого!..

— Попрошу вас, — глаза Багловского до краев наполнились холодом, — попрошу не раскидываться терминами гашин» и «ваши». Я член той же самой партии, повторяю, что и ваш брат. При чем тут предвидение! Простав, случайность. А нежелание товарища Зиновьева давать волю так называемому красному террору — закономерность. С помощью террора и пули политику не делают. В политике убеждают, доказывают...

— Так вот, — перебил Багловского Илья, — Мие, человеку, который стоит вне вскикх партий, доказали, да,
да, доказали, меня в этом убедили, да, да, убедили, что
срубить голову контрреволюции было необходимо. Товарин Ленин тьскачу раз прав Иначе контрреволюция срубила бы голову революции. Не ваш товарищ Зиновьев
прав, а Ленин, Ленин! Не ваш товарищ Зиновьев принял
на себя ответственность за революционный переворот...
Известно, что он боллся его, он выступал против него...
А Ленин, Ленин совершил акт мужества, о котором и
тысячу лет спустя после нас будут ходить легенды, как
о подвигах Прометея и Геракла.

Впервые за весь разговор Багловский улыбнулся, от-

чего его взгляд не сделался ни добрее, ни мягче.

 — А вы, товарищ Благовидов, говорили, что в большевиках не состоите.

 Я человек, согласный с революцией, со всеми произведенными ею переменами в стране. Вот кто я! — Охо-хо! — Багловский откинулся на спинку стула. — А жертвы, жертвый. Где наща русская интеллигенция? Куда ее подевали? Вся она или бежала из страны
ва границу, или казнена, или осцит по торьмам, ожидая
казни. Верио говория Александр Фолорович Керенский:
разгулявшийся хам полония страну. С этим серым, портаночным мужичьем попробуйте-ка строить научно организованное социалистическое общество. Ну-ка! Онк,
вы выпывые, золотушные, уботие интеллектом, все загадили,
все растоптали в нашей России хуже, чем творили батыевы полчица. «А детям скажете: в октябре семпадцатого
года мы ее расизяль, — нараспев прочео ли строку из
незнакомого Илье стихотворения. — Вот что сделано с
Россией! Она расцята, занасилована.

Илья вспомнил свою Ирину, бегающую с ведерком за водой на соседнюю улицу, вспомии развалины, виденные по дороге соода, хмурке, холодные, грязные улицы бывшей «Северной Пальмиры», заколочениую «Вену», синк немного и. как бы не желая вести споот дальше, сказал:

- И все-таки я пойду за Лениным, за революцией.
   А жертвы, души казненных, стоны арестованных.
- они вас разве не будут беспокоить на этом пути следования?

   Вы говорите о сентябрьских арестах и расстрелах?
  - Именно.
- Кто же там был среди них? Кто? Генералы да офицеры парской армин, участвовающе в тайных заговорах, великие киламя из романовского дома, помещики и финансисты, хозяева крупной промышленности, министры Керепского, правые зесремы. Так разве же они кипрились бы когда-либо с потерей былого? Разве их убедишь, переубедишь не заниматься коитрреволюцией! Надо было таких изолировать, обезвредить. Этого требовала революция. Народ требовал, да! Нег, я пойду за Лениным.
- Не рассуждая, ничего себе не объясняя, так вот, вслецую?
  - Да, да и да.
  - Фанатик, значит?
- Пусть фанатик. Илье надоел этот, по его мнению, тупой, неприятный человек. — На фанатиках, кстати, человечество немало прокатилось вперед в разные века своего существования.
  - Но их, как правило, сжигали на кострах.

Завадский, молчавший во время спора, то и дело озиравшийся в глубь квартиры, словно бы он ожидал оттуда чего-то — может быть, появления исчезнувшей жены, сказал при зтих словах:

- К чему о кострах? Налью-ка я еще по рюмочке. Замечательный же коньячок. А что касается споров, то без них и жизни нет. Жизнь — борьба. И все живое рожпается только в борьбе.

- «В борьбе обретень ты право свое!» - вспомнил

Илья девиз партии эсеров.

 А вы похожи на своего брата.
 Багловский встал. — Тому, кого вы изволили определить себе в противники, пошалы от вас не булет. - Он ваглянул на часы. - Ну, будьте здоровы. Автомобиль мой пришел в девять. А сейчас половина лесятого. Шофер. наверно. **о**зяб.

Они с Завадским вышли в прихожую. Илья, не зная,

как ему быть, остался в столовой.

Хозяин и его высокий гость шушукались долго. Потом хлопнула дверь, и Завадский, потирая руки, вернулся в

столовую.

 Теперь мы можем свободно вздохнуть и выпить еще по рюмочке. Терпеть не могу всяких этаких высокопоставленных. Но что поделаешь? Багловский ведает путями сообщения в «северном правительстве», на которое вы так накинулись, Илья Андреевич, а я, как вам известно, служу по этому ведомству, лицо, следовательно, подчиненное. Вы, строго говоря, тоже в известной мере путеец. Такова планида.

Илью удивляло, почему, сказав при встрече об исчезнувшей жене. Завадский больше о ней даже не упомянул. Он представил себя на месте Завадского. Что творилось бы с ним, с Ильей, если бы пропала Ирина? Обегал бы весь город, всех бы, кого можно, поднял на ноги. И разве смог бы он вот так спокойненько сидеть, потирая руки, перед рюмкой коньяку?

Ему подумалось, что разговора уже не будет ни о мостах, ни о чем другом, да и время позднее. Ирина начлет волноваться

Пойду и я. пожалуй. — сказал он.

 Нет. нет! — удержал его Завадский. — Все. что вам. нало, пожалуйста, Я к вашим услугам, Мосты Петрограла? Их разводные части? О! Перед самым большевистским переворотом я делал доклад Временному правительству. Сейчас!.. - Он принес из кабинета рукопись, переплетенную в папку. - Вот он, тот доклад. Существует, кажется.

всего в пяти экземплярах. У меня только один. Но я вам его доверию. Можете унести с собой. В нем вы найдете все, что вам необходимо. Берите, берите. Да, да! — Пожимяя руку Илье, Завадский все говорил: — Рад, дорогой Илья Андреевич, что зашли, что повидал вас, одного из самых любезных мне учепиков, очепь-очепь рад. Только я, пожалуй, выпущу вас черпым ходом, по другой лестипие. Парадную уже закрыли. Идите за мной.

Когда опи проходили длинным, с двумя коленами коридором, Илье показалось, что в одной из компат, аа приоткрытой дверью, кто-то тихо, всхиннывая, плаката, — Идемте, идемте, — поторония Завадский. — Не

ударьтесь лбом, притолока низковата.

Кос-как сойля по узкой лестнице для дворинков, Илья вышел во двор, заваленный снегом, мусором, разшым хламом. Не зная, в какой стороне ворота, оп остановился, озиратсь, подияв голову к темному квадрату пеба над двором, еще более темпым, тем это почное небо.

Почуяв торопливые шаги за спиной, обернулся. Его догоняла простоволосая женщина в пакинутой наспех жа-

кетке.

- Барин, тихо заговорила опа, подойдя, будьте добренькие. Нет ли места у вас прислуге? Без всякой платы пошла бы к вам жить. Плохо у пас в доме, барин, очень плохо.
- Позвольте, барышия, сказал Илья, разглядов молоденькую девушиу. — Прежде всего я пикакой не барии. И не смогу я вам вичего сейчас ответить. Надо спрашивать мою жену. Делами в доме ведает опа. А где вы живете?
- Да у Завадских же, барин. Барышя-го наша куда-го подевалась, и не второй день нету ее, как, слышала я, хоянин вам сказал, а уж полных две недели в бегах, и не заявил он про это никуда. И вот каждый божий вечор мужчины у нас пьют, разоговаривают. Это сегодия одип только был. А то их, господи помилуй! Пристают в кориторе, целоваться лезут, тискают. Барин, я приду к вам, а? Без денет жить буду. Я ж не здешняя, я повтородская, из Старой Руссы. Куда ж мне туда, пешком, что ли, домой пдти? Барин, приду, а?

Она так горячо и быстро говорила все это, что и Илью стала охватывать торопливая необходимость что-то отвечать, что-то делать.

— Как зовут-то тебя?

Санька меня зовут, Санька. Александра, значит.
 Я грамотная, читать-писать могу. И сообразительная. Не пожалеете, барин.

 Ладно, ладно, Саня, уж так и быть, скажу тебе адрес. Писать тут в потемках невозможно, запомни.

— У меня память что из железа — скажи, ни вовек не выроню.

 Только смотри, если жена рассудит, что нельзя, мол, у нас, не обижайся на меня.

Как же я посмею обижаться-то, как?

В общем, запоминай...

Илья растолковал адрес, Санька указала ему дорогу к воротам и все шептала вслед:

— Завтра же, завтра приду. Нету же сил никатихи. А Илья шел по удищам домой и раздумявал об увиденном и услышанном в этот вечер. Больше всего от уциваляся самому себе: как так решительно схваталься с этим неприятным Багловским. В натуре Илья было заложено прочное начало не ссориться с людьми, не вступать ии с кем в непримиримые споры, стараться все сталить, уладить. А тут... И в самом деле, вел оп себя, как большевик, Багловский не зря сказал это. Что же произопло? Видимо, сильно он, Илья, обиделся за Павла. Да ведь и хорош гусь этот Багловский! Багловидов, видите ли, всегдя прав, пеногрешим, и это раздражает. А если человек двіствительно прав, почему он должен прикидываться неповавма?

Таким, каким Илья был сегодня, он нравился самому себе и потому шел домой быстрым шагом, весело, снова думая о том, что непременно на днях пойдет в театр с Ириной.

o

Председатель. Совета комиссаров Севериой области Зиновьев екал по набережной Невы в сиявищем лаком и металлическими частями большом, длиниом автомобиле с подлятым парусиновым верхом. Автомобиль был только что отремонтирован на одном из петроградских заводов; на каком, Зиновьев не поинтересовалси. До таких мелочей он никогда не доходил, его принципом было охватывать жизиь и ее явления, так сказать, в целом, масштабпо, вестда опущая себя одним из вождей революции, а не ховяйственником, не этаким бескрылым техником-практиком, с ужим лбом и без вдохновенного полета мысли. Ленин, тот готов хвататься за все сам, способен рассуждать с каждым забредшим к нему мастеровым или кретельнином и на этих собесодованиях из едипичилых фактов строить выводы вселенского масштаба. К чему тогда специалисты, знатоки промышленного производства, экономисты, циженеры?

Зиновьев был в скверном настроении. Его не радовал паже роскошный вид отремонтированного автомобиля, о котором одни говорили, что прежде он принадлежал санитарному поезду Пуришкевича, другие же — что автомобиль был взят из гаража самого российского императора Николая II. Еще вчера Зиновьеву было приятно откидываться на кожаные спинки, которых касались допатки бывшего самодержца. В этом он видел нечто глубоко символическое. Сегодня Зиновьев был хмур и раздосадован. Вчера он получил известие из Москвы о том, что так тшательно отобранное, взледеннное им «северное правительство» Москва решила распустить. Теперь конец Совекомиссаров, конен самостоятельности Петрограда. вновь все приберут к рукам Петроградский Совет, его исполком, президнум, отделы, полные упрямых, излишне резких, решительных дюдей. Опять не будет той подлинно государственной осмотрительной гибкости, которую медленно, но неотступно насаждал в Петрограде он, Зиновьев.

Чем там, в Москве, недовольны? Разве Петроград не спелал все возможное для фронтов все жарче разгораюшейся гражданской войны, для разрушенного железнолорожного транспорта, для деревни? Он, Зиновьев, не крепок памятью на пифры, но кое-что вспомнить нетрулно. В первом полугодии 1918 года в Петрограде - именно тогда, когда тут еще заседал Совет Народных Комиссаров под председательством товарища Ленина, - все только разрушалось и продолжало разрушаться. Заводы превратились в толкучки, в скопиша митингующих бездельников. Бывало, илет трудовой день, а они, побросав инструмент, покинув станки, яростно разглагольствуют. На работу приходят, когда вздумается, а то и совсем не приходят. Станки, машины ломались, выходили из строя, ремонтировать их никто даже и думать не думал, инкто не заботился о сырье для заводов и фабрик, о топливе кончилось все, ну и ладно, закрывай лавочку. Словом, происходило то, о чем он, Зиновьев, предупреждал Ленина еще в октябре семнадцатого: нельзя, нельзя серой, неграмотной массе было вручать Россию — на полное усмотрение крестьянина, рабочего, солдата.

Мысль Зиновьева шла, скользила по этим этапам вполне последовательно. Ход событий и состояние дел в Петрограде он обозревал верно - именно так и было в первые месяцы после переворота; неисчислимо мпого неразберихи и неимоверных трудностей. Но председатель «северного правительства» даже для самого себя умалчивал о том, почему же так было. Он не вспомнил пи саботажа чиновников и специалистов, ни той остервенелой противобольшевистской, противоленинской деятельности меньшевиков и эсеров, которые как раз и устраивали бесконечные, все дезорганизующие митинги на заводах, вредные, злобные говорильни. Меньшевики и эсеры боролись тогда за власть, стремились перетянуть на свою сторону сотни тысяч питерских рабочих, доказывая им, что Ленин незаконно разогнал Учредительное собрание, незаконно захватил власть, незаконно вершит дела в стране.

Заго Зиповьев видел перед собою другое. То, как заметно стала налаживаться хозяйственная жизніх в Истрограде со второй половины минувшего года. Цифры? Па, цифры! Пистиадцать новых паровозов было постросено на ентроградских заводах с августа по декабрь. Сто двенадцать товарных вагонов. Сорок три гвидроплана. Одиннадцать военшях судов. Заводские мастера отремонтировали двести семь вятомобилей, почти две тысячи вагопов, вить подводных лодок... Вольше миллянова пар кожаной обуви изготовили питерские обувщики. В строй верпулось до восьми тысяч ткациях станков и до восьмисот тысяч крутплыных и прядильных веретен. Пятьдесят видов продукции даст теперь негоргодаская текстильная промышленность. Кто же все это сделал, как себе представляют м Москве? Безанкая масса рабочих. Киестым.

Автомобиль катился по Троицкому мосту. Нева лежала еще подо льдом, но лед, чуя весну, уже набухал, насыпался водой и оттого заметно голубел.

Вагляд Зиновьева, рассеянию скользиув по загромомним сиегом набережным по фасадам зданий вдоль-Невы, зацепияся за узорчатые мивареты не достроеппой зипром бухарским мечети и, наконец, застыл на бывшем собиние Матильды Киесинской, относкивая знаменитый балкон, то самое место, с которого Лении вел своп разговоры с народом веспой и в начале лета семпаддатого, до того, как вместе с ним, с Зиновьевым, ему пришлось прятаться от юстиции и палачей Временного правительства, от господина революционера Керенского.

Решение о роспуске «северного правительства» вынесено от имени Народного комиссариата внутренних дел, но лишь самый безнадежный глупец не поймет, что сделано это не только не без ведома Ленина, а по его прямому указанию. Виден знакомый почерк. Ленин не выносит ни малейшего «собственного мнения» в партии. Всем памятно, как в конце августа семнадцатого года он печатно, в газете «Пролетарий», обрушился на Каменева из-за того только, что тот на заседании ЦИК выступпл по поводу Стокгольмской конференции. Нет нужды вдаваться в существо этой «проработки». Было решение ЦК о том, чтобы не принимать участия в Стоктольмской кон-ференции? Что ж, было. Но люди, из которых состоит партия, не машины, а именно люди, и старый товариц Зиновьева Каменев на заседании ЦИК шестого августа высказался о Стокгольме так, как считал нужным, как думал. Господи ты боже, какие громы обрушил Ленин на беднягу! И прежде всего на оговорку Каменева о том, что выступает он от себя лично, что фракция этого вопроса пе обсуждала. Ленин заявил, что такого рода оговорка придает выступлению Каменева «прямо чудовищный характер»; раз фракция вопрос пе обсуждала, Каменев не имел права выступать; с каких-де это пор в организо-

Мысл. Зиновьева старательно обощла то обстоятельство, что оот себя лично к Маненев выступил после того, как ЦК вынес решение, обязательное для каждого члепа партип, и, следовательно, каждый член партип, если оп не кочет поставить себя вие ее рядов, не имеет пинакого права на еличные, особливые мнеппя и рассуждения, Ипаче опа превратится не в боевой, сплоченный авантард революционного пролетариата, а в говорильню для отдельных еличностей»

вапной партии по важным вопросам выступают отдельные

ее члены «от себя лично»?

Зиповыев себе об этом пе сказал. Оп уверплея, что отлично, до мелочей в характере знает Ленина, он же достаточно наблюдал за ним и наслупнамся его еще и в эмитрации, и в сестроренком Разливе, среди болот и сеномосов, и на заседаниях, предшествовавших восстанию. Лении, если наметил перед собою цель, ин перед чем ие остановится на пути к ней. Это дерримимый, это фанатик. В те трудные сестрорецкие дни ежечаско, ежеминутпо могли их обнаружить, схватить, отправить на виселицу. А что деала Ленин? Оп разрабатывал структуру и и принципы мового государства, государства народа, рабочих и крестьян. Мало того, уже готовился возглавить правительство такого государства, инчего еще не имея для этого в руках, кроме нескольких клочков бумаги и огрызка катемительного посударства.

Мысль Зиновьева обошла и еще одно обстоятельство: что у Ленина кроме клочков бумати и отрыкак карадна ша было кое-что и другое, и весьма-таки немаловажное. У него была партия большеников, над создавнем которой Лении работал два долгих десятилетия, была каная, четкая революционная теория Маркса, были народы России, зэмордованные самодержавием, помещиками и капиталистами, прихвостними старого строи, вошедшими и в новое, якобы революционное Временное правительство и насаждавшими те же ангуниродины порядки.

Это все Зиновьев отбросил, не хотел помнить ни о чем, кроме клочков бумаги, испещренных стремительным, ост-

рым почерком Ленина.

Непросты былы отношения Григория Зиновьева к революции, к партии, к Денину. Он не подвергал их анализу, не копался в себе, инчего такого не формулировал и инчто подобное не смог бы вот так, запросто, лазожить на бумаге. Это пребывало в нем, как смутняя туманность, невидимо проиназывающая все его существо.

Революция, партия, подполье, эмиграция, кружки, нелегальные газеты? Это увлекает, захватывает, заполняет собою жизнь, дает пищу чувствам. Именно с поисков пищи чувствам и начал он, один из множества детей мелкобуржуазной елизаветградской провинциальной семьи. Прекрасны нескончаемые внутрипартийные и межпартийные споры, дискуссии, в которых оттачивается мастерство ораторской находчивости, мастерство импровизационной аргументации, умение на удар словом ответить еще более сильным словесным ударом. Пребывание в партии было, конечно, небезопасным, очень легко терялась свобода тюрьмы, ссылки; нередко терялись и головы — петля или пуля. Но партия и берегла своих работников, поддерживала их, укрывала от шпиков, в особо острых случаях отправляла за границу, в эмиграцию. Зиновьев не видел интереса в кропотливой, будничной, неимоверно трудной партийной практике. Зато с головой он бросался в обсуждение Фактов этой практики - отвергать, критиковать сделанное другим, взамен рекомендовать, предлагать свое, конечно же, более правильное, чем сделанное или предложенное другими. На все он имел свою собственную, особую точку зрения. Его недооценивали, в этом он был уверен. Это его раздражало, злило, приводило порой в бешенство. Па. он не был согласен с Лениным по вопросу захвата власти, за что его предавали позору. А кто мог тогла представить себе большевиков во главе страны? Он не видел среди них достаточных сил и не видел личностей, способных управлять одной из крупнейших стран в мире. Он не верил в то, что без вторых, третьих, четвертых политических сил, без их объединения - короче говоря, без других партий можно добиться чего-то реального. Предедом его желаний было вхождение большевиков в новое правительство на правах одной из фракций. Не рвутся же к единовластию меньшевики или эсеры! Они за коалипию.

Напрасно так реако и остро расценил Ленин их с Каменевым газетное выступление в дни подготовки к восстанию, когда партия вопреки возражениям некоторых решила ваять власть в свои руки. Это не было сознательным предательством, нет же. Объективно статью с их мнением можно рассматривать как угодно, по субъективная ее пирирад была совсем иной. Продиктовал ее страх. Сграх за себя, за свою жизиь в том случае, если все провалится. А что затея Ленина непременно провалится, в этом ин он, Зиновьев, ни Каменев, ни те «некоторые другие» инсколько не сомпевались. Что же тогда? Если после бильских дней большевистским лидерам грозила петля, то туг от нее и вовсе инкуда не уйдешь. Зиновьев и Каменев хотели предупредить всех: и своих и чужих, что они ни при чем, что они не авантюристы; той статьей они зарабатывали для себя алиби на случай провала востания,

Вспоминать об этом Зиповьев не любил, это было неприятное воспоминание. Не любил ои вспоминать и то, как в конце копцов с ним обоплись. В партин его запоздалым раскаяниям поверили или сделали вид, что верта нас казать, простлил. Пении проявил отеческое великодушие, опи с Каменевым спачала оказались в положения наказанимы, затем пропенных мальчиков, которые еще и должим говорить спасибо, что их не высекли ремпем, а только подержали в углу.

Да, пойти на восстание - это было, безусловно, очень

страшно. Из века в век то там, то здесь восставали росспяне против своих правителей, и сотив лет им, бунтарям, пензменно рубяля головы. Иной попарствует, бывало, потечиться внастью, как Разин или Путачев, и все равно—железная клетка, дыба, колесо, плаха на Красной плопада,

Но даже и удайся план партин, план Ленина, думалось гогда, даже и приди власть большевикам в руки, 
придп опа не на час, не на год — навечно, все равно— что же гогда? Митинговать, рассуждать, к чемулибо призывать— это можно! Но этого же, властизуи, мало. Надо управлять. А как управлять ста пятьюдесатью 
миллионами людей? Цари для этого веками создавали гигантскую управленческую машину. Что сможет кучка 
большевиков—нителлиентов? Массу рабочих и крестьян 
Заптовьев в расчет не брал. Это масса темпая, серая, пеобразовапия»: «чаво» и «чичас». Он был убежден, что 
и за тысячу мет русский народ не сможет подняться до 
товыя куматумы. кажемы народов Англия или проматиль ся 
ромень уматумы.

Самое неприятное состояло в том, что Лении оказался прав. Прав, черт возьми, прав! Возвышается теперь с каждым днем, он глава государства! Огромпая, вскипев-шая было страня день за днем, месяц за месяцем возвращеется в берета порядка и государственности на новых основах народовластия. Осуществялется все то, о чем станим жавом фантавизовал Лении в шадаще бляз Сестю-таним жавом фантавизовал Ления в шадаще бляз Сесто-

рецка.

Автомобиль, свернув возле особняка Кшесинской направо, покатил на Выборгскую, где в одной из казарм заканчивалось обучение очередного набора пехотных командных курсов. Надо было сказать молодым красным командирам ободряющую речь. У Зиновьева не было времени подготовить ее заранее. Он пытался в мыслепно набросать необходимые тезисы. Но это сообщение из Москвы встало поперек всех иных мыслей. Думалось теперь только о нем. «Северное правительство», «северное правительство»! Оно было любимым детишем Зпновьева. «Наказанному мальчику» не дали должного хода после Октября. Его не взяли и в Москву, оставили в провинции, в какую с отъездом Советского правительства превратилась бывшая столица русских парей. Зиповьев не мог существовать на пятых и десятых ролях. Он. человек высокого интеллекта, широкообразованный. разностороние талантливый, и вдруг вождь губериского

масштаба! Немыслимо! На Втором съезле Советов Северной области он и его единомышленники лобились возможности жить и пействовать в какой-то мере самостоятельно от Москвы. В областной Совет комиссаров вошли тогда. копечно, по большей части ленинцы, без этого невозможно, но немало провел в областные комиссары Зиповьев и своих людей, преданных, верных ему. Ряды ленинцев со временем поубавились. От предательских пуль пали Волопарский и Урипкий, некоторые усхали в Москву... И вот опять он. Ленин, все Ленин, подготовил новый удар. «Северное правительство» распускается. Что ж. восторжествуют те, кто уже не раз ставил перед Зиновьевым вопрос о недопустимости, о вредности курса на сепаратизм. Олин из большевиков с многолетним партийным стажем так и сказал ему напрямик: «Не укрепляем мы, а ослабляем республику, товарищ Зиновьев. Северная область, целые восемь губерний - это же добрая половина Европы! Упарится она в самостийность, за ней другая, третья... Раскромсаем российский пирог на куски — его и растащат по этим кускам, слопают Колчак, Деникин, кто за нимп стоит - Антанта».

Конец «северному правительству»! В глазах тех, кто критиковал Зиновьева, кто предупреждал его от увлечений сепаратизмом, Лепин опять прав? Это невыпосимо,

Люди малой души, себялюбцы, особенно те, кто по воле судьбы и случайностей взобрались на большие государственные или общественные высоты, меньше всех иных проступков способны прощать другим их правоту, Опи простят что угодно: разврат, мадопиство, бездарность, пусть хоть убийство. Но не правоту. Правота другого самое страшное в их глазах преступление. Почему же? В чем дело, в чем причины этого? Не так уж они п сложны, эти причины. Простить негодяя, помиловать убийцу — значит подняться над ним, проявить значительность, даже величие своей собственной души, оказаться его властелином. Признать правоту другого, считает мелкий человек на крупном посту. — значит стать еще мельче в сравнении с тем, с другим, унизиться, согнуться перед ним, отступить. Лишь истипно большие люди способны перешагнуть через ущемленное самолюбие и не посчитать признание правоты другого за некое самоущемление. Зиновьев не мог смприться с тем, что Лении всегла и во всем, связанном и с теорпей и с практикой революции, фатально оказывался прав. Зиновьев не был большим человеком, но волиы революционной борьбы — так бывает — вынесли его вместе с другими на стрежень, и он, маленький кораблик, вынужден был вместе с теми, другими, идти в больное плавание, а волны его то и дело захнестывали.

Тех, кто оказался правым в сравнении с ними, мелкие люди будут третировать, порочить, шельмовать — поначалу еще под личнюй должных приличий и благообразий, а чем дальше, тем все меньше стесинясь в средствах. В борьбе с непавистными они пойдут на сговор, на союз с кем угодио, со своими вчеранитним врагами, лишь бы то были и враги тех, ям ненавистных, которые оказались повыми...

Прибликались казармы, куда держал свой путь сверкающий лаком и никелем «правительственный» автомобиль. Зиповыев выпримялси на холодившем кожаном сиденье, принял погу, которая соответствовала руководителю его масштаба. Что же он скажет выпускникам командирских курсов? Какие крупные мысли из его речи смогут завтра опубликовать газеты? В голове, как на грех, не просто пусто, там полный сумбур. Одна надежда на опыт, па могоолегий опыт испытанного томбума.

7

 Иринушка, — сказал Илья Благовидов, едва войдя в дом и скинув пальто, — а у меня что для тебя есты! —

И показал два билета в театр.

— Театр? Илюшенька! — Ирина растерилась. Было это так неожиданно для нен трудно, мучительно, бесконечно долго и в таких тянотах, что уже давно за кухоннечно долго и в таких тянотах, что уже давно за кухонными, квартвривыми заботами, за толкучкой в хыостах 
возле булочных — бывникх, конечно, булочных, — за стряпней обедов, в темноте и холоде, под треск высгрелов в ночных улицах она и думать перестала о том, что 
на свете еще есть театры, есть жизнь иная, чем та, которой жили опи теперь се Ильей.

— Да, да, Иринушка, в театр.— Илья все держал перед ней голубые бумажные полоски, на которых были проставлены номера кресся в партере Михайловского театра.— В Петросовете преподвесли. Вот, говорит, вам, гумогой илья Андреевич, с вашей уважаемой супругой.

Удивление, растерянность, ошеломление Ирины сменились радостным волнением.

 Неужели, неужели, — заговорила она, восклицая, не может этого быты! Трудно верится, совсем не верится!

Она вдруг заплакала, уткнувшись лицом ему в плечо. И тут он по-настоящему, впервые с такой неотразимой убедительностью ощутил, как трудно живется его жене. Он обнял ее, поцеловал в мокрые соленые глаза.

 А что дают? — спросила Ирина, утирая лицо налушенным платочком.

«Севильского цирюльника». Поет Шаляпин!

 Боже, боже! Саня, Санечка! — Ирина забегала, засуетилась по комнатам. - Надо же собираться, надо одеться. Помогай мне, Санечка!

 А может быть, ничего особенного и не надо надевать? - высказал предположение Илья. - Может быть, там в шинелях сидят, в бушлатах да стеганках.

 Нет. нет. если театр, так уж театр. Саня, грей vrmrl

С помощью быстрой, услужливой девушки спешно извлекались, перетряхивались платья, давным-давно не троганные в шкафу, что-то подметывалось, что-то убиралось, подглаживалось нагретым на «буржуйке» утюгом. И в конпе коппов так старательно полметанное, полглаженное платье после примерки отвергалось как «не то». Ирина хватала следующее, тоже ставшее излишне широким, оно тоже полметывалось, полглаживалось. От шипяших пол утюгом, обрызганных водой шерстяных тканей в квартире нахло наленым.

 Оставь ты все это, — поглядывая на часы, заговаривал время от времени Илья не слишком твердо.-В театрах холодно, люди не раздеваются, Иринушка, Там паже объявления вывешивают, какая температура в зале. - Но ведь уже к весне, уже морозы прошли!

 Да, ты права. Цыган шубу продал. Верно. Но всетаки... Надеюсь, колец и браслетов надевать не будешь? — пошутил он.

Ирина ответила всерьез:

— А их, Илюшенька, у нас уже и нет.

То есть как нет? Сдали правительству?

Не правительству, а спекулянту.

— Что ты говоринь, Ириша?

Что слышишь.

И те чудесные серьги с бриллиантиками?

 Ла. и серьги. Все. Овес-то, знаешь, нынче почем? За кольпо — коробка кофе. За кулон с топазами — бутылка водки. За каждую сережку — по банке консервов.

Теперь готов был заплакать Илья. От обиды за Иринушку, которая так любила сверкающие побрякушки.

— Милая,— сказал он, снова обнимая ее, чувствуя, что говорит эти слова утешения и для себя тоже.— Не гоусти. Поилет время...

— Нет, нет...— Ирина отстранилась.— Такое время уже не придет. «Мир хижинам, война дворцам». Ни брил-

лиантов, ни золота уже не будет никогда, нет!

 Как так не будет? Золотая промышленность пе отменяется.

 Промышленность, может быть. А у людей ничего такого уже не будет. Это же преступный признак буржуйства, — Ирина иронически скривила губы.

Покидая квартиру, она сказала:

Санечка, береги дом, без нас никого не впускай.
 Никого, Слышишь?

 Разве только мой брат придет, Павел Андреевич, побавил Илья.

 Не придет, он редко у нас бывает,— сказала Ирина.— Никто не придет.

Михайловский театр от их Прядильной был неблизко. До Невского, переименованного в проспект 25 октября, доскали, голиясь и тискаясь, в переиолиенном вагоне еда полашего трамвая. Потом прошли до Михайловской полощали пеником. Ирина уже давно не видала Невского. Боясь падолго оставлять квартиру, потти никуда от своей Прядильной улицы, от паощали Покрова она не оглучалась. Невский печально няменияся: дома все те же, но многие витрины заколочены досками, не сверкают их экрипе эркие отив, пеубранный снег стоитался в тигерипа аки, черно вокруг и хмуро. Ирину удивляло, что всетаки людио. Спешат, спешат прохожне. У всех есть, значит, деаа. В их с Ильей краях несравнимо типе и пустынней.

Снимать пальто в театре, увы, не пришлось. Илья был прав: возле закрытого гардероба помещалось объявление о том, что в зале только плюс восемь градусов по Реомгору.

 Ко второму действию надышат, теплее сделается, сказала словоохотливая бабуся в капоре и минетках. — А уж к последнему и пальтедо на колени положите.

В зале, тоже как на Невском, все будто бы осталось

прежним: позолота, хрусталь люстр и боковых светильников, бархат, от которого привычно пахло старыми годами. Люди же среди этого прежнего, старого уже были не прежними, другими, новыми. Они сидели в запошенных серых одеждах, с бледными, усталыми лицами. Кое-кто, прикрыв глаза, даже подремывал. Кто они такие, разве поймень? И шинели видны, и бушлаты — опять оказался нрав Илья. — и стеганки. Но среди них резко отграниченными оазисами Ирина увидела скопления шуб, и дамских и мужских. Особенно в ложах. Двигались, склонялись в разговоре головы в бархатных шляпах, меховых шапках, котелках, шапочках. На чьей-то руке в тусклом свете редких электрических лампочек длинными острыми лучами посверкивал бриллиант. Переливающиеся в нем огоньки вызвали тоскливое чувство у Ирины. Тайком от Ильи она взглянула на свои тонкие пальцы, на узкую кисть. «Когда-то... Да, да, когда-то...» И вздохнула.

Все было позабыто, решительно все, едва началась увертюра. Нынешнее, тяжкое отступило, отошло, оставило Ирину наедине с ее прежним, докухонным миром. Снова молодость, жизнь в родительском доме, первые годы замужества, хождение в гости, загородные плиники, выезды на дачу под Елизаветино или в Сестрорецк... Будушее тогда тоже казалось осиянным солнцем вечных рапостей. В среде инженеров, в которой они с Ильей врашались. Илье предсказывали успех, карьеру, сдаву, «Может быть, - говорили о нем, - наш Илья Андреевич будет вторым Завадским». Каждому такому слову Ирина искрепне радовалась, потому что «первый Завадский» был российской знаменитостью, хорошо и прочно обеспеченной, вел жизнь, не стесненную средствами. Рассказывали, что Керенский хотел даже взять его в свое правительство министром железнодорожных и водных путей сообщения, но Завадский отказался, сказав, что он инжепер, спепиалист, а не политик.

Звуки радостной музыки переплетались с мысляли Припы, и ота летко плальа пад землей, пад лействительностью, над всеми этими людьми в вале: и над теми, кто в шинелих, в стеганках, и над теми, кто в шубах и шллпах. Копечно, конечно, Илья прав, все еще вериется, все еще будет: и кольца, и сверкающие камии, и молодость. Опа еще совсем молода, сще питот микула не ушлу.

Второй акт пошел без антракта — после минутпого затемнения сцены. Дружно всимхиувший гул заставил Ирину очнуться, Это публика приветствовала Шаляпина, явившегося перед ней. Все вокруг вскочили, били в ладоши, восторженно кричали. Ирина этого состояния людей не понимала. Здесь же театр, а не шподром, не конские скачки, где врителей олватывает полудикий азарт. Это искусство, искусство, его надо воспринимать душой, сердием, всеми чувствами, впитывает влагу плодородных дождей. Дожди шумят, звоико плещутся, но земля, которой этот поток предназначен и необходим, под ними тиха, она принимает их, затажое в своей жажде. Сама Ирина сидела так неслышно и недвижно, будто была в перкви и творила страстную монтиру богу.

В антракте Илья пошел покурить. Она толкаться среди ватников и бушлатов не захотела, осталась сидеть в кресле. В зале и правда стало теплей, можно было рас-

стегнуть пальто и снять шерстяной шарф.

 Мадам, — сказала сидевшая по левую руку от нее женщина лет сорока пяти — пятилесяти, с лицом подвижным, энергичным, в крупных, но негрубых чертах. — Вы скучаете. Почитайте это. если хотяте. — И полала Ионке

брошюрку на плохой серой бумаге.

Ирина прочла на обложке: «Бирюч петербургских государственных театров № 15-16. Март. 1919». Открылась страничка: «Из жизни государственных театров». Оказывается, как же она отстала от жизни! Ей думалось, что с каких-то пор жизнь на земле замерла, застыла, прекратилась, ограничилась только их с Ильей квартирой, запертой на пять замков и задвижек. Но боже мой, жизнь продолжается! Живут, действуют и этот Михайловский театр, и Мариинский, и Александринский, и много других, известных Ирине. В Александринском идет чудесная «Бесприданница» Островского, играет в ней верпувшаяся из Харькова обаятельная артистка Тиме. В Большом драматическом, только что вновь открывшемся, поставили «Дон Карлоса», в нем заняты знаменитые Монахов и Юрьев. Ставят там шекспировского «Макбета» и «Наивного человека» по Вольтеру.

Глаза Ирины разбегались. Не отрываясь, листала она предложенную ей брошюрку. Мелькали знакомые назва-

ния спектаклей, знакомые имена артистов.

Ирина не видела, с какой улыбкой списхождения наблюдала за ней ее соседка. По временам та обращала внимание Ирины на какое-либо из мелькнувших сообщений «Бирюча».

Прочтите это, пожалуйста,— указывала она рукой

в шелковой серой перчатке.

Ирина читала: «Современный театр» (бывший «Павильон де Пари») реквизирован под украинский советский клуб».

- Или вот!

Ирина видит: «По распоряжению комиссара Отдела театров и зрелиц М. Ф. Андреевой театр «Гротеск» был закрыт на несколько дней».

Вот как нынешние власти распоряжаются искусством,— пояснила соседка.— Но ничего, есть просветы в ту-

чах. Прочтите это!

5 Всеволод Кочетов

- «Крупным событием в жизви государственных театров, — читала Ирина, — явилось издание декрета об учреждении директории. Советы управдивются и заменяются директорией, куда входит лица частью по выбору трупим, частью по навивачению. Опера уже наметила своим кандидатом Шаляпина. Кандидатами по назначению называют многих, в том числе Алекс. Бенуа. Государственная драма выбрала Аполлонского, Смолича, Вивьена, Пашновокого и Леникова.
- Меяя здесь радует хотя бы то,— сказала соседка, что «советы упраздинотся»,— и еще более внимательно посмотрела на Ирину.— Будемте знакомы,— вдруг предложила опа.— Меня зовут Викторией Федоровной. Как супруту великого килая Кирилла Владимировиче,— добавила с веселой улыбкой.— Я общественная деятельница. А вы?

Ирина Владимировна. Мой муж — инженер.

— Инженер! Чудесно.— Соседка оживилась.— Вы не хотели бы повидать Федора Ивановича ближе, чем откела, из заль? Скажу вам по секрету, это сделать можно. По окончании спектакля к нему отправится депутация от рабочих и служащих театра. Хотят сказать знаменитому артисту доброе слово. Ну как?

О, я была бы счастлива! — горячо ответила Ирина.

— Правда, вашему мужу будет не совсем туда удобно... А мы, две дамы... Нас и не заметят. Он, ваш муж, кстати, по какой части инженер?

Его специальность мосты. Он все время в Петросо-

- Это детали, в инженерном деле я ничего не смыс-

65

лю.— Виктория Федоровна весело смеялась. Она правилась Ирине. А Ирина чувствовала, что нравится ей.

Когда спектакль окончился, едва опустили запавес, энергичная соседка подхватила Ирину под руку, обратясь

к Илье:

 Извините, гос... гражданин инженер! Чуть было не сказала «господин». Такая тут обстановка, что забываешь про новые времена. Извините, мы с вашей женой на минутку вас оставим.

 Виктория Федоровна так любезна,— сказала Ирина Илье,— хочет провести меня за кулисы, где можно уви-

леть Шаляпина.

Илья, пожав плечами по поводу дамских фантазий и забот, отправился курить. А новая знакомая стремительно повлекки Прину, видимо, хорошо навестными ей ходами и переходами в загадочные, таинственные для простых смертных, то есть для зрителей, пыльные педра театральных кулис.

Среди нагромождения старых декораций, дощатых ящиков, колстов и сукон собралось человек сорок — питьдесят. Виктория Федоровна, крепко держа Ирину за локоть, вместе с нею продвигалась сквозь плотную толпу

вперед.

В гриме, в костюме появился, наконен, спокойный, уворенный в себе и своем услеже, круиный, массимый человек, тот, в голос которого Ирина только что вслушивалась, сиди в зале,—он, знаменитый Осдор Иванович Ивлянии, первый бас России, Царственным жестом подав руку двум-трем ближайшим к нему людям, он слегка поклонился остальным.

 Рад, рад видеть вас, дорогие друзья! Земной вам поклон, труженики сцены, без которых мы, артисты, су-

ществовать не можем.

Ему дружно зааплодировали. Один из рабочих выдви-

нулся поближе к артисту.

— Глубокоуважаемый Федор Иванович, — заговорил и в полнеймей типине. Шалянин при этом, сетска откицув корпус назад и сцения нальцы рук на животе, смотрет в покрытое редими седьми водосивами темечно говорившего. Тот продолжал: — Двадцать три года назад я имей незабываемую честь видеть и слыпать вас на этом же самой спеле. Вы были года еще очень молоды и не так, как иыне, опытны. Мы за вас, за деботанта, пережлали аналими простыми сердцами, волновались, и радова-

лись, когда у вас получилось все хорошо. Теперь вы признапный артист. Вы сами из народа, и примите же, просим вас, от имени народа в нашем скромпом лице большой-большой поклон. — Оратор низко согнулся в поясе.

Шаляпин сделал рукой так, как будто смахивает слезу-предательницу, привлек к себе старичка и под общий

гул волпения ткнулся носом мимо его уха.

Ирина не заметила, как все произошло, как получилось, что толпа, в центре которой был Шаляпин, из-за кулис переместилась в другое место, и, когда внезапно открылся зрительный зал, полный людей, увидела, что опа вместе с Шаляпиным на сцене, занавес поднят, в зале грохочет овация. Все снова стоят, орут, даже визжат: «Шаляцин! Шаляцин!» Так продолжалось, может быть, пве, может быть, три, пять минут. На этот раз Ирина тоже поддалась общему восторгу и вопреки строгим своим правилам тоже восторженно закричала. Шалянин, в двадцатый, в тридцатый раз клапявшийся залу, заметил ее, хотя и в пальто, но красивую, с привлекавшими внимание почти каждого глубокими глазами, взял ее руку («О, лишь бы не пахло луком!» — с ужасом подумала Ирина), подержал мгновение в своих руках, поднес к губам и поцеловал. Овация набрала от этого новую, почти ураганную силу. Потом артист шагнул мимо Ирины, и она осталась бы одна, растерянная, переволновавшаяся, на сцене, если бы не Виктория Федоровна. Та вновь взяла ее за локоть и вновь повела.

 Огдохинте, отдышитесь, дорогая, вы так взволнованы. Муж подождет, никуда он от вас не денется. Он у вас, мие показалось, очень милый и добрый. Виктория Федоровна отворила дверь в тесную длиниую комнатку с двузия мягкими креслами, диванчиком и большим туалетным зеркалом. — Посиции здесь немного.

— Й вам бесконечно благодариа, Виктория Федорова, а то, что вы для меня сегодия сделан, очены! — Ирипу не покидало только что испытанное волнение, рука ее горела от поцелуя знаменнитого артитела. Незаменто ода поднеса ее к лицу; нет, кажется, викаких кухоных запахов нет, папротив, пахнет очень п очень приятным но это, конечно, уже не ее, а его духи, его... Сердце Иринипо почти нереставало стучать. Там, на сцене, в спешке, в ее со спиладывалось в ее со сонатини. Теперь многое само собою в нем восстанавливалось. Она вспомнила, что на спеце были фотографы. Они расталививали всес ковими

громодкими ящиками, наведенными на Шаляпила и нее: видела ослепляющие всплески белого магпиевого света. Значит, что же? В газетах, в городских витринах могут появиться фотографические карточки: Шаляпин и опа. она и Шаляпин.

Возбужденная, Ирина охотно отвечала на вопросы Виктории Фелоровны, рассказала ей о себе все: и об отце, о матери, о крупном отцовском деле, о своей свадьбе, об Илье, об увлечении театрами, искусством. Умолчала только о брате Ильи, о Павле. Даже сама не зная почему. Как-то не вмещался в этот легкий, свободный разговор большевик, обитатель Смольного Павел Благовидов. Гдето подспудно Ирине думалось, что упоминание о нем может всичгичть, расстроить и весь этот интересный разговор и так хорошо начатое новое знакомство. Уж очень выразительно произнесла Виктория Федоровна свое «советы упраздняются», вкладывая в эти слова особый, вполне отчетливый смысл, и Ирина не могла его не понять. не почувствовать. Она не была ни за, ни против Советов, она была против голода и холода, против тяжелой, уныдой жизни, которая проходила скучно, беспветно, понапрасну, унося с этой понапраслиной ее молодость и красоту. И если вместе с Советами «упразднятся» и эти трудности, то бог с ними, с Советами.

С каждой минутой разговора она чувствовала все большую симпатию к посланной ей богом соседке по театральным креслам, к даме с эпертичными чертами лица, ва которыми утадывались и сильный характер, чему так всегда эавидовала в женпинах Иона, и незочодиная,

многогранная натура.

Виктория Федоровна сказала, что и в имлением Петрограце человек, склоиний к живни сопремательной, способен найти немало интересного: устранваются выставки, открылись музеви... Если не сидеть дома и не предваваться печалия, то можно получать сколько угодно духовных удовольствий. Она, Виктория Федоровия, хотела бы зайти как-инбудь к Ирине домой и закватить ее с собою в эти витересные места. Гле живет Ирина? О, на Прядильной По соседству, на Английском проспекте, у Виктория Федоровна есть одна хорошая приятельница, Виктория Федоровна есть одна хорошая приятельница, Виктория Федоровна бывает в тех местах. Сейчас она запишет помер дома и номер квартиры Ирины. Вот в эту маленькую книжечку в замиевом футлирчике.

Да, да, — на все ее многочисленные предложения

охотно отвечала Ирина.— Я готова, буду рада, рада. Теперь у меня живет прислуга. Удалось найти очень хорошую. Можно не сидеть сторожем в квартире.

Ирина ошиблась. Вопреки ее утверждениям Павел Благовидов решил навестить брата именно в тот вечер.

И вот по какой причине.

Выддоровевшего Хамелайнена перевели на госпитала в камеру заключении ЧК. Можно было бы его и отпуотить, ваяв подписку о певываде. Но квартиры у спекуляла в Пегрограде не было, жил он побливости от Роппи, в селе Очино-Висоцком, в нескольких верстах от Краского Села. Отпустицы туда — обратно не дождешься. И не хогел бы человек удрагь, да удерет — от одного только сознания, что числят его за таким учрождением, каж чрезвычайна». «Ты уж. Хамелайнен, не серчай, —говорил ему Осокин. — Такое дело. Посиди, дружнице, как-ны-как ты же спекулдит. По закону тебя и шленитуть можно».

Оба опи, Осокин и Павел Благовидов, все обдумывали, как бы потолковей использовать торгапиа, знающего дорогу в края белых. Осокин не терял еще и надежды обнаружить с его помощью банду вооруженных грабителей. Кто же их знает. пюсто ли опи гоабители или выжиеб-

ные Советской власти элементы.

В тот день Осокии и Благовидов вновь встретились на Гороховой и еще раз подробно, обстоятельно допросили Хамелайнена. Нового он им ничего не рассказал: все, что знал, давно выложил.

Отправив его обратно в камеру, сидели в комнате Осо-

кина, курили, разговаривали. Помянули Ирину.
— А не стерва она? — со своей прямотой сказал Осокин.

— Как ты смеень о жене моего брата?..— без особого возмущения ответил Благовидов.

— Так ведь если стерва, ему же, брату твоему, не сладко придется.

Нет. Костя, не стерва. Просто женщина.

— А от ник, от просто женщин, чего хочешь дождаться можно. Уж Павина-то, графиня, куда интеллигентка, клижись, одни цветочки всю жизнь нюхала, а туда же, в контрреволюцию полезла. А Фаниа-то Каплан, революционерка родос, в кого – в первого революционерка рашето времени стрелять пошла! Да я тебе список этих простых стерв в два арпина длиной выниму. Хочешь?

- Не надо, Костя. Ирина хорошая. Одно у нее пятнышко: из буржуев, Сто лет это пятно выводить - не выведешь с человеческой души. Буржуйская бацилла самая сволочная. Если хочешь знать, я ее по своему отпу знаю. Рабочий, трудовой человек, с пятналиати лет на заволе, Из него хозяева пистерну крови выпили, реку пота выжади, а он им служил так, булто свое собственное лело пелал. Покупали, подкупали, благодарили человека. Мастер он был большой, ценный, потому и крутились вокруг него. Домишко свой помогли завести, деньги на это в долг давали. Брату Илье поспособствовали, чтобы в реальное училище был взят, а потом и в институт продвинули. Я тоже в реальном учился. А кто еще из моих приятелей смог это? Вот отен наш и старался. Нехорошо о покойниках судачить, но служил он хозяевам верой и правлой. Банилла пелала свое пело, разъедала рабочего человека. Орал, бывало: буржун, буржуазия — вроле бы от имени продетариата, а и сам не отказался бы стать буржуем, полвернись случай.

— А ты-то как в офицеры попал? — спросил Осокии.

— Военпая организация большевиков, «военка», посалал меня з училище. Только-только я тогда в партию ваписался. Мне сразу и задание: в училище пдп. В пачапестнадиатого года было дело. Вроде бы и па офицера учиться и работу средиющкеров вести. Но я эту работу недолго вел. Война же шла! Командиров ввоодов мисто надобилось. Их первых был тво ремя бол. Прапорящков. Фронту давай да давай. Ну, ускоренный выпуск, поголы на гиммастерку — и дупика офицерия!

 В общем, сказал на прощание Осокин, с Ириваний ты, как я тебе уже советовал, потолкуй посвойски. Чтоб не впутывалась во всякие дела и брата бы твоего не впутывала. Он на ответственном инженерном посту. Петроградские мосты — это такое дело.. Нельзя, чтобы вокруг Илы Благовидова элементы да элементинки.

крутились.

И Павел Благовидов решил, не откладывая это на другой раз. отправиться домой к Илье.

другой раз, отправиться домой к Илье.

— Кто такой? — услышал он неанакомый звонкий го-

лос в коридоре за дверью.

— А ты кто такая? — Благовидов недоумевал.

 — А уж это дело мое, кто я такая. Не отопру, граждании. Ступайте себе. Придете завтречка, когда хозяева дома будут.

 Не прислугу ли Ирина Владимировна взяла? продолжал переговоры через дверь Благовидов.

А уж это ейное дело, кого она взяла, — решительно

резали за дверью.

Благовидову хотелось зайти в квартиру, посидеть, покурить там в гостиной Ирины. И просто ему казалось обидным, что его могут не впустить в дом родного брата.

- Слушай, девушка, - сказал он даже, как самому подумалось, просительно, - я брат Ильи Андреевича, Па-

вел Андреевич. Тебе не говорили о таком?

- Говорить говорили. Но еще говорили, что он редко ходит и сегодня не придет.
  - А он взял вот и пришел. Что же делать? Открой, а?

— А верно это он?

On, on.

Санька приоткрыла дверь, держа ее на цепочке.

 Ну, ну, посмотри, посмотри. Похож я на твоего хо-Sanna?

Похож. Истинно похож.

Войдя в квартиру, Павел Благовидов при свете лампы рассмотрел, что на него глядели два синих настороженных глаза, светлые, по рыжины, золотистые волосы торчали в стороны двумя смешными деревенскими косичками

Потом он сидел в кресле в гостиной, курил хозяйские сигареты и все еще смотрел на Саньку. Он остановил ее. когда, отворив ему, она тотчас хотела уйти на кухню. «Спли», — сказал ей. Она и сплит, степенно, терпеливо. А он на нее смотрит не отволя вагляда.

 И что вы на меня так смотрите? — не выдержала Сапька. - Узоров на мне нету.

 Есть узоры. — сказал Благовилов почему-то строго. — Есть.

Ипчего другого он сказать не мог, потому что и не знал, зачем ему понадобилось, чтобы эта девчушка спдела перед ним, а он бы на нее смотрел. Удивительно, но это ему было совершенно необходимо. И синие глаза эти, и косички, и вся ее фигурка, гибкая, как бы тонкая и вместе с тем вся в отчетливых формах... Видел он девиц в своей жизии. Похаживал, случалось, и до военного училиша и в училище к барышиям, апреса которых всегла бывали у приятелей, посиживал у них, слушал, как барышин тренькали на гитарах да пели домашними голосишками, валялся с барышнями на их измятых постелях.

а потом забывал тех случайных подруг до следующего раза. А уж после революции ни о каких барышнях и разговору не стало: ни на что другое времени не оставалось, вентилятор революция вертелся круто, тутим его ветом сдувало все, что не было связано с нею, с революцией. А что же теперь такое, почему ослаб он душой при виде этих косичек, этих настороженных синих сники глаз?

— Какие же? — услышал он, не поняв, о чем она говорит.

— Что какие?

Узоры какие, говорю.

А, узоры!.. Тебя как зовут?
Санька! Еще и Саней можно.

Александра, значит?

 Александра — этого я не люблю. Так меня папка кликал, когда пороть звал. «Ляксандра, — шумит, — подъка сюды, учить стану». Поясок сымет... Был у него такой, жигалистый...

— Больно бил?

- Не, не больно. Жалел ведь, не во всю руку размахивался. А только «Александру» эту не люблю я, уж как не люблю! Санька я. Но вот еще Саней можно.
- Сапи, скавал Благовилов. Скавал не ей, а себе, и ему покавалось, что красивей этого имени он еще никогда не сыышал. Это его удивило. А еще больше он удивился тому, что скавал дальше. — Я к тебе, Саня, в гости буду ходить. Можно?
- А про то с барыней говорить надо. Чай, не мой дом. Хозяйский.

С барыней договоримся. А ты-то как?

Ходите. Мне что!

Она говорила мягко, с легкой шипинкой, отчего вместо «еще» у нее получалось похожее на «шшпо». Говор был певучий, деревенский: так красиюв, по-настоящему русскому, в городах, может быть, уже сто, а то и все двести лет не говорит. Как мужыку, слушал Благовидов Савъкины «шшпо», «леготиний», спужавщись».

Хозяева-то где? — спросил, вспомнив вдруг, зачем он пришел.

А в театоре. На представлении.

«В театре? Гляди, в люди мои родственнички пошли,— подумал Благовидов.— Развлекаются». И еще спросил:

А ты бы пошла в театр, Саня? Со мной.

- Чего не пойти! Только я в театоре не бывамши.
   Я живые картины смотрела, в синематографе. Там комики представляют, смешно по ужасти.
  - А ходила с кем?

- Одна, с кем же!

Не боялась, вдруг обидят?

— Я и сама бедовая. Чего не так, зафинтилю по глазу. Глядите, кулак у меня какой!

глазу. Глядите, кулак у меня какої

Благовидов подержал ее кулачишко в руке, поразглядывал. Но, по Санькиным понятиям, разглядывал, видимо, налишие долго. Она строго ваглянула на него и отняла руку.

Уходить Благовидову не хотелось. Но было поздно. До Смольного тащиться далеко и трудно, и он стал про-

щаться.

Ты уж смотри, Саня, буду захаживать в гости-то.
 А что ж, приходите. Обдала всего иснытующим взглядом. И загремела за ним дверными задвижками.

Держа наган за пазухой швиели, Благовидов аашагал теме знакомым путем, по тем самым местам, где стреляли в него и где равнили Хамелайнена. Авось грабители снова выйдут сегодня на охоту. Но он шел, и никого не было на повороте с Прадильного на Фонтанку. ПІсл в тишине, не замечая ни дежурных возле домов, ни ухабов под ногами, напевая что-то бодрое, радостное и сам не слыша что.

(

Несколько дней после театра Ирина ходила восторлюбимую прическу — большой узел на затылке, который оттятивал назад и придавал голове величественное положение. «К такой не подступишься», — думала она сама о себе и, довольная, улыбалась.

— Вот и ты как-нибудь, Саня, сходишь, посмотришь, что это за театр,— сказала она в одну из таких светлых для нее минут.

 — А меня братец нашего хозянна уже звали, Павелто Андреевич. Я ему ответила, как барыня распорядится, так тому и быть.

— Что ты все «барыня» да «барыня». Нехорошо это,

нельзя теперь так.

Привыкши. Не могу же я вас гражданкой-то.

Ирина всматривалась в свюю новую присауту и думадо ее словах. Вот, оказывается, каков вкус Павла. Несмотря ян на что — ни на реальное училище, ни на офицерское училище, — так и остался он мастеровым, пролетарием. Вот кто ему, господе боже, люб, кто ему пара деревенская, полуграмотная деяка.

Покурнявя сигарету в гостиной, Ирина наблюдала за тем, как быстрая, ловкая Санька летала по компатам, по корпдору и в считанные минуты успевала сделать то, что сжедневно отвимало у Ирины по многу часов—все этп певыносимые, гразы кукопимые и корпдорыкае

дела.

«Это же их политическая программа, — позвращалась прина к своей мысли о Пване и Санкъе. — Они очень последовательны: «Кто бъл ничем, тот станет всем!» И в копиче коп

сип, вот эту самую сопливую Саньку...»

Сказав слова «хозяева России», Ирина подумала о Виктории Федоровне. Кто она, та энергичная, откровенная дама, какой род общественных обязанностей может выполнять такой сильный человек? «Бирюч», который повая знакомая оставила Ирине, оказался любопытной брошюркой. В числе прочего Ирина узнала из него, например, что 23-го минувшего февраля в Александринском театре состоялось торжественное заседание по случаю столетия Петербургского университета, «Когда взвился занавес. — с увлечением читала она. — то переполнявшая зал публика увидела длинный стол, за которым занимали места профессора, студенты, артисты государственной прамы, представители технического театрального персонала и пр.». Выступали потом известные дюди. Артист Пашковский сказал профессорам университета и студеитам: «Мы хотим встречаться с вами не только в празиник, а хотим, чтобы университет считал наш театр своим домом». Читали адреса, что-то декламировали, студенческий хор спел «Gaudeamus», исполнял песни, без которых не мыслится жизнь студентов: «Быстры, как волны, все дни нашей жизни», «Наливай, брат, наливай!».

Ирина уносилась мыслью в тот, иной, возвышенный мир, противоположный грубому, материальному миру Павла, не расстающегося с револьвером, миру Саньки, гремящей там, на кухне, посудой.

Тот, иной, мир богат чулствами, он красив, он голим сегодия, как полторы тысячи лет навад били гопымы первые христиале. «А мы, мудреды и поэты, хранители гайны и веры, увесем зажженные светы в катакомбы, пустыни, лещеры»,— прекрасно сказаво, чудеспо. Этп вера и тайна, все светы культуры, они хранятся, не умпра и тайна, все светы культуры, они хранятся, не умпра их, неу теле, ест. люди, свято сберегающие их. Ирина снова и снова думала о Виктории Федоровие, как стана, в торый в дии Февральской революции во главе матросо гвардейского экипажа вышел на улицу с красивы бантом а груды. Виктории Федоровиа представлялась ей одной из таких овеянных загадками хранительниц тайны и веры, о которых говори спот Бриссов.

Велика же была радость Ирины, когда однажды среди дня на вопрос после звонка в дверь «кто там» с лестницы ответили: «Виктория Федоровна. Вы меня не забыли?»

Виктория Фелоровка тоже курпла напиросы, вышла опа и чашку кофе, собтевенноручно сваренного Приной. Санька варить кофе, по мнению ее хозяйки, конечно же не умела, хотя, если говорить по правде, варила точно так же, как варила и хозяйка. Гостъя восторгалась порядком и чистотой в квартире. Ее питересовало в ней все: и происхождение каждой вещи, и мастер, от которого мебель, и не заколочета ли дверь на черную лестинцу, и сеть ли путь проходимии дворами. «Ах, на Ангийский проспект! Это же превосходно! Там рядом Покровская площаци. Садован...»

Затем она сизалла, что ей очень бы хогелось пригласить Ирниу к себе. Правда, для начала без мужа — соберется только дамское общество, понимаете ли, дамское, Мужчины е их постоянной подативкой способны испортить любой интересный разговор. Хота, конечно, она, Виктория Федоровна, тоже занята политикой как общественная деятеньинца. Но всему надо знать меру и не везде этой политикой подавлять все остальное. Потом, позже, можно будет собраться с мужчинами; а пока только дамы, дамы, дамы, которым так тоскливо в темпом, замороженном городе. Везь женицина всетда сстается женщиной. не правда ли? Назавтра, выйдя из автомобиля в районе Казанской улицы и Вознесенского проспекта, Ирина следом за приехавшей за нею Викторией Федоровкой долго шла гризными проходными дворами до такой же гризной черной лестинцы в самом дальном дворе.

 Парадные, милочка, тут все заколочены. Это строгнй район. Поблизости Гороховая — Чека! Понимаете?
 А чей это был автомобиль? — поинтересовалась

Ирипа.

— Одного советского комиссара. Они когда-то дружили с моим покойным мужем. Очень милый человек, помиит старую дружбу и всегда откликается на просьбы.

Ваш муж умер?

 Да, — неохотно ответила Виктория Федоровна. — Не епоткнитесь, пожалуйста. Тут очень высокая ступенька. Его не стало минувшим летом, — и поправилась, осенью, в сентябре. Слишком еще горячи раны. Не хочу об этом.

- Простите.

На третьем этаже толстая женщина, по виду кухарка или прачка, на глухой стук в порванную клеенку, из-под которой лез грязный войлок, отворила перед ними «черную» дверь.

И грязные, запутанные дворы, и лестницы, где отвратительно пахло кошками, и эта ужасная дверь немало

поразили и озадачили Ирину.

Но насколько неприятей и даже ужасеи был путь до квартиры Виктории Федоровны, настолько ослепительной оказалась сама ее квартира. Комнат было не сосчитать, строители распланировали их не анфиладой вдоль корирора, как делают обычно, а лабприятом, по ним можно было ходить вкруговую и даже заблудиться на переходах. Превосходна была в комнатах мебель. Такой Ирина видывала и в лучших мебельных магазинах на Невском или в Гостином дворе, куда любила похаживать в счастывые воемена до песевоота. Она захала и востоиглась.

Да, это произведения искусства,— довольно равно-

душно согласилась с нею Виктория Федоровна.

В квартире уже было несколько дам. Одна из них назвалась Марней Дмитриевной Веронелли, художницей. Она была уже немолодой, оброзгшей, одетой неряшливо негрудно было понять, что за собою она не следит Ожнвилась художница лишь тогда, когда Ирина заговорила о пейзажах на стене в столовой. Веронелли принилась во-

дить ее по комнатам и, останавливаясь перед каждой картиной, подробно рассказывала о них, об их авторах, о школах, к которым принадлежали мастера.

Вторая пама, лет триппати пяти — сорока, когда ей представляли Ирину, как-то странно взглянула на нее, услыхав фамилию «Благовилова», сошурила в раздумье глаза и вышла из комнаты. Потом она снова пришла, и снова вышла, и опять пришла, и все разглядывала Ирину. Ирина тоже ощущала желание взглянуть на Зою Иннокентьевну, как звали даму. Она показалась Ирине знакомой, будто бы когда-то, очевидно мельком, Ирина где-то ее встречала, но где - припомнить не могла.

Пили чай с хорошим сухим, «старорежимным» печеньем, разговаривали. Мария Дмитриевна, оказалось, служила в открывшемся в январе музее города в Аничковом пворце. Она авала Ирину зайти на посуге в музей. Там много интересного, новая власть не только разрушает, но и сохраняет, в чем пеятельно помогают ей патриоты России, истинные ценители и хозяева всего прекрас-

ного, созданного на русской земле.

Зоя Иннокентьевна все больше молчала и по-прежнему внимательно рассматривала Ирину, будто ждала от нее чего-то, и, если судить по выражению ее лица, скорее неприятного, чем приятного.

Виктория Федоровна завела разговор о прежней жизни, о семьях, о детях, мужьях, хотя, как сказала она Ирине, о своем покойном муже ей вспоминать не хотелось. Муж Марии Дмитриевны, оказывается, тоже умер, и давно; Мария Дмитриевна вдовеет второй десяток лет, вот переехала теперь к Виктории Федоровне, с которой они старые приятельницы, Дети? О, дети взрослые! У каждого своя жизнь. Она даже не знает, где они. Россия изрезана импровизированными границами, через которые почта не ходит.

Зоя Иннокентьевна вздохнула.

 — А мы с мужем разошлись, — сказала она и вновь испытующе взглянула на Ирину. — В преклонном возрасте он предался разврату: горничные, легкомысленные певины, просто певки с улины... В таком поме жить было уже невозможно. -- Из-за тугой манжетки она извлекла платочек, приложила его к глазам.

И у третьей дамы, как выяснилось, мужа не было. Все безмужние, только у нее, у Ирины, муж есть, цел, жив, злоров, никула от нее не ушел. Все ламы набросились поэтому на нее с расспросами. Их восхищало, что ее Илья ниженер, что он учился у знаменитого Завадского, что не состоит ин в каких партиях. Хотенось бы, правда, знать: если он не большевик, то почему же тогда «товарищи» так хорошо к нему относятся? Ах, отличный спепиалист? Па, да, мосты. Мосты Петрограда!.

Когда стало смеркаться, в тихую квартиру вопреки уверениям Виктории Фодроровы вторглась большая компания мужчин. Целых шесть человек. Пришли они пеодповременно, а появляясь по одному, по двое на протижении получаса. Они были самых различных возрастов— от двадцати пяти и до пятидесяти. Все решительные, мужественные, реакие. Ирине подумаюсь, что, если бы на каждого из них владеть военный мупдир, каждый бы на пих мог оказаться облицеюм, команиром.

Виктория Федоровна шепнула ей:

— Прошу прощения, мой друг. Это так неожиданно! Но что поделаешь? — Она развела руками. — Мужчины!

На столе появились бутылки с водкой и вином, кухарка готовила на кухне, горничная бегала по коридору с блюдами на подносе.

Как ни отказывалась Ирина, не помогло, все вместе они заставили ее выпить несколько рюмок вина.

— Оставь мадеру, Кубанцев! — командирским тоном окрикиул подстриженный средопцим бобриком тость, которого, обращаясь к нему, называли Романом Антоновачем. Тот, к кому был обращен этот окрик, Кубанцев, немолодой, по молодищийся, бойкий, в ухимыке открывающий редкие мелкие аубы, отвел руку с бутылкой от объем ла Прины.—Мадера — виво святошей и ханжей. Пойло Гришки Распутина. Он петербургских знатных баб этой дринью спанвал.

— Роман Антонович! — хором вскричали дамы. — Фи!.. Роман Антонович встал и почтительно склопил перед

дамами и отдельно перед Ириной свою седину.

Экскьюз ми, — сказал он на скверном английском, — прощу простить меня великодушно: солдат.

Дамы переглянулись, посмотрели на Ирину с заметной тревогой. Но Ирина отнесла язу гревогу на счет их беспекойства по поводу грубости седого «солдата». Опа милостиво, прощающе ему квянула. Этакое ип приходится силыпать каждый день на улице, в очередих, в трамваях! Припа и не предполагала прежде, что в русском языко

есть такие чудовищные слова, такие грязные ругательства и что их в нем так неисчислимо много.

Мужчины упли в бывший кабинет бывшего хозиппа квартиры, обставленный менее ценной мебелью, чем столовая, гостиные, снальии. Мебель кабинета была тижелая, темного, почти черного дуба, обитая такого же цвета черпой кожей: от нее было темно, марачно и тесля свои темперация образования в почетов в почетов в почетом почет

Дверь притворили изпутри, сквозь ее дубовые створы лишь очень глухо слышались отдельные выкрики, общее

гудение и рокот.

От вина, когорого Прина ие пила миого лет, у нее зашумело в голове, ее потянуло в сон. Она сказала, что ей поря домой, муж, наверно, уже возвратился и воличется.

— Мужчины! — Виктория Фелоровна распалиула

дверь кабинета. - Дама уходит!

- Наш долг вас проводить! заявили двое из них, оставляя компанию. Один — Ирина уже знала — был Кубанцев, а второго, лет тридцати, высокого, подтинутого, но исколько мелапхоличного, называли Георгием Константиновичем.
- Зачем же, зачем!— возразила Ирппа. Мис совсем педалеко. До Покровской площади.

Все равно. Наш долг.

Покрасневший от смущении молодой чоловек, самай молодой в компании, тоже хотел было предложить себя ей в провожатые. Он сказал, что возле Покрова живот его тетя. Но старшие вяглянули на него так, что он покрасиел още пуще и умолк.

Теоргий Константинович вадел старос, заношенное пальто, Кубанщев — пеуклюжую куртку из грубого бобрика, и оба тотчас превратились в городских обывателей. Обычные питерские мужики, инчуть не лучше спекуали та Бабанцина, который таскает ей заграничные припасы. Да и сама-то опа, ваглануть на улице со стороны, в ее будинчном пальтиние, и теплом платке, в этих на два помера больше, чем падо, высоких ботниках, — разве не тетка теткой?

Виктория Федоровиа, провожая до дверей, все гово-

Адрес теперь знасте. Заходите, милая, заходите.
 Будем очень-очень рады.

Улица встретила их удручающей слякотью. Только что выпал рыхлый, мокрый снег. Он таял, и ноги ступали но насыщенному водой, тяжелому месиву. Сырость полз-

ла вверх по ногам— от подошв к коленям, распростраияясь по спине, достигала шеи, затылка. Это было ужаспо. Ирина не знала, кура и как ставить ноги.

Хотите, мы вас понесем, Ирина Владимировна? —

предложил Георгий Константинович.

Что вы, что вы! — Она даже испугалась.

 Вот так сложим руки... Беритесь, Кубанцев!.. —
 Они ловко, по-особому, сцепили кисти рук. — Видите, получается превосходное сиденье. Так на фронте санитары переносит раненых. Садитесь!

- Нет, нет, нет!

 Тогда вот что, — предложил Кубанцев. — Надо немножко переждать. За углом, на Фонарном переулке, живет мой брат. Зайдемте на минутку.

 Ой-ой, нет, никак не могу! Меня муж ждет. Пойду одна. — И Ирина устремилась вперед, уже не глядя под ноги.

— На минутку, — повторил Кубанцев, загораживая ей дорогу. — Мы с Горчиличем, — он кивнул на Георгия Константиновича, — выпьем по рюжке, чтобы не простудиться, и пойдем. Не бойтесь. У брата жена, две дочки, милые девочки...

 Пожалуй, — поддержал Кубанцева и Горчилич, в этом есть известный резон, Ирина Владимировна.

Ирина отказывалась, колебалась. Они настаивали, уверяли, что и у того и у другого уже начинается простудный озноб, как бы не получить воспаление легких, и в коние концов затащили ее в один из домов на Фонарном

переулке.

Был ли там брат Кубапцева, была ли его жена, Ирина попять не смогла. В передней ее спутников встретили хо-хочущие женщины, совем не того круга, из какого были приятстыницы Виктории Федоровны, — молодые, бесша-башпые, очевидло пыятельники. И польным-полю оказалось мужжин. Из передней было видно, как они сидели в больной компате за общириейший столом, уставленным бутылками, тарелками и судками; лица их тонули в табачном тумапе. И в других компатах был кто-то. Там бренчали на гитаре, нели, томее смеялись.

Я пойду. — Ирина испуганно пятилась к двери. —

Проводите меня на улицу.

Один момент! — Кубанцев ловко снял с нее пальто.
 Опа не успела рукой шевельнуть. — По единой рюмке и — айда!

Минуту спуста Ирипа уже сидела за столом, снова инла какоето сладкое вино, уж теперь-то, думалось ей, наверняка мадеру, которой Гришка Распутни спанвал петербургских баб. В голове пумежо еще больше, мужчины, женщини, стол, стулы плавали вокруг, то растворянсь в дмму, то вновь возникан как привидения. «Боже, боже!— не столько со страхом, сколько с тяжкой покорностью думала Ирина. — Что со мной делается и что со мной будет?»

Из тумана над головами слудящих перед нею выплыло солугловатое липо с бельями выпученными глазами. Оно было как бы надето на тонкую цыплячью шейку в цыплячьих пупирышках. Лицо принадлежало длинному человеку, опо моталось почтн под потолюм и было удивительно знакомо Ирине. Она видела его раньше, видела, но прежде эти белые глаза не были такими белыми, они были гогда голубыми. Где же она его видела? И почему так выцвели эти глаза?

- Лужанин? вдруг сказала она, вспомнив. Вадим Лужанин?
- Именно, милая девочка, именно. Лу-жа-нин! произнес он по слогам.

Ирина обрадовалась встрече. Ей вспомнились свадьба, хорошие дни, счастливые годы.

— Не ходи в золоченые клети, Обитай в полудиких дубравах. Ты и я мы, не правда ли, дети? Нам пастись на нетоптаных травах, —

## продекламировала она.

— Может быть.— Лужании, очевидию, забыл свою стихи, сочиненные восемы лет назад. Он сел рядом с Иряной и смотрел на нее с бессмысленным недоумением.— Но нет же пикаких трав!— воскликнул пьяно. Поднялся вновь и, пошатывансь, зативул громогласы.

> Мы пойдем по России смерчем возмездия! Мы будем рубить холопские головы. Содрогнутся в небе созвездия. Красные глотки зальются расплавленным оловом!

 Вадим, Вадим! — завопили девицы. — Вадим декламирует! Все сюда! Сюда! Лужанин взобрался на стол, давя башманами хрустко стреляющие тарелки. Из-под его подошв летели брызги венигретов. Иряна отшатнулась от стола.

Белая смерть

над землей свои крылья

расправила... —

продолжал Лужанин, актерствуя, кривляясь, изображая эту смерть своим дергающимся лицом.

Иринино радостное возбуждение остывало, отступало. Нет, это пе минувлине, не прошлые годы, это совсем все другое, переменявниеся, страниюе, импешнее. Ито его внает, как прожил долгие и вместе с тем очень короткие восемь лет готданний юлый, сменнюй, трогательный поэт, который заглянул случайно в зал ресторана Соколова. Годы сделали свое он знаменит, его всюду поминают, по он ужасен и отвратителен, как ужасна и отвратительна вся действительность, вся тижко страдающая, больная Россия.

 Не надо про смерть! — закричали девицы. — Надоело! Давай про любовь, Вадечка, про любовь!

лог дози про люоовь, власчка, про люоовь: Поэт поскользнулся на столе и упал бы, не подхвати его несколько пар доброжелательных рук. Тогда он вновь взобрался на стол.

> Надо проще, проще, проще! Губы к губам, губы к губам! Любить будем хлестче, хлестче! Под звоны бубнов, под грохот тамтам.

Все зааплодировали. Он облизнул сохнувшие губы.

Сбрось скорей свое девичье платыпце, Не скрывай свою девичью грудь, Пет, не надо о прежнем плакаться, Будь проказинией, будь умелицей, женщиной будь!

Лужанина опять подхватили на руки, попесли на илечах, как триумфатора, по комнатам.

 Уйдемте, — сказал Горчилич Ирине. — И простите меня. Я не знал, что тут такое. Это позор. Это бедлам. Он подал ей в передней пальто, отворил дверь и так

и оставил распахнутой.
По слякоти, по снежному месиву они долго добирались до Покровской площади. — Знаете, это кто? — с огорчением говорил Иринин провожатый. — Это подолики, отбросы. — Умель делал его откровенным. — Надо спасать, спасать Россию, а они ее пропивают, меравацый Вы знаете, кто этот оставшийся там Кубящей? Голубая крыса. Жандры! У офицеров русской армин инкогра не было пичего общего с жалдармами, а вот... так получается... сидия за одним столом. Пакосты! Настоящий среди этой шайих только одия Роман Антонович. Запомняли его бобрик, седину? Это полковиник Незнамов, Ирина Ввадимировна, — Горчилич понизан голос, — я надеюсь на вас. Я не имел повам называють этого мнеш. Обещайте.

«Кляпусь! — торячо воскликнула Ирипа. Опа была ваволінована и в главах своих возвышена тем, что приобщалась к таким великим тайнам и тоже как бы становилась хранительниней скрымото от других; она вставлала в одни ряд с мудредами и поотами, упосящими светы культуры в ватаковбы, итстиции, пешевы. — Квянусь! — повто-

рила еще более пылко.

— Роман Антонович прибыл из другого мира. Там, -Горчилич взмахнул рукой во мрак, - там не дремлют, там готовятся, и Петроград, может быть, недалек уже день, услышит голос освободительных пушек, Большего, извините, я вам сказать не могу. Русский офицер... Да, да, Ирппа Владимировна, перед вами русский офицер, капитан Горчилич, кавалер двух крестов святого Георгия. Прузья ппогда шутят, так и говорят обо мне: дважды Георгий. Первый из них я получил... представьте себе кругом Георгии!.. под крепостью Ново-Георгиевск. Были ужаснейшие бон, мы оставляли крепость, уходили... Да ну, вам это писколько не интересно. А Роман Антонович - это один из тех, кто пытался спасти паря. Было много таких попыток, когда государя держали то в Тобольске, то в Екатеринбурге, Олну из них предпринял оп. полковник Незнамов. Вы обещали. Ирина Владимировна. — снова заволновался Горчилич.

Да, да, да!

— Сюда, к пам, он прибыл...— Разговорившийся Иринип спутник пе смог удержаться, чтобы и об этом не сказатъ краспвой можодой женщине. — Он прибыл, шеннул почти в самое ухо Иризы, — от генерала Юдепича.

«Что такое? — подумала Ирина. — Юденич?» Где она слышала об этом генерале? Да! О нем недавно говорил Павел. Павел поминал его почти как главного врага красного Петрограда.

И как часто бывает, стоит липы разворонинть, привести в движение память, одно воспоминание привело за собой другое. Дама-то эта, дама, которая в квартире Виктории Федоровны, это же Зоя Иннокентьевна, жена профессора Звавдского. Вместе с наставником Ильи опа была на их с Ильей свадьбе у Соколова. Она позабыла Ирину. А может быть, Ирина тоже изменилась, как за восемь лет изменилась Зоя Иннокентьевна, и ее трудно узвать. А может быть, она и признала ее, недаром же посматривала так настороженно, чего-то ожидая. Но почему настороженно, чего ожидая. Но почему настороженно, чего ожидая? И почему не сказала, что помнит, знает?

- Это была Завадская? напрямик спросила Ирина своего спутника.
- Да, да. Зоя Инноментьевна. Какую-то они с мужем совершают комбинацию. Никуда она с ним не расходилась. Просто не живет на прежней квартире. Все для отвода глаз. Но чых глаз, не знаю. Сейчас все так перепуталосы! Приходится быть заодно с последними прощелыгами. И это называется собиранием сил! Горчилич умемхнулся. Эсеры, кадеты, монархисты Пуришкевича и Маркова-второго... А что они все? Ничто. Без нас, без офицеров, одна говорильня. Полководим без армии. Вот и заигрывают с нами. Поят коньяком и кормят сардинами, которыми их снабжают дилломаты Анганты. Эти дипломаты опрометчию ставят ставку на болтунов. Чушь все! Не на них. а на нас. ва офицеров, вако накот все! Не на них. а на нас. ва офицеров, вако насться!

Они уже были на Прядильной, неподалеку от дома Ирины.

 Дальше я не пойду. — Горчилич остановился. —
 Дабы не подвести под подозрение вас. Какие-нибудь домкомовцы могут увидеть и — шасть в Чека.

Он почтительно поцеловал ее руку, задержав на своей лапони.

- В этой руке, Ирина Владимировна, теперь моя жизнь. Учтите. Я слишком был откровенен. Я даже нарушил офинерское слово.
  - Я поняла и полностью отдаю себе отчет во всем.
     Благоларю. Из кармана пальто Горчилич перело-
- Благодарю. Из кармана пальто Горчилич переложил за пазуху браунинг. — Подожду, пока вы не дойдете до дому. Мало ли что может быть.

Генерал от инфаитерии Николай Николаевич Юденич в глубоком раздумые стоял перед большим овальным зеркалом в занимаемых им и его супругой миотокомнатных анартаментах гельсингфорсского отеля «Societelhouset». На свою наголо обритую голову он примеривал новую, голько что доставленную местным шаночником фуражку, урражка имела шпрокий внушительный верх, превосходный козырек, сидела ни туто и ни свободно; именно такой фуражке и надлежало быть у «полного» генерала прежной, дарской армии.

Раздумье породила не сама эта отличная фуражка, а маленькая, казалось бы, пустячненькая ее деталь. Кав быть с кокардой?

Как быть с усами, генерал уже решил. Унося после свиреных большевистских арестов минувшей осени немолодые свои ноги из красного Петрограда, он не имел никаких усов на ухоженном, холеном лице, Уж больно усы его были известны людям по фотографическим снимкам, которыми пестрели газеты тех дней, когда кавказские войска под командой генерала Юденича громили союзных немцам турок и победоносно штурмовали Эрзерум. То были усы с размахом, по самых золотых погон — пышные. роскошные, одно загляденье; в том прежнем виде их можно созерцать теперь лишь на фотографии, которую, оправив бархатной небесно-голубой рамкой, супруга генерала установила на почном столике возле своей постели в гостиничной спальне. Один из преданных офицеров почтительно удалил их в минувшем октябре золингеновской бритвой и вместе с мыльной пеной, для полнейшей конспирации, выбросил в унитаз. Петроградские большевики, направо и налево хватавшие тогда всех бывших царских генералов, были сбиты таким образом со следа героя-кавказца. Вместе с офицерской группой, которую вел верный ему человек, генерал пробрался сюда, в Финляпдию. Поначалу обитать пришлось весьма скромию, в недорогих пансиончиках и отельчиках, задавая себе один и тот же роковой вопрос: а не податься ли еще дальше, в Европу? Финляндия — убежище не больно надежное, того и гляди здесь вновь окажутся большевики, как уже было, — народ-то бушует, большевистская зараза, полобно оспе, разносится ветром революций и потрясений. Но мало-помалу пела стали меняться. То сидел в одипочестве. почитывая вслух французские романчики своей супруге перед спом, а то и поков не стало. Первым с политическими разговорами явился известный кадет Петр Беригардович Струне; аз ним рассуждать о спасении России пришел бывший товарищ председателя Государственной думы князь Волконский; дальше начками повалили бавший министр Временного правительства Антон Владимирович Карташев, профессор Куамын-Караваев, нефтиной миллюнцик Лианозов, весьма вертляный петербургский присхимый поверенный господии Иванов с некогда валительным журивлистом из «Речи» Кирдецовым и прочая, причая, вкупе осотавляния еще оци из множества аврубежных «русских комитетов», так сказать, гельсинг-фонский париати.

Генерал Юденич не любил без крайней нужды сниматься с обжитого места. Но камарилья эта, ссылаясь на некое «Парижское совещание» неких государственных vмов. оказавшихся в Париже, на горячее желание стран Антанты, убедила его прокатиться в Стокгольм. Там уже знали о нем, ждали его и должным образом встретили. Особенно любезен и обходителен был знаток солдатских анекдотов американский посол в Швеции господии Моррис. Не слишком информированный в то время о положении дел и у красных и у белых на тысячеверстных фронтах юга, севера, востока и запада, зная дишь, что на Дону армию готовит Деникин, что на Волгу, поллержанный американцами, французами, англичацами и японпами, наступает Колчак, Юденич высказал американскому послу мысль о том, что как бы там ни говорили, а наикратчайший путь в Россию лежит через Финляндию через Выборг, Терриоки и Сестроренк, Словом, илти напо на Петроград.

 Для русского человека столицей России остался он, наш Санкт-Петербург, град Петров! Взять Петроград — и государство большевистской нечисти рассыплется само собой.

У посла под рукой оказалась соответствующая беседе карта, помощинки принасли цветные карапдавии, и генерал Юденич принался чертить стрелы наступлений через ет же лесные, комариние места, по которым оп недавно — только в ином направлении — пробирался из Петрограда в Финализию.

 Пятьдесят тысяч солдат, обеспеченных продовольствием, миллионов двести наличных денег и кредит Антанты — вот что нам надобно, господин посол. И с большевизмом будет покончено. Мир вздохнет облегченно.

 — Двести миллионов чего: рублей, долларов, фунтов, франков? — Американца лирика не интересовала.

Рублей, разумеется. Мы русские.

Деловой характер носили разговоры и с представителем Англии.

Юденич еще не усцел занять свое место в ватоне поезда Стокгольм — Гельсингфорс, а через Европу, затем дальше по кабелю, опущенному на дво Атлантики, уже отстукивались зашифрованные донесения в Лондон и Вашингтон.

После этой поездки, собственно, и начались перемены в жилни геперала. Финские банкиры решились открыть ему некоторый кредит, «Русский комитет» стал уделять должное внимание как полководпу, собирателю сил. Армин у генерала пока еще никакой нет, но поселился он уже в одном из лучших отелей Гельсингфорса. В перадней его апартаментов дежурит адъютанты; роскопимы усы вновь потихонечку отрастают, их можно отлаживать, поправлять щеточкой, можно подуть в них, и они пущатся. Есть уже и новая превосходива фуражка.

Но вот как быть с кокарлой, с этим знаком принадлежности не просто к прежней русской, но именно к царской армии? Весьма затруднительный вопрос. Генерая Юленич никогла не был замещан в политической возне. И очень этим гордился. Он не Корнилов, не Колчак, не Пепикин и даже не Лукомский. После февральского переворота он беспрекословно подчинился новой власти, присягнул Временному правительству и честно ему служил. Никто не может сказать, что это не так. Следовательно, с принадлежностью к царской армии покончено, и покончено добровольно. Как же надеть эту кокарду? Не будет ли она знаменовать собою монархическую демопстрацию с его стороны? Могут поднять шум финляндцы. Кстати, они и так уже кричат, видя в своей столице уймищу царской военщины и всякой, некогда окружавшей романовский двор шушеры. Сложное дело с этой кокардой. Никогда не знаешь наперед, где тебя под-

Но п без кокарды невозможно. Неприятен вид без нее у фуражки, как у лица без носа. Если на него, на боевого генорала, с такой надеждой взирают сейчас все, кто разметан певолюцией ио российский бывшим окланнам.

стерегает опасность.

кто хочет вернуться домой, в Россию, в Петроград, то он, этот генерал, не может появиться перед ними в недепом виле. Ему нельзя компрометироваться. Сказать-то вель по правле: столь популярного полководна ни в Гельсингфорсе, ни в Ревеле, ни в Риге второго нет. Пелалась тут ставка на господина Маннергейма - своих красных он что правла, то правла — дихо перевещал, говорят, пятнапиать тысяч на тот свет поотправлял: но смог ли бы он это сдедать без помощи немиев - вот вопрос. - не Балтийская бы дивизия фон дер Гольца, и не выстоять бы господину Маннергейму перед своей финляндской революцией. Да и капризен господин Маннергейм, чуть что - подает в отставку. А с чего гонор такой? С того, видимо, что последний самодержец этого финна, а точнее, шведа, не знающего финского языка, излишне тепло привечал, даже возле трона в день коронации стоять поставил в ряду лучших из лучших.

Нет, что там ни говори, когда придет час, то только он, он, Юденич, никто иной, поведет полки, дивизии, армии на Петроград.

Генерал выпрямился перед зеркалом, приссанился. Не лого коня, что он немолод. Он еще достаточно крепок для белого коня, который ввезет его в Петроград. Он мысленно видел свой триумфальный путь со стороны Фиплиндии. Выборг. Парголово, Лесной проспект, Литейный мост, набережива Невы и, наконец, Марсово поле, где грандиозный парад освободительных войск перед Павловскими казармами...

Кокарду надо прикрепить, решил Юденич. Подумаешь, завоют финны или астоицы! И пусть себе воют. Можно будет их всех потом образумить, лишь бы до Петрограда сначала дойти.

Он позвонил в медный колокольчик. Явился один из его альютантов.

- Как они там, подполковник? Собрались?
- Так точно, ваше высокопревосходительство. В ващем кабинете. Все, как один.
  - Сейчас буду. Предупреди.

Несколько минут спусти в свой гостиничный кабинет, обставленный старой представительной мебелью, Юденич вошел прочным, на всю ступно, шагом человека, на которого возложен нелегкий груз великих, государственных забот; кивнул при входе, доброжелателью, но не излизне открыто улыбнулся; затем, обходя по очереди, подал всем широкую массивную ладонь. Обогнув свой стол, опу-

стился в громоздкое кожаное кресло.

— Между прочим, господа, — сказал он, с холодной пронией втлядывалсь в обращенные к нему липа, — котав в Стоктольке в бесектольства и представителями стран Сотласия и просял у них средств для освобождения русской вемли, они мие в весьма проврачной форме намекали на то, что бежавшая за границу наша родная русская буржувами удирала не в одном исподнем, а прихватив или заранее переведи в иностранные банки немалые деньги. Могли бы мы, дескать, сами собрать среди себя несколько миллисков рублей.

Лиановов сухо кашлянул. Карташев почти молитвенпо подпял газая к потолку. Присижный поверенный Випов сказал: «Совершенно верно, господин генерал. Амерыканцы и апгличане — реальные политики». Старый друг Иоденича, граф Букстевден, состроил преврительную тримасу: «Разве с наших толстосумов выколотишь хоть копейку? «Задавятся — не дадут». Генерал Арсеньев строго молчал. Профессор Кузьмин-Караваев воскликнул скрыпучим голосом: «Им хорошо говорить. Они на войне наживались. А мы только тратили. Непорядочно со стороны союзников делать такие заявления!»

— Это я так, к слову, — после паузы сказал Юдеями. — Цель нашего совещания, господа, — ватлянуть на то, чем мы располагаем и чего у на свт. Заранее скажу: располагаем мы слишком малым. Не хватает нам почти всего. Я просыт генерала Арсеньева изучить вопрос и сделать об этом доклад. Генерал Арсеньев поездил, побывал даже в Ревеле, кажется, где-то под Псковом и в Нарве. Так, генерал?

— Так.

Что ж, приступайте к докладу.

Арсеньев подошел к вывешенной на степе кабинета большой карте Петроградской, Новгородской и Псковской губерний, Финлидия, Эстопии и Латвии, из которых две последние еще были названы тут губерними ботляндской и Курляндской. Кое-де по берегам реки Наровы, вокруг Чудского и Псковского озер в карту были вегусто полатываны трежцветные флажки на будавках.

— Господа, — заговорил Арсеньев, — зададим себе вопрос: располагаем ли мы в данное время чем-либо реальным, или нам предстоит делать все с полнейшения инвачалья? Что касается меня, то я отвечу на этот во-

прос так. Да, располагаем. Правда, немногим, но располагаем. И то, чем мы располагаем, может стать дрожжами, на которых взойдет остальное, необходимое для успешной кампании.

Он взял со стола линейку и вновь возвратился к карте. Вот! — Линейка устремилась в район, расположенный северо-западнее Пскова. Покрутив ею вокруг Юрьева, Арсењев повел ее к северу. - Главные русские силы сосредоточены, или, вернее, рассеяны, в этих местах. Немножко, господа, истории. Будем объективны, Наши исконные враги - немцы - в данном случае сделали кое-что полезное. Наступая на Петроград в прошлом году, они, нет сомнения, готовили и новое, угодное им правительство для России взамен правительства Ленина. Во всяком случае. шло энергичное формирование русских частей пол неменким командованием. Части эти вкупе получили наименование Северной армии. Что же удалось сделать немцам? Им много помог некий ротмистр Альфред Розенберг, молодой, но чрезвычайно ранний господин лет двадцати пяти - двадцати шести. Это прибалтийский немец, родившийся в Ревеле, учившийся в Риге в политехникуме, затем в Москве в техническом училище. Когда немпы заняли Ревель, он, не мешкая, вступил добровольцем в немецкую армию и сделал весьма быстротечную карьеру как специалист по русским вопросам. Вы, наверно, удивлены, госпопа, откуда такими подробными сведениями располагает ваш покорный слуга. — Арсеньев заулыбался. — Нет, не я впловник тому. Все это разузнал для нас любезный генерал Владимиров.

Все оглянулись на того, на кого указывал взглядом геперал Арсеньев. В углу кабинета сидел немолодой, некрупный, незаметный человек в англяйском, застегнутом на все путовицы, великоватом ему френче. Никто не заметил, когда и как появился он в кабинете, этот названный генералом Владимировым человек. Он потупился под взглядами и поглаживал, заложив меж колен, ладоныю о ладонь, свои короткопалье руки в светлых волосинках.

— Птак, — продолжал Арсеньев, — ротмистр Розенберг — одно из главных лиц в деле возникновения русских доброновльев в Пскове. По заданию немецкого командования оп связался с офицерами-твардейцами, находившимися тогда в нетроградском подполье. Об этом подполье Инколай Николаевич прекраспо знает все сам. — Арсеньев возглянуя пе Юденуча. — Инколай Инколаевич точе, как известно, пребывал в секретной офицерской противобольшевистской организации.

Юденич насторожению и хмуро подилл глаза на Арсеньева. Ему не хотелобо, чтобы Арсеньев развивал эту тему, иначе, увлекшись, тот может назвать и вдохновителей иоминутой тайлой организации — господ Пуришкевича и Маркова-эторого, а всем известию, сколь неприличио иметь дело с господами подобного сорта. Хорошо еще, что он не знает английских и американских дишломатов и разведчиков, с которыми Юденич был насмерть связан летом восемнациятого.

Арсеньев был достаточно тактичен. Не назвав никаких

имен, он продолжал:

— Из Петрограда в Псков потянулись русские офицеры. Встречал из этот немецкий ротмистр. Дело был, уже в августе— сентябре минувшего года. Офицеры бедствовали, тотовы были радоваться любой службе, лишь бы против большевиков. Армией, конечно, это формирование назнать было пельзя. Но все-таки. Появылись затем в ней ие только офицерские, но и солдатские части: псковские чиновники и гимпазисты попадевалы военную форму. Первым командующим у них был наш генерал Вандам, сотрудник газоты «Новое время»...

 Черносотенной газеты, — вставил присяжный поверенный Иванов.

Арсеньев сделал вид, что не слышал этого замечания, и продолжал:

- ...при начальнике штяба некоем Малявине, которого в, простите, не знаю. Затем произошли перемены, причины их мне неизвестны тоже. Командующим стал полковник фон Неф, а при нем на разнообразных амилуа вот этот русский лемец Розенберг.
- У них сейчас повые замены, с брезливым преперевенения асповрим Воренич. Генерал Владимиров может расскваять подробней. Я лишь вкратие. Полновник Родянко, племянник председателя думы, Миханла Владимировича, однажды вывестна этого Нефа, заскочил на часок в гости, и фон Неф от щедрог своих произвел полковника в генералы. На радостях новый генерал перекрестил в генералы на тражовать на быто должно дол

мин, прибрать к своим рукам. Благоволит ему этот, как его... мы все его элаем... эстоиский генерал Лайдопер.— Юденич по-кошачы фыркцуз в свои отрастающие усы.— Куда ни глянь — одии генералы! Шатия-братия! А нам бы соллатиков побольше.

— Вы поминаете события более подпето пременя. Николай Николаевич, — выслушав, сказал Арсеньев. — События наших, иннешних дней. Я же, с вашего позволения, продолку историю вопроса. Итак. Ядро армии возникло. К нему примякул переипедший со союм полком от красных ротмистр Булак-Балахович. Одновременно с какимто отрядом появыся подполковник Пермикин — один из друзей и соратников Балаховича. Еще отряд привол сотник Данилов. У меня все это, Николай Николаевич, записано. Я со всеми побеседовал, Это не с потолка. Да, так вот. Ненцы ваобещали новой армии изгъдесят тысяч ком плектов обмудирнования, полостии тяжелых и траждоймовых орудий, изтьсот пулеметов, сто пятьдесят миллионов марок.

Поденичу при этом подробном рассказе приноминансь недавине разговоры в Стокгольме, в которых представители союзинков немалое место уделили прошлогодиям намерениям немцев ударить на Петроград через Финлиндим и со стороны Нскова, прибрать к рукма русский Север, а из Финлиндии сделать послушное кайзеру королевство, из Финлиндии сделать послушное кайзеру королевство, носадить тут королем Фридрих Карла Гессенского. Да, ничего не скажешь, немцы действовали ловко, ловчее союзников, не скарединчали: и оружие давлали финлиндиам для борьбы с бунтовщиками-красимами и войск понагнали порядочно. И там, под Псковом, у них собирался крешкий кулак. Не разразись в Германии своя революция — многое, очень многое было бы сегопия иначести.

— Но человек предполагает, а бог располагает, — продолжал тем временем Арсеньев. — В Германии произошла революция, немецкие войска стали отступать, красные ударили и заняли Псков. Северияя армия, все утверждают, неплохо сражалась, но была она малочисления и слабо вооружена и в итоге тоже отступила. Но не в сторону Риги, как сделали немцы, а в Эстонию. Там она натагриваеь горя. Эстонцы заставкли наших русских драться за их, эстопские, интересы, за отделение от России. Нелепое, транное положение. Оно остается таким и сегодия, когда там уже не Северная армия — об армии говорить смешто, — а Северный корпус, комаядование которым фактичето, — а Северный корпус, комаядование которым фактичето.

ски присвоил себе — Николай Николаевич прав — полк... генерал Родзянко.

 Простите, генерал, — задал вопрос Иванов, — а что происходит с армией Бермонта-Авалова где-то под Ригой, в Митаве? В какой мере можно рассчитывать на нее? Это русская армия или немецкая?

— Николай Николаевич, — Арсеньев обратился к Юденичу, — вы, если не ошибаюсь, пытались связаться с Бермонтом. Не могли бы вы...

 Нет, — резко ответил Юденич. — Спросите генерала Вдадимирова. Он располагает сведениями.

Владимиров встал, ничуть не похожий на генерала, смиренный, тихий, скорей конторщик, чем генерал, и, не подымая глаз, уставя их в пол, заговорил ровно, гладко,

будто там на полу, читал то, о чем говорил:

— После своей революции немцы отвели войска от перелней линии. Но в Риге и вокруг нее вопреки всем договорам они, однако, оставили Балтийскую, или так называемую Железную, дивизию генерала фон дер Гольпа. который, как вам известно, весьма успешно подавил влешнюю финляндскую революцию, а затем был переброшен в Латвию. Его войска помогли разгромить и латвийскую советскую власть. Кроме Железной дивизии у фон дер Гольца были под началом русские формирования, в частности добровольческий корпус помянутого подковника Бермонта-Авалова, Кто такой Бермонт-Авалов? Во времена гетмана Скоропадского он формировал на Украине части для Южной армии, точнее — для донского атамана Краснова. Все это тоже было связано с немцами, так как и генерал Краснов ориентировался на немцев и получал от них поддержку.

Владимиров попросил воды. Налив стакан сельтерской,

ее подал ему Карташев.

Отнив несколько глотков, Владимиров вновь заговоры:

— Опкуда же взядивсь берментовсике формирования под началом фои дер Гольца? Когда немцы отступали с Украины, Бермонт-Авалов отбыл вместе с инми в Германию. Продолжал работать ва них там. По заданию неменкого военного командовании, незаконно, против условий мирного договора, он в датерах военнолленных набирал русских доброводыцев, главным образом офицеров, составляя как бы партизанские отруды, диа борыбы против большевиков в России. На самом же деле переправлял их, эти отряды, под Ригу, в Митаву, под начало фон дер Гольца,

в добавление к Железиой дивизии. Я понимаю раздражение Николая Пиколаевича. Бермонт не желает входить в контакт с нами. У него свои планы. А какие? Он прихвостень немцев. Рассчитывать на армию Бермонта-Авалоба мы никак не можем. Это мое, конечно, частное мнение.

 Господа, — сказал Юденич, — теперь знаете. Хочу сказать вам кое-что и я. Мы, военные, собирались и совещались уже не один раз. Мое предложение илти на Петроград через Финдяндию не принимается. И не принимается не почему-либо иному, а просто потому, что в Финляндии нет наших, именно наших русских сил. Их напо или заново формировать, или перевозить сюда из Эстонии. Хорошо, я согласен, ледо это хлопотное, трудное, порогостоящее и требует много времени. А те, кто расшелрился на снабжение нас оружием, боеприпасами, обмунлированием, продовольствием, кто обещает поллержать нас флотом и танками, они хотели бы предварительно получить некоторые авансы. Нам прежде всего нало уйти с эстонской земли, от этих неверных союзников, которые имеют наглость нас третировать, и опереться на свою, русскую землю, если уж мы не имеем права называть таковой землю Эстляндской губернии. Вот сюда... - Он встал, попошел к карте. - Вот сюда, к Нарве, надлежит собрать все наличные силы, все части, какие у нас есть.

Они пока у генерала Родзянко, — вставил Арсеньев.

— Хорошо, хорошо, — отмакнулся Юдения. — Пустак. Собрать их здесь и нанести удар, цель которого — захват территории, скажем, по линии Ораниенбаум, Красное Село, Гатчина, Луга, Псков. Будет прекрасный плацдарм. Будет прекрасный плацдарм пространство. Можно канинуть клич к урсским людим и набрать добровольческие полки. Или же провести моблилацию. А затем. собравшись в кулак, осуществить и главный удар — на Петроград!

При всей своей флегматичности Юденич так рванул линейкой по карте, что возле Петрограда продрал на ней длиниый, узкий язык.

Все было столь ясно, столь многообещающе и казалось таким исполнимым, чуть ли даже уже не исполненным, что у собраемнихся холодок прошел по коже, холодок предчиствия великих исторических событий.

Спасибо, генерал!

— От всей души благодарю, Николай Николаевич!

«Русские комитетчики» наперебой жали тяжелую боль-

шую руку Юденича и, торжественные, расклапиваясь, по-кидали его кабинет.

Юденич задержал у себя только Владимирова: «На одну минутку».

 Ну, Владислав Станиславович, — сказал ему, свободно рассаживаясь на диване, — Когда эта скортучная братия испарилась, можем с вами и покурить. Давайте хорошую папиросу.

Владимиров щелкиул массивным золотым портсигаром и тоже, как Юденич, откинулся в кресле. Он уже не смотрел. потупясь, в пол и не казался таким маленьким, незаметным, каким был на совещании. Он расправился, распрямился, глаза его смотрели цепко, хватающе. Никто, кроме Юленича, не внал. что Владимиров вовсе и не Влалимиров и что никакой он не генерал. Настоящая фамилия его — Новогребельский, и до Февральской революции служил он в жандармах в чине полковника. Покументы генерала ему спелал Юденич своей волей, своим распоряжением. А фамилию полковник Новогребельский сменил еще в Петрограде. Они - Юденич и Владимиров - друг друга стоили, Юденич многим был обязан Владимирову-Новогребельскому. Мастер сыска и конспирации помог генералу избежать большевистского ареста и уйти в Финляндию. Он-то и был тем верным человеком, который вел Юденича через болота и через реки. Сам по себе грузный, непаходчивый, привыкший к тому, что все трудное, бытовое за него кто-то сделает, генерал от инфантерии, не окажись рядом с ним Новогребельского, несомненно, кончид бы тем, что был бы схвачен и расстрелян в ЧК. Новогребельский, в свою очередь, был не меньшим обязан Юденичу. Бывший жандарм дошел бы до полного нищенства в змпгрании, если бы его в благодарность не приблизил к себе пвинувшийся в политическую гору генерал,

— Крикуны, — сказал Владимиров. — Горлодеры. А когорододет до дела, все они омакутся В нетях. Липовые патриоты! Вы их, Николай Николаевич, с первых же слов на место поставили. На деньгах сидят, а для общего дела и с конейкой ве расстанутся.

Юденич самодовольно огладил усы.

— Там видно будет, что и как, — продолжал Владимиров. — Лишь бы в Петроград войти. А типов этих можно и — фью-ить! — запивнето присвистнул он, делая многовиачительный жест в воздухе.

 Многих придется «фью-ить», Владислав Станиславович, — не так умело повторил его жест Юденич. — Очищать надо будет Россию от швали. Если здесь, в Финлиндии, и то вх оказались тысячи и тысячи, то в матушке-то

нашей... В одном Петрограде...

— Веду, веду списочки, Николай Николаевич, Можеге быть спокойны. Уж те-го, из-за кого мы столько ночей недоспали, седыми раньше времени сделались, они у нас поболтаются па веревочек. Я одного очень крепко помию. На Карлович. Фамилию еще не разузнал. Латыш из Чеки. Если б л не супулся вовремя в помойную яму, он бы мен пристукнул тогда, при провале квартиры на Екатерингофском. И вот еще каков: узнал меня, встречались мы прежде «Новогребельский, - кричит, - поднимай рукц, жапдармская крыса!» Стреляет метко. Мог бы парочно не насмерть убить, только рашить. А уж гогда бы они мне, эти Яны Карловичи, показали!. Теперь, дай-то господи, покажен им мы.

Господь господом, это само собой. А как у нас осуществляется связь с Петроградом — это уж, дорогой мой, полностью лежит на вас. Все имеете: и опыт, и умение, соответствующие познания. Надо, чтобы там зрело, зрело, зрело,

созревало.

— В основном там кадеты, Николай Николаения. Политиканы, Так называемый «Национальный центр», Для контроля, для верности я забрасываю к ним надежнейших офицеров. Не только Незнамов высхал в Петроград, Есть и еще несколько настоящих боевиков. По скерету скажу, — Владимиров даже радостно засмеялся при этих словах, — есть интересная, обнадеживающая инточка. Вы не знали в свое время генерал-лейтенанта Люпдеквиста? — Люпдеквист? Как же! Еще иму тиего такое замыс-

 люндеквистт как жет ыще имя у него такое зам ловатое...

— Яльмар, — подеказал всезнающий Владимиров. — Яльмар Фодрович. Так вот, поченный генерал оставил после себя немало способных потоимов: двух сынорей — Владимира и Михавия — и дого Езеву. Дочь работает по медиципской части. Одно время была в госпитале при Пажеском корпусе. Михавия — художник. А Владимир тот пошел по батошкиной линии. Офицер. Недавно еще был капитаком, а сейчас уже и полковник. Двинулся вверх при Временном правительстве, оказавшись в генеральном штабе. Так вот, господни Троцкий взял его в Красную Армию в качестве, как опи теперь там говорят, военного специалиста, военспеца. Владимир Яльмарович вполне успешно внедряется в толшу красных войск, зарабатывает авторитет и доверие. Это, я вам скажу, уже одно, что он там, означает весьма многое, весьма,

— Я вот что решил, Владислав Станиславович. — неожиданно перебил его Юденич. - Прикреплю-ка все-таки кокарлу на фуражку. Без нее как-то и не пва и не полтора. Непонятный вил.

 Присоединяюсь к вашему решению. Николай Николаевич. Жива матушка Россия. Пусть все вилят.

## 10

 Костя Осокин! — послышалось за приоткрытой пверью в соседней комнате. — Зайди сюда!

Одернув гимнастерку, поправив ремень, Осокин распахнул дверь шире и вошел.

— Я здесь, Ян Карлович!

Тот, к кому он обращался, стоял возле окна и носовым клетчатым платком протирал пыльное стекло. Это был сухошавый, высокий человек, сутуловатый и лысеющий. Он обернулся. Глаза его располагались на лице так, что олин был несколько выше другого, булто бы Ян Карлович полнял бровь и жлет ответа; тот, на кого смотрели эти глаза, непременно начинал волноваться, не зная, что отвечать, поскольку Ян Карлович еще ни о чем и не спрашивал.

 Сались. Костя Осокин. — Ян Карлович указал на стул перед столом. — Мы булем с тобой разговаривать.

Осокин сел, а Ян Карлович принялся медленно прохаживаться вдоль окон. Комната была большая, три высоких, узких ее окна выходили на Гороховую. Это был рабочий кабинет Яна Карловича, через который за последние несколько месяцев горячей работы Петроградской ЧК прошди сотни жандармских и армейских офицеров, бывших генералов, бывших князей, графов, баронов, помешиков, заводчиков, торгашей, спекулянтов, иностранных попланных, занимавшихся контрреволюционной деятельностью. Все они побывали на этом гнутом венском стуле, на который усадил Осокина его неторопливый начальник

- Что же ты, Костя Осокин, мой дорогой потомственный русский пролетарий и боеп революции, намерен лелать с этим спекулянтом Хамелайненом? — Ян Карлович сел за стол на обычное свое место, и его поднятая бровь требовала от Осокина толкового ответа.

- Вот не знаю, Ян Карлович. Голову прямо ломаю. Осокип знал, повнимал, что раво или поздно подобный вопрос последует. Хамелайнена он держит под арестом целый месяц, сверх всяких допустимых сроков; надо или доказать его преступность должиным образом, гли отпустить. Чувствуя вину, он добавил: И товарищ Благовив об сольного в нем завитересован. Хотелось бы всетаки воспользоваться названными маршрутами и явками, Ян Кавлович.
- Да, Осокин, да, надо бы. Но учти: ссли нехорошо обвинить невиноватого, то еще хуже выпустить врага. Как все обернется в таком случае, грудно даже себе представить. Я совершил две ошибка, которые уже сейчае неделено обходатся нашей с тобой Советской власти. а могут они ей обойтись и еще дороже. Никто, как Ян Карлович, тупустил ротмистра Будак-Балаховича с его братцем шезунтом Юзеком. Конечно, я его не из рук упустил, нет. В руках у меня он еще не был. Он упредмя меня, перехитрил, очень ловко обманул. А вот бывший жаларам Новогребстьский большой, Осокин, негодий, тот почти уже был в руках.

Это на Екатерингофском-то?

— Да, на Екатерингофском. Растаял во дворе, как дух из арабской сказки. И теперь мы должны ждать его пуль из-за угла. Не мы с тобой личию, два работники Чека, а наша с тобой рабоче-крестьянская власть в целом. К чему я это веду? К тому, Осокин, что изволь разобраться с Хамелайненом. Держать под замком его незачем. Дело от этого не движется, а, совсем наоборот, стоит на месте, как на мертвом дкоре.

— Как же быть, Ян Карлович? Я ведь что думал? Вроде подсадой утки его использовать. Пробовал. Три раза, Ян Карлович, водил на то место, на Фонтанку у Придильного, где на него тогда охотились. Такой же короб, какой был у него раньше, ему соорудили. На горб навыочили. Ходил туда-сюда, хоть бы кто клюнул...

Ян Карлович долго и, казалось, с глубоко скрытой в его допрашивающих глазах укоризной смотрел в упор на Осокина. Тот даже ераать стал под этим взглядом.

 Ты в деревне, Осокин, бывал? — задал ему неожипанный вопрос Ян Карлович.

Случалось, Немного только.

- Ты знаешь, откуда молоко берется?
- От коровы, Ян Карлович! Осокин засмеялся. «Скребницей чистил он коня!»
- Э!... сказал Ян Карлович. Оживился паришика! Стишки начались. Я-то думал, Костя Осокии, еще входя ко мне, объявит что-нибудь вроде этого: «Передо мной явилась ты». А ты совсем кислый сегодия оказался.
  - Виноватый же я. С Хамелайненом-то. Чувствую же.
     Хорошо, что чувствуешь. Ну так, значит, молоко
- Хорошо, что чувствуешь. Ну так, аначит, молоко берется от коровы? Правляль Осокин. Но когда деревенская женицина-хозайка принимается доить свою буревуше, а? Когда? Вот вадумается ей ил с того ни с сего, пойдет она в коровник, подставит ведро под вымя и давай тянуть за сиську? Нет, Осокин, иет. Доит хозяйка, когда видит, что буренушка ее драгоценная с лугов вернулась, паслась в них травушки и вымечко ее полно, зпачит, молочшика.
  - Ян Карлович!..
- Да, да, только так. Отпусти его, спекулянта своего, коровушку чью-то, в Ревель, пусть запасается новыми припасами, и вот тогда... Опи же следят, Осокин, за его маршрутом. Разве тебе не ясно по тому, как точно рассчитаны были все три нападения? Нападавших кто-то оповещал. Может быть, ты думаешь, они с утра до ночи и с ночи до утра так и торчат на углу Фонтанки? Гусь ты, Осокин. С дапками.
- Здорово же вы решили, Ян Карлович! Осоким ободрился. Благовидов из Смольного тоже так говорит: не заставить ли, говорит, его подразведать кое-что? Отпустить для этого в Ревель. Все-таки, мол, заложники есть. Родственники под Рошией. В Финно-Бысоцком.
- Толковый, значит, тот мадый, Баловидов. Вот и отпусти, Освыш, отпусти, Но повыш: в случае чего, если уйдет да не вершегоя, нехорошо у тебя на сердце будет. Как у меня възав отпублет да не вершегоя, нехорошо у тебя на сердце будет. Как у меня възав отпублет дележа дат. В такой борьбе, какая идет, нам с тобой ошп-баться нельзя. Дай-на махории, Осокин. А у меня есть хорошая напиросная бумата. Ян Карлович вытанщая из ящика стола тонкий, прозрачный лист бумати для напирос. Видишь, колько ес? А махория кончилась. Со вчеращиего дня терплю. И ты можешь закурить, пожалуйста. Верн бумату. Цигария у Яна Карловича ви получаласы жесткая махра рвала слишком нежную для нее, деликат-чую бумату. Он взядся за газету.

- Если мы с тобой чересчур много наошибаемся, продолжал, закурив, — кончится знаешь чем? Подойдемка к окнам, я тебе покажу нагиляно. Видишь тот фонарный столб, большой, на углу? На нем генералы повесят меня. А вот этот, который примо перед нами, по будет для тебя. Как раз перед нашим подъездом тебя повесят, Кости Осокин.
- Разве дамся? Я лучше сам застрелюсь! горячо воскликнул Осокин.
- Повесят мертвого. Все равно висеть будешь. Ты, Осокин, непременно должен понять, что борьба наша особенная. В России разгорается гражданская война. А гражданские войны - история это хорошо знает - самые жестокие войны. Война с французами или с японцами, с немцами - дело пругое, на эту непохожее. Лезут к нам они, а мы-то на своей земле. Ударим по ним, они и уйдут. А куда уйдут? На свою, ихнюю землю. Никто ничего не потерял, все при своих. Если не брать в счет убитых и раненых да сожженные города и села. А гражданская война? В такой войне и мы на своей земле, и они, генералы и помещики, тоже ее своей считают. Па она вель, разобраться, и на самом пеле не чужая же им. На ней кажлый из них и ролился и вырос. Они тоже, Осокин, русские люди, Уходить ни нам, ни им, получается, некуда, кроме как на дальнюю чужбину, в эмиграцию. Значит. что? Прихолится воевать по полного полчинения или истребления олной стороны другой. Ты это ощущаешь?

Ощущаю.

 А ты покрепче ощути. Кто цацкается сегодня с врагом, пойми, тот сам для революции враг. Осенью мы расстреляли кое-кого в ответ на выстрелы в товарища Ленина да за убийство товарищей Володарского и Урицкого, после всех этих известных тебе контрреволюционных мятежей. Белый лагерь и заграница даже слов для нас не паходят костят и клеймят самыми позорными клеймами. А рассуди, молодой товарищ, мой друг Осокин, рассуди. Каждый из них, из тех расстрелянных гидряков, отпусти мы его подобру-поздорову, что бы он сделал? Рано или поздно, но непременно выступил бы с оружием против нас. Генерала Краснова отпустили в семнадцатом году под его честное генеральское слово. И что? Удрад. И скодько же наших дюдей погубил он, зверствуя на Дону, после этого! Вся та генеральская свора из Быховской тюрьмы — Корнилов. Лукомский и всякие другие, - сбежав на юг, что сделали?

Армии собради против нас. А Юденич? Вырвался из Петрограда, и что, думаещь, так и будет тихонько сидеть в Финляндии? Не ликвидировав одного такого типа. Осокин. обрекаещь на смерть и на мучения, может быть, тысячи своих товаришей, хороших, честных русских людей, граждан новой, свободной России. Я. конечно, занимался не только тем, что упускал врагов. Осокин. И ты их не только упускал. Немало мы с тобой уложили их в гроб. Может быть, когла-нибуль нас с тобой за это булут очень позорить. Когда революция победит окончательно, когда у всех будет хорошая, спокойная жизнь, некоторые скажут: а чего это там понапрасну кровь людскую проливали один старый датыш и один молодой русский? К чему, мод? Все мирно порешить можно было. А вот сам видишь, что в Финляндии в прошлом году получилось. Ошиблись финские революционеры - всех контриков своих из рук выпустили, дали удрать на север и там белую армию сколотить. Чека у них не было, у финских товарищей, Костя, Чека. И что вышло, говорю, — разгромили белые революцию. Вот тебе и мирно, вот тебе и без крови. Эх. эх. Костя Осокин, это, значит, не реводющионеры уже будут, те-то, которые нас вздумают осуждать, а такие, которым всю бы жизнь на балалайке протренькать. Кстати, ты играешь на чемнибуль? На гитаре, например?

 Нет. Ян Карлович. И в руках ее не пержал никогла. А нало уметь. В нашем с тобой деле все уметь нало. Не только палить из кольтов. На гитаре вот играть? Надо. Польку танцевать? Тоже, По-английски или по-французски говорить? Непременно, Все-все нало, Осокин, Ну так вот, отпусти Хамелайнена в Ревель.

- Но у него, Ян Карлович, оборотных средств, говорит, нету. Там ему товары на золото, на драгоценности

отпускают. Бумажного хлама не берут.

- Полумаем. Обращусь к председателю, Может, золотых монет из фонда выдадут. А все остальное ты как следует продумай, Осокин.

Солнечным днем, когда под заборами весело булькали апрельские ручьи, а над пригретым булыжником мостовых слоился парок и в садах распевали возвратившиеся из южных стран голосистые пичуги, Осокин, в кожаной куртке, в кожаной фуражке, замыкал на ключ ящики своего стола. Отненив от пояса кобуру с кольтом и со словами «Я люблю вас, Ольга... Но к вам очень мало патропов», оп бережно уложил пистолет в желевный ящик, привысченный к полу, взамен же достал обыкновенный ваган, патроны к которому можно раздобывать в любой вониской части.

Через час, вместе с Павлом Благовидовым сопропомдая Хамелайнева на тещере парноза «ОВ», обычно павываемого «овечкой», который по наряду ЧК вышел на ящиние из дено при Валгийском воказане, опи отправлиесь в путь. Паровоз торопился, пыхтел, машиниет с кочегаром орудовали возле топин и приборов измерении пара, скорости, температуры воды. На тендере, на дровах, которые вместо угля кочегар то и дело швырял в топку, было свевое от встречного тугого вегра. Но уходить в будку машиниста, в топочный жар не котелось. Уж больно после хмурой, холодиой, голодиой замы ярко и радостно сестило солице. У Благовидова и Осокива на душе было ясно, спокойно: вырались яз круговерти повесдневных, напруптельвых и, в сущности, однообразных забот. Хоть немного, по можно отобит, отмикунть в непохожей, а другой бостановке.

Паровоз, рассчитанный на уголь, не слишком сильно типул на дровах: никак нельзя было сказать, что станцип Лигово, Горелово, Красное Семо пропосились, мелькали мимо. Степенно и негоропливо они набегали и отпымвали Пудеоть, платформа Мариенбург. В Гатчине застряли нажолю. Опиоколейтый илуть внеевич был занят столь же

медленно тащившимся товарняком.

Пяшь к поздвему вечеру добразивь до Волосова. Пришлось перепочевать на станции и с рассветом двинуться, дальше на тряской крестьянской подводе. В бологистых зесах, в ольшавиках и осинениках начались немыслимые просемочные дороги. Лишь кое-где еще держался зямник. Врезываясь в поверхность рыхлого снега, колеса встречали под ими промороженный груят и катились более или менее устобчию. Но под весениям солищем открышись уже и боаотные топи, из торфов леэли наружу бревна и жердили гатей, там надо было слезать с подводы и, хватаясь за грядки телети, за оси, помогать лошадение справляться се е незавидными лошаданностями. Измазались зее внезвером, включая возницу, промокли, изошли испариной.

Путь такой длился почти двое суток, пока, наконец, дотащились до большого села Поикова Гора. В селе стояла немногочисленная красноармейская часть. Команлир ес. питерский рабочий, большевик, весь вечер рассказывал о стычках с отрядами эстонцев и белогвардейцев, броливших за рекой Плюссой, о трудной красноармейской жизни. Ни одежи нет, ни обутки, ни харчей, ни патронов. Если белым заскочит в голову начать наступление, перед ними не выстоять, такими пустыми силенками не сдержишь противника — бежать надо будет, да и бежать некуда, в болотах утопнешь. Одна надежда на то, что противник и сам через эти болотистые и озерные места переть не рискиет. Пешком если, то кое-как еще и пройдешь. А про артиллерию. про обоз и не думай. И пушки увязнут, и кони потонут.

Елва стало светать, вышли с Хамелайненом за перевенскую околицу. В окрестных березняках бубнили и фырка-

ли тетерева, в частом осиннике трещали сороки.

 Птак, Хамедайнен, — сказал Осокин, — теперь ты пойдень один. Не заблудинься?

— Снакомая торога, Всегла через эту Попкову Кору

хотил. Я же вам сразу токта скассал.

 Золото береги. Помни. что оно государственное. Наролное. Уразумел? Не каких-нибуль князей или графей рабочее и крестьянское.

Урасумел, урасумел. Как не урасуметь!

Значит, когда же тебя ждать-то обратно?

 Как отсчитали, товарищи командиры, через месяц, раньше не вернуться.

 От десятого до пятнадцатого мая кто-нибудь из нас — или товарищ Благовидов, или я — будет ждать тебя здесь же, в Попковой Горе. Найдешь командира части. Он будет знать про нас. Или сельского старосту поищи. А вернее всего, держи путь на этот дом, где мы сегодня ночевали. Буль здоров! - Осокин пожад ему руку.

Благовилов руку Хамелайнена задержал в своей на MHHVTV.

- Все, что сможешь, разнюхивай и там, в Ревеле, и по пологе. О чем говорят, к чему готовятся. Кто такие. И так лалее. Ты сам знаешь.

 Все пудет, все пудет. Матти Хамелайнен не такой турак.

Спекулянт зашлепал своими иностранного образца тяжелыми башмаками по торфянистой земле, по которой плыла под уклон к болотам талая ржавая вода. Он держал путь прямо к лесу, где фыркали тетерева и суетились сороки.

Благовидов и Осокин дождались, пока он скрылся в кустах, выкурили по самокрутке и медленно побрели обратно в село.

Ла. — сказал Благовилов.

 Да, — откликнулся Осокин. — «Напрасно на запад казачка глялит».

— Посмотрим.

- Посмотрим.

## 11

На том же паровозе, который все эти дни ожидал их на путях стандии Волосово, Благовидов с Осокиным возвратились в Гатчину.

- Знаешь, сказал Благовидов, когда остановились у вокавла, ты, Костя, сели спешины, езжай дальше один, а я задержусь, пожалуй. Надо мие. Давно собирадся. Тут в казармах несколько частей расквартировалось. Потоворю с командирами, с комиссарами. Завтра-послезавтра приеду поездом.
- Так и я могу поездом, отозвался Осокин. Отпустим паровоз, пусть домой дует. У меня тоже делишки тут найдутся. Ты читал что-нибудь из сочинений писателя Куприна?
- Как же! «Поединок» его чего стоит! Когда я в офицерской школе учился, зачитывались. Сам автор — офицер, жизнь армейскую знает.
- Он и о жизни бардаков довольно ясное представление имеет. «Яму» читал?
  - Читал. А почему ты о Куприне вспомнил, Костя?
     Да он же здесь, в Гатчине, проживает.

— И сейчас?

— Точно. Мы задержали спекулинта со спиртом. Сказал, для господнна Кулрина, мол, раздобыл, с великими трудами. Ин Карлович распорядился отпустить жулина, да еще и просил его передать поклоп товариту Куприну, сказать, что и его читатель и почитатель. Он-то, Ин Кардович, как раз и для мне «Яму» для прочтения. Посмотри, дескать, Костя Осокии, как при царизме измывались над женским достоинством. Вот, схожу проверю, правду ли плел тот малый пасчет спирта. На всякий случай.

Не торопясь, шли они вдоль улиц Гатчины, по местам горячих событий поздней осени 1917 года. Именно отскода, объединив свои силы, направили было контрудар по веволюнии свергнутый премьер Временного правительства

господин Керенский и командир брошенного сюла из-под Острова кавалерийского корпуса казачий генерал Краснов. Сложенный из серого камия дворец Павла I мог бы многое рассказать о тех днях. Под его сводами они перегрызлись вее: и Керенский, и Краслов, и бомбист Савпись, который ныне стал одним из самых деятельных врагов Советской пласти.

По улицам без всякого дела бродили красноармейны, одетые одниваюв плоко, как и те, которые вповалку спали по избам Попковой Горы, небритые, нестриженые, дуагающие семечки. Одни из них показал дорогу к городском Совету, а там Оскин разуанал и адрес писателя Куприна.

 Елизаветинская, девятнадцать «а». Почти у самой линии Варшавской железной дороги. Собственный дом.

Саериўв с проспекта Павла 1, пересекли длинную Вагавутскую, в четыре ряда засаженную старыми узловатыми беревами с бугристыми наплывами на стволах, затем — тоже всю в березах — Николаевскую и такую же Александровскую. Наконец-то вот и она, Елизаветинская. К воротам утлового дома прибита жестлика как раз с № 19а. Дом окружен садом, сквоза доски забора видим гряды, среди них, раскидывая из лукошка бурую труху, а зател стобленный человек в стетаной ватной канавейко.

Месяца два назад известный русский литератор Александр Иванович Куприн побывал в Москве, Его, домоседа, лолго перед тем обхаживали и старые знакомые по Петербургу и какие-то незнакомые стралальны за святое общее дело. Человек он нейтральный и лояльный, никак и ни в чем политическом не замешанный, и должен он поэтому, просто обязан, отказаться от своего гатчинского отшельничества и послужить благородным трудом отчизне, которая изнывает в муках, истекает кровью, утратила великое ее прошлое и не видит, несчастная, никаких дорог в будущее. Только он, Александр Иванович, способен сделать для нее ощутимое, необходимое, реальное. А реальным этим должна явиться беспартийная, сугубо беспартийная газета. которую бы выпускал он, Александр Иванович: стала бы та газета центром объединения мыслей, дум, чаяний народных.

Почти силой выпроводили писателя Куприна в Москву, помотля проинивуть к красным комиссарам, ведавшим делами такого рода. В Кремен, как он сам потом расскавывал, ему сказали: «Хотите участвовать в культурной работе для народа? Это прекрасно, горячо привестенуем. Вот вам для начала задняя страница народной газеты «Красный пахарь». Проводите через нее свои идеи».

За Александром Ивановичем, подталкивая его, направля, науськивая, теолям възрядная группка литераторов, ученых, журналистов. Сами о себе они говорили: «Не облазненные большевизмом». Они наказывали Александру Ивановичу: «Никаких компромиссов. Или — или». И Александр Иванович не слишком-то умно и притом заносчиво ответил комиссарами: «Извините. Но если красцый, то какой же это дахары? А если пахарь, то зачем ему красцый цвет?»

На том дело спасения родины и кончилось. Александр Иванович вернулся в Петербург и в свою любимую Гатчину. Пережив нелегкий гол, первый гол революции, и вторую советскую зиму, он решил на этом втором голу все силы вложить в огород, вырастить вловоль картофеля и овошей, чтобы семья больше не испытывала голола. Тихо бродил он по городу, таская за собой салазки, и детским совочком подбирал на дорогах котяхи, оброненные лошадьми, жег в кухонной плите кости, толок их в ступке, измельчая в тонкий порошок. А то взбирался на гатчинские колокольни за голубиным пометом, сущил его, тоже толок, смешивая затем с раздобытым в городе заводским суперфосфатом и высушенной бычьей кровью с бойни. Долго не мог найти Александр Иванович семян — ни огородных, ни цветочных. В советских организациях ему отказывали. Он не понимал почему. Он не хотел знать того, что питерцы в ту весну тоже разводили огороды, но не индивилуальные, когда каждый печется только о себе, а большие, коллективные, для великого общего дела, и поэтому ему, огороднику-индивидуалисту, семян не оставалось. Он втрипорога покупал их у старых гатчинских и красносельских огородников.

Вывало, спращивали Александра Ивановича, почему по он не увхая куда-инбурь на гог или за границу, не из-за надостатка же денет. Толком ответить на подобиме вопросы он не мог. А что отвечать? Ну не хотел уезклать, не хотел бросать свой дом, который так любил, в котором ему всегда, уж. скоро девять лет, было удобно, привычно, уютно. С его мятким, недеятельным, созерцательным характером инкому же он не мешал и не хотел мешать, у него было только одно желание — быть с самим собой и со своимия близатими.

Писателя не очень интересовало то, что происходило вокруг, он не искал ничего в будущем, он любил присталь-

по всматриваться в минумшее. Для него любезной была старина во весх ее материальных свидетельствах. Старый фарфор, старая мебель, старые, редкие кинги — разве это не сладостные источники тихой человеческой радости? Остороживым, закобленими пальдами оп мот, как печто живое, гладить чашечку, сработанную в екатерипинские ремена, некако перелисавть жельтье листы инкунабул, переплетенных в телячью или свиную кожу. Говорил оп тихо, ровно, на манер древних легописцев новествуя о чемляющим применений примене

Александра Ивановича физически поташнивало, когда

при нем рассказывали скабрезные анекдоты.

Новая власть не троиула его и не трогает. Она пичето от него не требовала и не требует. Если кто и пытался втащить автора «Поедпика» и «Гранатового браслета» в мутный, суматопливый водоворот, из которого оп поспешил возреми выбраться, то это были они, сотоварищи, люди той ямарки, что-го затеващите против советчиков.

Копечно, в текущей вокруг жизни было много, много более чем оторчительного. Серые толим солдат, мужиков, мастеровых, вершивших и по всей России и в его Гатчине свою крикливую власть, удручали Александра Ивановича, оскорбляли в нем все добрые, светлые чувства. Кто они, эти влезавшине в дом чудпица в валенках, чулуках, за меру каргоники, за совок овса или — о праздлик! — зерен ржи уволакинающе в лесные берлоги хуторов то зеркало, то стариниме синские часы с длинным успоканвающим боем, то обжитый, обмятый боками ильемый дивания или меховой воротник из седого бобра? Неужели это и есть повые хозяева земли русской и отныше во всим веков ходить под нимы всем, кто создавала се культуру, ее духовные сокровища, ее взлетевшую над миром славу? Странию, очемь старанию.

На тот последний случай, если вдруг они сорвутси с цепи вконец и примутся крупить все недоломанное, Александр Иванович держал под рукою в доме старый армейский нагая с натронами, и еще был у него давно приобретенный в оружейной лавке на Литейном небольшой карманный револьверчик системы Мервиита, у которого для скорости перезарядки откидывался барабан. «Мервиить был совсем на крайций случай, на последний из последних, и хранился он в узкой щели меж стеной и медной ванной, куда могла проникнуть лишь рука десятилетней почки Евсевии.

Имся ли хоть какие радости Александр Иванович в своей тревожной, скрытной жизни? Имся, конечно. Дом, семья, вот эти огород и сад, где с первыми апрельскими ручьями он начая копопинться от рассвета до темноты. Иной раз добродей-сосед, грешивний, всем известно, спекулящей, спроворивал ему из Питера, что называется, в загашниме бутыль-другую спирту. Выпив, Александр Иванович соловел и, уплыван в прошлое, вспомпнал о Крыме, Ялте, о петроградских и московских ресторанах, о ресторане господния Соколова, о «своемя там местечке возлеокна, выходившего разом — было оно угловое — и на улицу Гоголя и на Гороховую.

Поголля и на гороховую.
Писал ли Александр Иванович в нелегкие для него крутые времена? Нет, не писал. Во всяком случае, ничего загачительного. Так, менкие заметочки в запискую книжку. Не писалось. Не было света впереди, один мрак. А без такого света рука не находит ни пера, ни бумаги, ни чернил. Его спрашивали, почему он не последует примеру Максима Горького, который так знертчию участнует в общественных дывжениях, пли не будет таким, как Шаллин, который хоть и не жалует бодышенков, по т публики-то не отворачивается, поет для нее. Александр Ивалично темповит янши отмахивался: «Они — это они, а я → это я ».

 — Александр Иванович! — услышал он оклик из-за забора. — Можно вас, пожалуйста?

И Благовидов и Осокин, понимая, к кому идут, еще дорогой понезаметней упрятали оружие под одежду и постарались принять самый мирный вид.

Из растворенной калитки на них смотрели настороженные, по мягкие глаза хозяина дома; прицуренные, они как бы спрашивали: «Ну, чего вам, люди? Шли бы дальше с миром, не тревожили бы человека».

— Товариц Куприн...— начал было Осокин. Хозяни зябко повел плечами при этом обращении. Осокин не смутился. — Товариц Куприи, — повторыл упрямо, — разрешите зайти к вам. Там скамеечка возле дома, может, позволите присесть на самном минутку.

 Пожалуйте, прошу! — Куприн пропустил неведомых гостей мимо себя. — Присаживайтесь. Вот так вот, так. Присели оба. А он стоял, молчал, разглядывал. Свернули козьи ножки, закурили. Предложили хозяину кисеты. Отказался.

 Видите ли, — заговорил Осокин напрямик, — особого-то дела у нас к вам и нет, товарищ Куприп. Оба мы читали ваши книжки и вот...

 Было нам по дороге, — закончил за него Благовидов, — решили выразить наши читательские чувства. Прекрасно вы описали жизнь русского офицерства в «Поепинке».

 Благодарю вас, тронут. — Куприн присел на плетеный садовый стульчик напротив скамейки. — Если холодно, зайдемте в дом? — предложил он уже более радушно.

 Нет, спасибо, — ответил Благовидов. — Чудесная погода. Давно таких денечков не было. Зима тянулась слишком долго.

 А домик у вас порядочный, — выражал свое удовольствие Осокин, осматриваясь.

 Да, во время войны мы с женой даже лазарет для раненых устроили. Места хватило на песять коек.

Куприя погладил руками испачканные на колених землей и удобрениями свои «огородные» штаны, еще больше прицуряляйсь его глаза; им, вядимо, начинало завладевать чувство рассказчика, данно не встречавшего свежих, нетронутых слушателей. Тем более что Соскин очень ловко изобразил удивление, изумление, почти восторг по поводу лазарета.

— Да, да, — утвердительно повтории хозяни. — Они, конечно, мевялись, напи пациенты. Но если призадуматься покрепче, можно всех вспомнить, кто прошел тогда через наш дом. Упринегольны русские люди. Ни жалоб, ни шатья. Сколько оптимизма, сколько радости от живни!

Герои, герои. Где-то они сегодня?

Осокин вздохнул, его нестерпимо тянуло продекламировать что-вибудь вроде того, как «бойцы вспоминают минувшие дни». Но он выстоял. Благовидов приблизительно угадал ход мыслей Осокина и слегка улыбнулся. Куприи

заметил эту улыбку.

— Именню гером, молодой человек. Вам, может быть, кажется, что гером только сейчае объявлыниеь. Вы — в кожантых одеждах. Имеете, следовательно, отпошение к власти, к новым порядкам. По-вашему, все старое — это парский режим, династия Романовых и так далее. А русский надог. — его, может быть, по-вашему, и не было? Только

сейчас он такой объявился? Нет. нет. прошу послушать. Однажды вот здесь, рядом, на Варшавском пути, в ту пору кто-то, не знаю, может быть, и немецкие шпионы, как ходил слух, или их агенты, нанятые среди русских, положгли поезд, у которого в вагонах были снаряды для артиллерии. Вспыхивая один за другим, в строгой, как мы узнали потом, последовательности, загорелось и взорвалось тринадцать вагонов. Но это, я повторяю, мы все узнали потом, позже. А что ощущалось во время взрывов? В воздухе с трех часов ночи до семи утра стоял почти неумолкавший грохот. Летели вверх и в стороны, падая на наши крыши, в наши дворы, куски шраннельных стаканов, железная их начинка — этакий увесистый горошек смерти. Мы все оделись, выскочили вот сюда, во пвор. Было не до сна. На глазах наших один стакан фунтов на восемь, на десять ударил в этот тамбур над сенями и пробил его насквозь, другой сынб трубу с прачечной, третий с замечательной ловкостью снес верхушку той вои старой березы. Шрапнельная дробь непрерывно, как адский град, гремела по крыше. Потом мы, знаете, насобирали полное лукошко свинцовых шариков величиною с вишню.

Он вошел в сени, погремел там, принес одну шрапнельную пулю.

Полюбуйтесь!

Осокин подкинул шарик на ладони.

Да, увесистая вещь. «Катятся ядра, свищут пули».
 Куприн посмотрел на него, ожидая, что скажет тот

еще. Но Осокин вовремя умолк.

 Так я о чем? Я не для живописания ужасов войны говорю все это. Я о русском человеке хочу. Раненые наши. простые солдатики, даже те, кто еще весь в бинтах был и примочках, подхватились с коек и было бежать прямо туда, на железнодорожную линию, «Поезд-то, мол, надо расценить! Отогнать горящие вагоны от тех, до которых огонь еще не добрадся». Лишь силой удалось их удержать в поме, в самом буквальном смысле слова силой. Встали в пверях и не пустили. Жена тут пействовала, я, все. И как же верно работала их мысль: распецить! Он. этот поезд. и был потом именно расцеплен. Совершил этот полвиг тринадиатилетний мальчик, сын вдешнего стрелочника. Ребенок еще, а спас певять пвойных платформ со снарядами для тяжелых орудий. Вот так! Где они теперь, те наши больные? Дисненко, Тузов, Курицын, Николаенко, Буров, Балан?..

 По-всякому могло быть, товарищ Купрпи, — сказал Осокин. — Один, может, генерала Краснова от Питера глали и сейчас тоже в Красной Армии. Другие за Плюссой силят, ножи точат,

Гле. гле? — переспросил Куприн.

 За Плюссой, Белогвардейны, Сволочь, Купрпи покосился на него.

 Мы здесь живем, ничего пе знаем, где что деется на свете.

A газеты?..

- Газеты... Да... Конечно... уклончиво ответпл Куприн.
- Врут газеты, да? Красные газетенки, да? Вот прихлопнутые нами всякие «Новые ведомости», «Вечерние часы», «Вечерние огни», «Новые лучи» — вот они были да, несли свободное, передовое слово? Да они же свои сведения из калетской, эсеровской, буржуйской помойки черпали, товариш Куприн. Вы такой писатель и такую дряпь опобряете!

 Молодой человек, я ни одной из этих газет не называл. Это вы их назвали.

- Извините, сказал Осокин. Разволновался. Прихолилось прихлопывать некоторые из них. Сколько тогла оскорблений наслушался! Вспомиил сейчас и не выпержал. Их. этой мути, после Октябрьского переворота песятки было. Все они врали против Советской власти. Я закрывал газету «Питер», я закрывал газетку господ Церетели, Чернова и Дана, которая называлась «Революционный набат». а была на леле-то сплошной контрреволюционной вонью. Журнальчики разные. «Минута», «Раввин»...
- Вы все только закрывали. Куприн с иронией пришурился. — А открывать что-нибудь вам не приходплось, молодой человек? Такая радость, радость открытия, вам невепома?
- Велома, товариш писатель, Кое-что я и открывал. Контрреволюционный обицерский заговор открывал. Участвовал в этом открытии. Точнее, в раскрытии. - Осокии встал со скамейки. Благовидов подергал его за кожанку, тот отмахнулся. — Вот что, — сказал Осокин твердо. — У меня к вам такое дело, гражданин Куприн. Один тип. апрес его известен, конечно, спирт вам таскает под полой из Петрограда. Вы, наверпо, знаете, чем это пахнет. Читали, грамотный человек. Так вот, скажите ему, вашему типу, пусть бросит свое нело. Его же и пленнуть, скажите,

могут. За ваше удовольствие, за рюмку водки человек про-

Благовидов попрощался с хозянном дома, почти силой вытащил Осокина на удицу.

 Костя, Костя, — успоканвал его. — Уймись же, тебе говорю. Знаменитый писатель. Они все маленько чудаки.

 Пошел он к черту! — слышал с улицы гневное Александр Иванович, возвращаясь к своему лукошку с

удобрениями.

«Ах. Николаенко, Тузов, Диспенко, Балан, неужели сегодия вы пот с такими мдете и сами стали такие?» Скупой горстью русский писатель, книги которого были почти в каждой библиотеке России, во многих-многих русских домах, горстью той самой руки, которая написала эти знаменитые книги, разбрасывал дальше по участку меж яблонями под будущий посев моркови со свеклой голубиный помет, высушенный, перемолотый, смешанный с конским павозом. О и уходил в эту работу, она его усложанвала.

Благовидов с Осокиным дошли до проспекта Павла I, сели на лавочку возле длинного здания бывшего сирот-

ского института.
— Не годишься ты в пропагандисты, Костя, — сказал

Благовидов. — Совершенно не годинься!
 А и не пропагандист. Это ты занимайся словес-

 — А и не пропагандает, ото ты запиманся словесностью. Я дело должен делать, я его и делаю и буду дедать.

 Ты знаеть, как с такими людьми надо аккуратно. осмотрительно себя вести. Ему же, при его достатке, при таком поме, сале, огороде. Советская власть пока не нужна. — рассуждал вслух Благовилов. — Она остро нужна рабочим и крестьянам, и то крестьянам белным, а не богатым. Они ее поэтому и завоевали. А такие. — Благовидов кивнул в сторону, откула они пришли на проспект. — тоже поймут Советскую власть, но не сразу, не сейчас, когданибудь потом. Когда, скажем, кончится разруха, когда настанет светлая жизнь для всех. Тогда и эти поймут, что и к ним пришла новая жизнь, по-настоящему свободная. Но это еще, говорю тебе, не сейчас. Пока они оглядываются на то, что потеряли, горько плачут о нем. Им еще не видно то, что приобретено ими, они этого не ощущают. Потому что материально они его ощутить еще не могут, его пока просто и нет для них в материальном виде. Они это могли бы понять сознанием. А сознание у них еще старое, мерки все старые. Вот и надо с ними очень аккуратно, очень. Потихоньку подводить их к Советской власти, не торопясь, ознакамдивать с ней. А ты принялся: «Это за-

крыл, то прихлопиул!» Костя, Костя!

— С питересом слушаю. Ума набираюсь. «Науки юношей питают». Чудсено. Ян Карлович меня сверлил я строгал полный час, учал пониманию особенностей гражданских войн. И ты вот любезно преподал урок нежного обращения с бывшими! — Осокин свиренея, сплевывая направо и налево. будто съез неимоверную мерзость.

— Чудак, честное слово, чудак! — Благовидов рассмедлел. — Этот писатель не банший, он всегда будет писателем. Это же не граф, не князь и не генерал. С тех сдери эполеты и прочие регалии, и кто ои? Никто. Такой действительно только бывший. Я не призаваю тебя воспитывать Будак-Балаховича или Юденича. Тех надо просто давить. А этого... Этого мы должиы заставить поверить в нас с тобой, в рабочих и крестьня, в народ. Слышал, как он о солдатах раненых говорил? Хорошо же говорил, верно? По дамиляя меск до одного помиит.

Ну ладно. — Осокин встал. — Зря паровоз отпусти-

ли. Уехал бы к чертям в Питер.

— Не спеши, не ярись. Завтра вместе уедем. На поезде. Пойдем-ка сейчас в казармы! Потолкуем с людьми. Ты и успокопшься.

## 12

Жпзпь Ирины становилась все труднее, сложнее и запутанней.

В тот жуткий вечер, побыв в компании пьяных офицеров, переодевшихся кто мастеромерать, правительно в вернулась домой смятенная, больная, плачушая: от правительно в ком, она уж не поминил, а может быть, даже и коньяном, заплезаниюм ломе на Фонаноми.

Ирина не знала, что сказать Илье, как объяснить свое менривычное ему состояние. Правду сказать было немыслимо, она видела перед собой почтительно настороженные глаза своего провожатото и его слова: «В этой рукь мочесть, моя жизань, тайны и судьбы многих и многих». Нет, что бы пи случилось, хоть на дыбу, хоть на костер, Ирына не может стать доносчищей, не может. Но что же, что на не может стать доносчищей, не может. Но что же, что

сказать, как объяснить Илье? Она рыдала, поливая сле-

плечам, по ватылку в темно-каштановых завитках. Обычно, когла в их жизни случались неприятности, от этой его чуткой, заботливой руки ей становилось лучше, спокойней, светлее на душе. А тут от его доброты, от его ласки было еще хуже, делалось просто невыносимо, непереносимо и настолько скверно, что она бы уже не плакада, а выла, выла, как волчица, лесным длинным воем. Но в коридоре, там, за дверьми, неслышной тенью скользпла девка Санька, все слушала, во все готова была влезть, и только невозможность, недопустимость душевного обнажения перед чужим, любопытствующим человеком удерживада Ирину от этого крика.

Как все на свете, неостановимый ее плач имел и вторую свою — добрую — сторону. Пока Ирина металась среди полушек, в голову ей пришло котя и уязвимос, но повольно правдоподобное объяснение. Илья простолушный, он поверит, он должен поверить, он не может не поверить, Она сказала, что у нее впруг закружилась голова, «Ты анаешь, я была v одной дамы. Она обещала мпе шерсти. чтобы связать тебе фуфайку. И вот шла обратно, так далеко...» Словом, она упала. Какие-то добрые, очень побрые люди подобрали ее, привели к себе в дом и, чтобы вернуть силы, заставили выпить рюмку самогону. «Такая пакость, такая пакость, меня тошнит, мне очень плохо. Но пичего же другого у них не было, Илюшенька».

Она говорила, оснащала свою выдумку все новыми подробностями. И Илья, как думалось Ирине, ей верил. Он прикладывал холодные компрессы к ее горячей голове, кадал в рюмку найденные в шкафах мятные капли, попл чаем из сущеной черники, хранимой в доме с незапамятных времен на тот случай, если у кого-либо расстроится желулок. Ирина постепенно успокаивалась от сознания. что ей упалось выйти из сложного положения, что теперь все уже вновь хорошо. И Илья вот улыбается предобрейшей улыбкой.

Ни слову своей хозяйки не поверила лишь прозордивая, глазастая Санька. Ей случалось видывать таких вот раскисших от нескольких рюмок, растрецанных рыдающих ламочек в доме Завадского, где то запирались в кабинето хозяння и тихо сговаривались солидные господа в тугих белых воротничках и с аккуратно полстриженными боролками, то по-кабацки гуляли переодетые офицеры, которые хвастались друг перед другом револьверами в корпдорах и приставали не только к ней, Саньке, но даже и к толстой, огромпой, как башня городской думы, кухарке, когда та еще не покинула место.

Как только этот предобрый барии, Илья Андреевня, что не рюмку она выпила, а ведро. И тде же ее за несколько минут, пока, мол, приводили в чувство, успели так прокрупть, что от ее платав и волос несет махоркой, как на деревенской сходке? Может, потому Илья Андреевич ничего не чует, что сам доже курящий? Сапыка не старалась выказывать, подчеркивать свое недоверие хозяйке, по прина сама это видела. И трудно было не увидеть быстрые взучающие взгляды паршивой девчонки, дряни неблагодарной, вытащенной почти из омута, и в душе Ирины стремительно росло от этого чувство неприявли к своей помощище, еще угром такой милой, такой необходимой и полюбившейся, почти попочуе.

Прошен день, прошел другой, все улеглось в доме, встало на свои привычие места. За эти дли у них вновь успел побъявть брат Илы Андреевича, Пваел Андреевич. Он, как и обсщел, увел Санкку в театр. Назавтра девчонка аявила, что уходит от них. Но не так заявила, как делают обычно прислути, недовольные хозяевами и решившие уйти, — не с воплями и криками, с разоблачениями па дестнице. Нет. Была она грустная, притихшая, даже, капестнице. Нет. Была она грустная, притихшая, даже, ка-

жется, заплаканная,

Извините, барыня, дорогая. Не могу у вас. Не потому что с чем несогласная. Все хорошо, а надо уйти. Родные в деревию требуют. Нелады у них.

Ирина не стала расспрацинать, какие родные, в какую деревню, какие там нелады. Если Санька поняла ее ложь в тот вечер, то и Ирина поняла, что Санька лажет. А зачем, потсму? Может быть, Павел собрался определять ее на какое-инбуль руководительское место? Может быть, после вчеращиего хождения в театр, впервые в жизни этой девки, она теперь будет управлять театрами?

Прина в мыслях невесело улыбнулась: «Теперь все возможно».

— Что ж, Саня, — сказала она. — Жаль, милая, очень жаль. Я к тебе привыкла.

Санька утерла ладонью влажно заблестевшие глаза и упила с узлом своих вещичек.

Вновь Ирина одна. Вновь бесчисленные домашние, бытовые трудности. Но уже ни они сами, ни борьба с ними ее в такой мере, как было прежде, не занимают. Слекулянт с консервами и сигарами пропал; должно быть, его арестовали: газеты все время сообщают об арестах и расстрелах спекулянтов. Не стало в доме не только водки, но и простого самогона, за который большевики тоже карают расстрелами. Любитель рюмочки. Илья раздражается, злится. Ирина и рада бы помочь ему, но как, не знает. Даже если бы спекулянт Бабашкин вновь появился, что сможет она предложить ему за его порогие товары? Он брал прагоценностями, золотом и камиями, ничего из этого у нее уже не осталось.

Чтобы уйти от невзгод, забыться, как бы исчезнуть из жизни, Ирина, стоит Илье, чуть свет в окпах, уйти из дому на службу, снова заваливалась в еще не остывшую постель и спала до полудня, а то, бывало, до самого вечера, до возвращения Ильи. Когда же Илья выражал недоумение по этому поводу, она отвечала: «И холодно и голодно, милый. И такая, знаешь, тоска», Валяться и спать можно было сколько угодно, потому что днем ее никто не беспокоил, никто не звонил в дверь.

И вдруг однажды позвонили. Отворять или не отворять, раздумывала Ирина, насторожившаяся под одеялом. Тот, кто был за лверью, знал, что в нынешние времена к пверям на звонок не спешат, и был постаточно терпелив. Пветри минуты спустя звонок повторился. Накинув халат. Ирина подощла к своим замкам и задвижкам, осторожно спросила кто.

- Ирина Владимировна, не пугайтесь, это мы, ваши знакомые. Поэт Лужанин и некто Кубанцев. Кубанцев, повторил голос, как бы стараясь донести до сознания Ирины нечто очень важное.

Боже! — заметалась Ирина, не зная, что и делать. —

Я не олета... В таком виле... - Мы обождем, мы не спешим. Когда будет возмож-

но, отомкнете. А пока - мы здесь.

Ирина хватала из шкафа кофты, юбки, ломала гребенки, пытаясь создать более или менее приемлемую прическу, всматривалась в свое отражение в зеркале и чуть не плакала: курица, совсем курица — и нос острый, куриный, и губы пропали. Кто это? Я? Не может быть. Она разревелась. Она готовилась к тому, чтобы впустить тех людей, которые ждут на лестнице, и вместе с тем ей до плача, по стона не хотелось ни их видеть, ни тем более чтобы они видели ее такую. Кубанцев? Он же неприятцый. прилипчивый. Горчилич сказал о нем. что подобных в порядочное общество не принимают, он из скрывающихся от большевиков бывших жандармских чинов.

И только, может быть, ее всегдашнее, с гимназических лет преклонение перед людьми искусства властно толкало Ирину к двери: там же Лужанин, Вадим Лужанин, известный. обожаемый поэт Петербуога!

Она распахнула дверь, затянутая, подтянутая, стройная, молодая, излучая привет своими красивыми гла-

 Извините, — сказал Кубанцев, положив на столик у дверей громоздкий пакет и склоняясь к ее руке.

Лужанин ограничился молчаливым рукопожатием, после чего занялся долгим рассматриванием ее с ног до головы.

В гостиной, сидя в том кресле, в которое обычно, при-

ходя, усаживается Павел Благовидов, он сказал:

— Может быть, что-то было тогда лишнее. Я сожалею.

 Пустяки! Какие пустяки! — воскликиула Ирина. — Ничего даже не помню. Помию зато другое. Одиннадцатый год. Ресторан «Вена». Моя свадьба.. Вы зашля такой ющай, весь в порыве. Какие правдивые читали стихи на моей свадьба.

— Что вы говорите? — Лужании закинул ногу на ногу в кресле, показывая цветные, узорчатые носки. — Неужели так было? Свадьба? Вы? Все-все упло, все забыто. Сколько лет, сколько лет!. — Он прикрыл глаза рукой, лицо у него задергалось как бы от внутренней муки, от воспоминаний, от пережитого за длиные годы.

И в самом деле, пережил он, видимо, немало. Перед Приной бало его оплывине, жентое лицо в старческих морщинах. Шея, как и прежде, походила на выплатью, топкую, в пунырышках шейку. Но лицо... Это был лик испытавщего все, истрешанного, утасающего человека.

Я не могу вас ничем угостить... — начала было извиняться Ирина. — Мне, право, очень неудобно. Но...

— Не беспокойтесь, Ирина Владимировна, не беспокойтесы — Кубанцев вскочил и щеликул наблужами сапог так, будго на них были его привычные рогмистреми шпоры и он рассчитывая высеть ими чарующий емалиновый» звон. Из прихожей он принес свой пакет, и там в плотных обергочных бумагах, в жестких, хрустящих пертаментах оказались шпроты, колбасы, сливочное масло, хаеб, булки. Даже несколько бутылок, в числе которых бутылка проврачной, чистой водки.

 Боже, боже! – восклиналь Ирина при каждом новом свертке, извлекаемом Кубанцевым из пакета. – Уж не волшебник ли вы, господин Кубанцев? Покажете такой чудесный фокус, а протяни к этому руку – все нечеанет. — Пока не успело нечеануть, несите тарелки. Понва

Владимировна!

Ирина накрыда в столовой. Вместе с Кубанцевым отн ста штопор. Ирину стала мучить мясль, как бы сделать так, чтобы бутылка с водкой осталась нетропутой, пусть бы шлит голько вино. Водка была нужна ей для Илы. Когда Кубанцев взялся и за эту бутылку, она прямо попосения:

Господа, доставьте мне удовольствие: не пейте в

моем доме водку. Вот же вино!
— Слово дамы — закон! — Кубанцев отнес бутылку на буфет. — Чтобы и на глаза она, зловредная, не попада-

- лась. Ирина была голодна. Ей налили в бокал, но пить она не стала, только пригубила. Зато, стараясь, чтобы не очень то бросалось в глаза, все нодрид сла. Не снеша, двуми пальчиками брала булку, кусок за куском, намазывала не толсто маслом, аккуратно, маснькой вилочкой, поддевала широты. Но колько бы она ни ела, с ужасом чувствовала, что все еще хочет и хочет есть, у нее не было и тени насыщения.
- Горчилич мне сказал, говорил Кубанцев, что вам можно вполне ловериться, не так ли?

Ирина кивнула с полным ртом.

— Вот мы с Вадимом Илларивовнем вам и доверились, глубокоуважемый Ирина Владимировна. Времена всйчас такие, что порядочных людей гравит, как волков. Обложат красными флажками...— Он даже захохотал, так удачно показалось сму насчет этих флажков.— Да, вот именно красимии флажками... На квяждом доме онг... И гонят, пока не ласкочицы на чекиетскую пудю. Как можно реже надо бывать там, где тебя уже не раз видели. Таких мест, таких квартир в Петрограде все меньше и меньше. Веря вам, мы пришли в ваш дом. Пришли, гонимые, спрме. Но не отчаващиесь;

 Лужанин отсутствующе молчал и пил бокал за бокадом.

 Вадим Илларионович, а вы тоже офицер? — спросила Ирина. — Я? — Как бы очнувшись от неких поэтических грез, он дернулся на стуле. — Я нет. Я солдат. Солдат великой борьбы за Россию, за ее освобождение. За ее поля и дубравы, за ее соловыным веспы и серебряные вимы. За церкви се, за иконы суздальского и новгородского письма. За довность, за вслачие — за все, что было и чего кет, но что должно, должно быты... — Он ударил кулаком о стол, звякнула посула, с дребежанием унал на пол нож.

Кубанцев мгновенно его поднял, удержал руку Лужа-

нина, взлетевшую было для новых ударов.

 Вадимчик, успокойся, дружок, успокойся! Чужих тут нет, одни свои. Зачем бушевать?

 Огнем и мечом! — сквозь стиснутые зубы зашинел Лужанин. — Плетьми, удавками, топорами, калеными крючьями...

- Кого? - в тревоге мягко спросила Ирина.

- Смердов, сволочь, быдло, всех, кто посмел оторвать свои собачьи морды от корыта с пойлом, от земли! Они все пскалочили, влюмали, серые, вопючие, портиночиме. Я вам, прелестной жевщине, не имею права не только сказать госпоилах, но даже ссударынях. Я должен обланвать вас лающими словами этоварище и этражданка». Лужанин, выкватив длава заскопиел мубами.
- Позвольте, я вам объясню, Ирина Владимировна. Кубанцев, глядя на него, посменвался. — Видите ли. Вадим Илларионович поначалу повел себя с большевиками весьма и весьма лояльно. У него высокая, как бы это казвать, приспособляемость к властям. Вроде ершится, петушится, а сам к ним бегает. Он даже ходил к их народному комиссару Луначарскому, предлагал свои поэтические услуги. Но, во-первых, большевики бесперемоннейшим образом запретили журнальчик, в котором сотрудничал Ваним Илларионович. Какой-то «Гуль-гуль» или «Буль-буль». А во-вторых, сказав «пожалуйста», мы очень вам рады, товарищ Лужанин», стали посылать его со своими большевистскими концертными, видите ли, бригадами к мужикам в перевию, к мастеровым на фабрики, к своим красным солдатушкам — бравым ребятушкам. И что же из этого получилось?..
- Перестаньте, Кубандев! оборвал Лужанин. Хватит паясничать.
- А что переставать, Вадимчик, что переставать? Он, Ирина Владимировна, декламирует, старается, душу, как говорится, изливает. Соловей, кенар, да и только. А они,

как жеребцы, гогочут, эти Вавьки и Нюрки. Разве ж оти могут понямать изящное? А комиссар, когда Вадим Илларионович попытался выразить ему свою черную обиду, еще и говорит: «А вы, граждании Лукании, попробуйте не по проволоке ходить, не эквинобризмом заниматься, а почувствуйте-ка нужды народные, да вот так, для него, для народа, и постарайтесь поработать. Все может по-другому обернуться». Словом, Вадиму нашему не по дороге с товарищами. — Кубанцев ласково погладил Лужанина по топей, зукой спине.

 Налей! — сказал Лужанин. — Да нет, не в этот наперсток. — Он отодвинул уэкий бокал. — А вот сюда, в стакан!

Времи шло, гости Ирины уходить не собирались. Лужанин все больше жився, все биднее делалось его отенное лицо, белые глаза все чаще закатывались за веки так, что зрачков становилось не видно, оставались один пустые главные вблюни. Как у мраморных статуй в Легимен саду. Кубанцев все больше хихикал, подвадоривал, подвинчивал Јуканина. Ирина въгладывала на часы: вот-вот мог прийти Илы. Что же будет, если оп у себя дома застанет такую странкую компанию? Страшно даже подумать.

 Между прочим, — найдя минуту, спросил Кубанцев, — а что вам рассказывал наш общий друг Горчилич, Ирина Владимировна? Что говорил он обо мне, например,

про нашу организацию, про наши дела?

— Про вас, про организацию? — Ирина насторожилась. Она обещала Горчиличу мозчать. И она будет молчать. Никому — ни таким, ни Другим, ни третым — не скажет инчего. — Он же меня совсем не знает, — ответила она равнодушню. — Какие могут быть разговоры? О какой организации, кстати, идет речь?

— Хитренькая вы! — Кубанцев все смеялся. — Ну мы еще с вами поговорим, будет время, побеседуем. А сейчас нам пора. Вадим Илларионович, честь надо знать! Сказать спасибо Ирине Владимировне за ее гостеприимство.

Лужании встал из-за стола, оделся в передней, вышел на лестничную площадку.

Кубанцев онять поцеловал руку Ирине, на ходу осмотрел замки и задвижки на дверях, одобрил: «Надежно, надежно». — и уже с лестницы сказал:

 Труд мне предстоит великий — тащить поэта по всему Питеру. Да так тащить, чтобы он не качнулся, не обнаружил своего приятного состояния. Плохо может та-

кое дело кончиться. Ну не впервой. Желаю вам!..

Заперев за неожиданными гостями дверь, Прина кинурась приводить в порядок квартиру. Убрала со стола, вымела окурки, распажнула форгочки. Снеди, принесенной Кубанцевым, оставалось еще предостаточно. Перемения скатерть, она виовь накрыла на стол, придав закускам такой вид, что они нисколько не выглядели сстатками. В центре же стола она расположила бутылку с водкой и уже представляла себе. Как булет оза Далья.

Он пришел поздно и еле держался на ногах.

- Быя в Кроішпадте сегодія, заговорія, отправявлєк в умавланику, — На автомобиле туда езділіл. По кораблям полава, головой о железные притолоки стукался, устат діявлыски. Решили в веспе эскарру тоговить, совет виженеров собрали. Ну и меня... Меня теперь всюду таскают.
- А помнишь, мой папа говаривал: кто везет, того и погоняют. Поещь, милый, подкрепись, родной. — Она введа его под руку в столовую. — У нас сегодня колбаска есть, масло. Хлеб какой чудесный!

Илья схватился за бутылку, встряхнул ее.

Чистокровная смирновская! Бабашкин, поди, был.
 Твой кормилец и мой поилец.
 Да. конечно. Бабашкин. — не находя ничего друго-

го, ответила Ирина. — Кто же еще? — Куришь много, — сказал Илья, усаживаясь на сту-

 — Куришь много, — сказал илы ле. — Весь пом продымила.

На радостях, Илюша. Видишь, папироски.

Она хлопотвала вокруг стола, ей очень хотелось, чтобы илье быль охрошо, уотно, летко. В заботу о нем она уходила, как в блиндам, как в укрытие от того грозного, сгращного, котроое чудклось ей в повлаеми не сториянитых гостей. И «красиме флажки», и «волки» Кубанцева, и «отнем и мечом, квалеными крочьями, плетъвить Лужанна— от всего этого знобилю, делалось не по себе. Улыбаа Ильи, выпившего рюмку, рассеввала Принино беспокой-ство, стустившийся было вокруг их лоза мрак. Опа тожко улыбалась, потлиджвая на него, и вместе с тем исе думала и думала: а есян придет беда— она не представляла себе вида этой беды, — но если такая придет, что станет делати. Илья, сумеет ли он товести от них эту белу? Способен ли он на такое? Радом с име. Ильей, в мыслях ее появляся его брат Павел. Да, Павел. Если бы сказать все

Павлу, если бы тот узнал. Он навернята бы нашел средство разогнать тучи над их с Ильей домом. Почему в одной семье получаются такие разиме дегя? У Ирины было десять сестер, Вес они замужем, все поразъехались с мужкыми по Россия, в Пертограде уже нет ни одной. Но Ирина поминт, какие они были разима. Среди них есть клуши, наседки, которые только и делают, что трисутся над своими детьми. Есть любищие потулять, пображны-чать, побловаться наливочкой да водочкой. Одна даже пость в каком-то хоре, если этот хор еще не рассыпался после революция.

Раздумья Йрины оборвал звонок. Явился он, легкий на помине. Павел.

— Пируют, буржун! — сказал брат Ильи, окинув взглядом стол. — Вот как вас, спецов, Советская власть снабжает, а вы еще ворчите на нас.

— Советская власть? — Илья стрельнул на него веселик глазом. — Гнилую картошку она нам выдала в этом месяце. Это все гражданин Бабашкин нас потчует. Что-то еще перешло в его почтенные, трудовые руки из буржуй-

ских рук моей благоверной.

— Бабанікня? — Павед сказал это обычным своим спокойным тоном. Но в этом спокойствии Ирина уловида всныхнувшую на мит и тотчас погашенную потку изумления. — Так, Ирина? — Павел ве смотрел на нее. Тонкимсле в видимым слоем от намазывал масло на кусок хлеба.

 Да, — ответила Ирина, и голос у нее оборвался. Для нее уже пе было никакого сомнения в том, что Павел отку-

да-то, от кого-то знает, что она врет.

— Мне надо у тебя кое-что спросить, Ирина. Такое чисто домашнее, — со смехом сказал Павас, откладывая в сторону намазанный клеб. — Я же человек колостой, все домашние дела сам делаю. Зайдем на минутку в кабинет Плы, нока он тут покуонивает.

Ирина двигалась за Павлом так, как ходят только на

казнь: опустив голову, повесив руки,

— Видишь ли, Иринушка, — заговорил Павел, тихо прикрывая дверь кабинета, — мне очень важно знать, кто на самом деле принссы Бабашкин или, может быть, кто-то другой. Дело в том, скажу тебе приносхотя ото большая тайна и не моя, кстати, что несколько дней назад тот, кого ты называешь Бабашкиным, отправился туда, откуда од должен возвратиться только черемеси. Есла он уже сегодня вернулся, значит, он предамесии. Есла он уже сегодня вернулся, значит, он предамесии. Есла он уже сегодня вернулся, значит, он предамеси.

тель, он враг и об этом немедленно должны знать наши люди. Если...

- Нет, Павсл, это не Бабашкин. Прости мне мою ложь. У Ирины тряспись руки. Но я не хотела, чтобы Илья думал, будго бы я путаюсь со всеми подряд петро-градскими спекулителям. Про Бабашкина он власт... и с ним смылия по прави пределать по с ним смылия.
- Не надо ему врать, Ирина, пусть Илья знает все,—
  Павел непрявачно стрпос мотрел ей в глаза. За одной 
  ложью придет другая, и тебе уже будет не выпутаться из 
  етих тенет. Вместе с тобой запутается Илья. Точнее, ты 
  его запутаешь. Ов благодушествует, вичето не виду. А пусть 
  увидит, пусть пасторожится, остановит тебя, женпилиу, от 
  томах женских ошнбок. Время суровое, строгое, Ирина, 
  ошибаться в такое время нельзя. Можно потерять голову, 
  ойми. Перед законами реколюции никому ни скидок, пи 
  исключений не будет. Развижись со спекулянтами, развяжись. Так можно доиграться. Погубить и Илья и себя. 
  Те, кто должен знать о твоих шапнях со спекулянтами, 
  отока знают. Поверь мне. Но смотрят на вих сковоз пальцы 
  только во имя твоего Ильи. И моего. Ну, пойдем к 
  нему.

Павел легко подтолкнул Ирину к двери и, возвращаясь в столовую, сказал громко и весело:

— Спасибо невестушке, надоумила. А то прямо всю голову изломал. Ты тут, Илюненька, ревностью не мучител, пока мы шушукались? Жена — красавица. Я, бывало, подумывал, сознавось теперь, не похитить ли у тебя Ирипу да не сбежать ли с ней в чужедальние края. Присматривай за ней повинмательней, братишка.

Ирипа не могла выдавить из себя ин слова, не могла даже приветлию улыбічуться. Ее съедала мысль: вдруг Павел не только о Бабашкине зпает, вдруг оп знает все и про тех шатавопихся вокруг нее офицеров? До чего же странию он сказал эти слова: «Так можно допгратьси. Погубпиь и Илью и себя». Будь же они прокляты, все Кубанцевы, Виктории Федоровым, поэты, кареты, офицеры! Все, все, копец! Она поколчит с пими. Ни Илью, ин себя губить из-за них она не желает.

Так думалось Ирине, так страстно хотелось. Но жизнь оставалась жизнью, и ее извечные законы не совпадали с порывами и желаниями людей. — А ежели я такая глупая, Павел Андреевич, то вы меня учите. — Санька, одетая в старенькую бархатиую капавейку, степенно вышагиваль рядом с Павлом Благовидовым, пытаясь угадывать с ним в ногу; у нее это получалось, Санька то и дело подпрыгивала, меняя ногу на ходу. Лицо Санькино было внимательное, строгое. Только в глазах металась обычная ее черговщина.

 Не глупая ты, — ответил Павел. — Этого я тебе не говорил и не скажу. Но неграмотная, неученая, знаешь мало.

Что бабе знать надо, уж знаю!

Благовидов посмотрел на нее искоса. Она тоже смотреда на него, и зрачки в синях се лучистых глазах показались ему при апредыском ярком солнце такими, как бывают они у молодых комочек, — римком се диничной, вертикальные. Глаза подучались серьезными-пресерьезными и вместе с тим озооными.

- Мало этого, твоих бабых знаний, не хвастайся эря. Женщина не только на бабы состоит. Она человоем свия. А человеку знать очень мигот надобио. Смотри, нос ты чем утираешь? Рукавом. Рукав у тебя от этого блестит, как железеный. Приедут, например, заграничные люди, посмотрят: хозяйка новой России, Советской России, а со своими собственными соплями совладать не может.
- Уж насмотрелась я на заграничных этих людей, Павед Андреевич. Третьеводни было их таких извое. Ни слова русского, по одному заграничному говорыли и вняно пили заграничного названия, ни единой буковки не разобрада. А блевать когда стал тот, который помложе, совсем как наши мужики. Уперел лбом в стенку в колдоре— и ну хлыщет на пол. Другой пошел за инм, подскользнулся дв как матюкиет его, тоже совсем по-русскому.
- Может быть, они и были русскими. Только притворялись иностранцами, а?

— Кто ж их знает. Может, и так.

Вот видишь: «Кто их знает». А надо, Саня, знать.
 Языки иностранные всем нам придется изучать. И тебе придется.

 Я и говорю: учите, Павел Андреевич. Чего не знаю, так и скажите прямо: Санька, ты дура. Опи шли по грязиому Петергофскому шоссе, мневав Триумфальную арку на той площади, которую обычно все называют Нарвскими воротами. Кособокие, изъеденные гнилью лачуги серой вереницей унило тянулись по обе стороны разбитого колесами весеннего товатка.

В одной из таких халупок много лег обитал дада Пала на Илы Баловидовых, родной браг их покойной матери Степан Егорович Жигалии. Кроме него самого да жены его, Феклы Дмитривены, да двух дочерей жига-линских — Маньки и Кланьи, двомордикы сетер Илье и Павлу, других благовидовских родственников на свете уже не было. Павел, когда осточертевлата ему бебыльская его жизнь, отправлялся то к Илье с Ириной — побыть в человеческом доме, отойти душой от завидилой вечной казармы, то вот сюда, на дальний край Петербурга, за Нарьскую застаму, к дляс Степану Егоровичу.

Санька тоже вышагивает с ним, с Павлом, в далекий поход к его родственникам.

В общем-то, не кто иной, именно Павел виноват, что пришлось ей возвратиться к прежнему хозяину. Не прямо виноват, косвенно, но все-таки виноват. Сказал о Саньке своему другу Косте Осокину. Ничего особенного не сказал. Просто так, что есть, мол. такая, служила у профессора Завадского, не выдержала обстановки, когда поют, гуляют, пристают, о чем-то шушукаются, сбежала в дом к его, Павлову, брату Илье. «Немедленно должна вернуться к Завадскому, немедленно! — взволновался Осокин. — Свой человек нам нужен там знаешь как? Может она быть своим человеком?» — «Полагаю, что да, она хорошая», — насколько можно равнодушнее постарался ответить Павел. Но у Осокина по всему его скуластому лицу расплылась понимающая улыбка, «Очаровательны» глазки, очаровали вы меня», - пропел он, радостно рассматривая Павла. - Снимаем, значит, монашеский клобук, и да здравствует жизнь!»

Павел насупился, ему вовее не хотелось разговора о Саньке и о себе в таком топе, и вообще он не желал инкакого вмешательства в его личную жизнь. «Не может она вервуться к Завадскому, — ответил твердо. — Не может. Понимешь? Она сбеждал, не сказавшись, и с того времени уже прошло больше двух недель». Сосмин порасжамивал по комиате — дело было у Благовидова в Смольном, — постоля возле окна, подражая своему начальнику Пук Карловичу, «Может, — сказал, — может Пусть объяснит своему профессору так. К ней приставали всякие там фраеры, она не выдержала, подалась в свою новгоролскую деревню. А там хотя и менее голодно и холодпо, чем в Питере, зато жизнь темная, одна скукота вокруг, привыкла к столичному коловращению, да еще и замуж за какого-то моховика родители выдавать вздумали, вот и вернулась обратно. Поплакать надо, похлюпать носом. Профессор этот у нас на заметке. Он и сам не дурак, и вокруг него крутятся не глупее нас субчики. Они тоже мозгами пошевелят. Будут подозревать. Но мы их перехитрим тем, что без полной уверенности трогать не станем. Пусть себе собираются, пусть что хотят, то и делают. Ни обысков, ни облав».

Павлу не хотелось, чтобы Санька шла в тот чертов вертеп, из которого она не без усилий вырвалась. Да и сама она захочет ли, еще спросить ее надо. Он был немало упивлен, когла, взяв Саньку в театр на оперу «Риголетто» — уж на что билет достался — и рассказав ей о планах Осокина, в ответ услышал: «Ежели за делом, Павел Андреевич, то согласная. Говорю ж вам, я бедо-

вая. Только бомбу мне, леворверт бы надо».

Без бомбы и без «леворверта» вернулась Санька к Завадскому после долгой беседы с Осокиным и Яном Карловичем. Она поняла, почувствовала всю серьезность ее новой жизни. Завадский выслушал все, что она плела про деревню, про родителей, поросшего мохом жениха, и строго сказал: «Не будешь в другой раз дурой, не будешь от добра бегать».

Зайдя на кухню. Санька ужаспулась. Измазанные, затыканные окурками, громоздились тут стопами и стопками все барыни Зои Иннокентьевны сервизы. И на двапцать четыре персоны который, и на пвенадцать, и синий с золотом, и бледно-голубой в рисуночек, чайные и кофейные. Маради их один за другим и стаскивали сюда. оставляли немытыми. Может, с тысячу всяких столовых предметов собрадось на огромной плите, в моечных раковинах, на лвух столах пля разделки, на табуретках, прямо на полу, тоже грязном, завоженном, заляпанном.

Для Саньки началась прежняя ее нелегкая, тревожная жизнь. Опять приставания, грязные шуточки. Но теперь она перепосила все это спокойно, понимая и сознавая, что делает важное для народа, для революции дело. Все слушала, все замечала: кто, когда, зачем приходил, о чем разговаривали, кто звонил по телефону. Время от временн Завадский отправлял ее на дому; давал билет в кино пып просто гоморил: «Иди погумяй, раньше восьми не возвращайся». В таком случае не только она ломала голову, что бы это могло озвачать. Осокви сказал ей однажды: «Значит, какая-то особе вавжая негреча была у Завадского. В другой такой раз ты постарайся остаться дома. Заболей, что ли, и непременно посмотри, послушай, что же там будет. Это очень надо». Прибегала Санька посоветоваться и и Павлу Балговидову. «Вот говорили они, Павел Андреевич, про такое. А что опо означаст, не скумскаю. Рассудите, Павел Андреевичь.

Сегодия Завадский тоже отправил ее вз дому. И очень хорошо, что отправил. Можно погумять с Павлом Андреевичем. А вчера что творилось! Дом домился от вслкого народу, пумели о том, что адмирал Колчак лихо продвигается вперед, что ему надо помочь под Петроградом. Возможен десант. Англичане дадут танки. «Я— во как!— запомилиза сдеанте, чтанки». А что пот такое, не зильо, Павел Андреевич. И еще не зпаю — «дефилен» между озерами, удар ее бланга», «форты».

Тут-то Павел и начал с ней свой разговор о том, что

знаний ей, образования не хватает, учиться надо. Шли они так далеко, к Степану Егоровичу, потому что места встреч нало было выбирать поконспиративнее. понадежней. В центре города никак нельзя встречаться: непременно на кого-нибудь из посетителей квартиры Завадского наскочишь, увидит с ним Саньку - возьмет на заметку. И к Илье с Ириной тоже Саньке ходить нельзя. И там может быть слежка. После вранья о Бабашкине-Хамелайнене Павел не очень доверял Ирине. А бывать друг с другом и Павлу и Саньке хотелось. На Павла от нее нисходило так необходимое ему в его одинокой жизни женское доброе тепло. Санька же смотрела на него с обожанием. И когда выходил случай, что или по своей охоте, или по приказанию Завадского Санька оказывалась свободной, она бежала R один мз на Почтамтской, который ей указал Осокин. и оттуда, из секретной квартиры, где жили красноармейцы. звонила Павлу по телефону. Если застанет его, в бывало это не всегла, то он назначал ей место встречи кажлый раз новое. А уж с того места они отправлялись, например, к Степану Егоровичу, к Фекле Дмитриевне, в Маньке с Кланькой. Силели там, чай из полжаренной на сковороде морковки попивали. Степан Егорович про заводские дела рассказывал. Он паровозы ремонтировал на Путиловском.

На этот раз пошел разговор про то же, про заводское.

 — Жмем, Павлушенька, жмем. Все отправляем да опправляем продукцию на фронты против Антанты. И народу на мастерских поуходило много. Старье вроде меня остается да зеленый молодилы, ребятия. А которые в зреалых-то летах — все в Краспую Армию да в Краспую Армию...

Стучали каблуки в сенях, скрппела обитав войлоком дверь, в халупку Жигалиных заходили и заходили многочисленные соседи. Все они знали, кто такой ссть племянник Степана Егоровича, задавали Павлу вопросы о международиом положении, о внутренних делах,

спорили о делах своих, заводских.

 Вот, товарищ Благовидов, такая штука, — начал один на гостей. - Товарищеский суд, скажем. Мы же государство рабочих и крестьян. «Кто был ничем, тот станет всем». Верно. И вот, к примеру, граф там или князь, барон какой-нибудь, неможется ему если - просиулся поутру, никуда идти не хочет. И не идет. А я? Метель была раз в нонешнюю зиму такая, спасу нет, воет аж. Глянул в окно - от одного вида, чего там деется, ревматизм меня так и взял за все костье. Лег обратно, никуда не пошел. Так что думаешь? Судили! Объявление про меня вывесили, как про последнего сукина сына. Пайка хотели лишить. Где ж тут «кто был ничем, тот станет всем», объясни? Опять, значит, на твоем горбу сидят, на тебе едут и тебя погоняют? А ведь я революцию завоевывал, Краснова с Керенским возле станции Александровской бил, новую жизнь добывал. Тьфу!

 Не плюй на пол! — строго сказала Фекла Дмитриевна. — Мне за тобой мыть, в дугу сгинаться, спину

ломать, граф навозный.

— Вы, товарищ, путаете все, — заговорял Павел. — Варой мог валяться в постели, потому что па него пругие, мы с вами, работали. У бароля вы бы в любую пургу, пры мы с вами, работали. У бароля вы бы в любую пургу, пры помирай. Так? А вот на нас с вами, когда мы хозяевами потали, питьго работать не будет, да мы и не хотим пикого заставлять на нас работать. Мы сами можем. Плох же тот хозени, который на себя не хочет поработать, очень плох же не пработать, очень плох. Не может он, значит, сам хозяйствовать, дубинка ему, палам хозяйская пунка.

- Это все верно, спору нет, заговорили почти все разом. А только денег на заводе платят мало. С продовольствием хуже некуда, гнилую картошку едим. Детишкам ни молока, ни сахару купить нельзя.
- Эх, выі с, досадой сказал плотный парень в старом матросском бунплате. — Заныли, слушать скука. Еще, может, власть-то нашу обратно на наших рук выдернут и пойдут тогда развешивать каждого по фонарям, кожу со спин драть номполами. А вы про сахар раскудахтались! Генералов сперва отбить надо, Антанту чертову. Когда дом горит, бегут отонь заливать, а не чай пить садятся. В том, конечно, случае, если ты не полный дурак. Э, па что с вамий. Так төков., тафуі.

Алексей, Алексей! — остановила его Фекла Дмит-

риевна. — С матюками-то ты во двор выйди.

 Жених Манькин, — подмигивая, сказал про парня в бушлате Степан Егорович. — Алексей Золотов. Фамилия богатая, а у самого и копейки медной за душой нету.

Павел подал Золотову руку.

- Будем знакомы, товарищ. Хорошо, правильно рассуждаете.
- А я не только рассуждаю. Когда у нас на Путиловском некоторые гаврики вольику затеяли в прошлом месяце, забастовку, значит, под эсеровскую дудочку, я морды тем гадам бил. Было такое дело?
- Ну было, было. Мы и без твоего мордобития с теми сукиными сынами справились. Каждый понимал, откуда вошью понесло.
  - А понимал, так нечего было меж «нашими» и «вашими» путаться.
- Он у нас, Золотов-то, идейный, товарищ Благовидов. Надо день работать — день работает. Ночь надо булет ночь. Круглые сутки — тоже Алексей Золотов.
- Верно, подтвердил Степан Егорович. Последний паровоз дошибали, Алексей наш двадцать часов не уходил из цеха. А носа на пуп не вешает, кверху его держит. Он же веселый у нас. Это только сейчас осерчал вот, ликом такой сделался свиреный. А то песенкик.

Спой, Лешенька!

— А ну вас, «спой»! — Золотов даже отвернулся.
 В профиль он был курносый и отгого еще более задиристый. — Уйду в Красную Армию, и хрен с вашими паровозами и с вашим сахаром.

— Хрена-то не помивай попусту, Лешенька, — сказая старичок с реденькими сивыми волосенками надо лбом. Он нее время тяхо сядел у окна под кустистой китайской розой. — А то знаешь, как было раз? Сеет мужик в поле за лукошка зерно. Идет мимо страники. Смиренный, глаза печальные. «Что, добрый человек, сеешь?» — спращыет веживо так, хорошо, душевно. А мужичонка запозистый был, невежа и еринк, навроде тебя. «Хрены сею!» — только и буркнул в ответ страннику. «Ну бог в помощь», — тот-то говорыт и дальше отправылася. Подошла осень, вышел мужичонка в поле на жатву. Глянул — и обомлея весь. У соседей рожь до помса. А у яего все поле — одни хрены. Густо так, стеной стоят. Порода-

Гости Жигалиных захохотали, даже и те, кто уже слыхивал эту апокрифическую повесть сивого старичка.

А старичок без ухмылок, серьезно закончил:

— Странник тот — сам Инсус Христос был. Вот кто! — А у нас Иисусов нет пока, не вижу, — ответил Золотов. — Разве что ты один, дидя Федя. В церковь каждый праздник ходишь, поклоны быешь, обслюнявленные

яконы целуешь.
Поклонов я не быо, конечно, и ничего не слюнявлю. А ходить хожу, святая правда. Может, бога и нет, как в газетах пишут. Все возможно, перечить не стану, Ну, а что. сели он есть? Тогда как? Явишься на сум бо-

жий, на страшный, значит, а тебя в плетье, в крючья, да кула? В котел со смолой!

- А если, значит, в церковь ходить?..

 Тогда, значит, берут тебя под руки и ведут этак веждиво в самый рай, в куши.

Много было наговорено всикого: то начинался свирепый спор на темы политические, то вдруг повертывалось все на смешной рассказ из жизин, то принимались подтрунивать друг над другом. За такими завитиями напинись чаю, напаренного Феклой Дмитривеной из ее подгорелой морковки. Павел стал прощаться с лодьми, среди которых ему всегда было хорошо и просто. Потом всей толной проводили его немного, и вот вновь бредут они вдюем с этой забанной Санькой по длинным каменным петроградским проспектам и улицам.

Возле Калинкина моста, на Фонтание, как раз напротив пожарной части, длинным штабелем громоздились только что выкинутые из баржи на набережную сырые осиновые дрова. Средь этих тяжелых зеленых стволов виднелась и шелушистая кора еловых поленьев; те были суше.

— Посидим, Саня, — предложил Благовидов, отщелкнув крышку карманных часов. — Время у нас еще есть.
Выбрали толстое, с просохшей корой еловое полено

Выбрали толстое, с просохшей корой еловое полевое полевое полевое полуговаршиной длины и умествялись на нем радышком. Солице ушло за крышу большого дома на той стороне Фонтанки. Перед глазами лежал изломанный, искрошенный буксиром грязный лед. В прогаливах, в разводьях меж льдинами вода казалась совсем черной, от нее делалось страшно; бежала опа быстро, подплывая под льдины, вазукая их и шевеля.

Со стороны улиц Павла и Саньку от глаз прохожих скрывала стена из дров, за ней было спокойно.

скрывала стена из дров, за неи оыло спокоино.

Становилось по-вечернему свежо, Санька придвину-

лась к Павлу, прижала к его плечу свое, мигкое и теплое.

— До чего же вы хороший, Павел Андреевич, — сказала опа, вздохнув. — Вот сидела бы с вами так и сидела. Никуда бы не пошла.

Благовидов промолчал. Ему тоже было с ней как-то очень по-домашнему, бестревожно, но что мог он ответить? Именно это: хорошо, мол, викаких тревог. А зачем? Она думает о другом, видимо. Может ли он ей обещать хоть что-либе.

— Вот за вас я бы пошла замуж, Павел Андреевич, совсем уж неожиданно сказала Санька. — Если бы вы согласились. — Она отдирала темные шегушинки от полена. Пот ними открывалась врко-коричиевая свежая кора. — Но это все так, пустое я говорю, одни мечтания. Я же неграмогная, глупая. Мие бы такой быть, как Ирина Владимировна. Ох. и красивая она Личико маленько скуластенькое, как у товарища Осокина, зато глаза какие! До дла не проглануть. А прическу навьет, банней поставит — рот расхлопнень. И умная она, Ирина Владимировна.

Санька помолчала, может быть раздумывая, говорить дальше или нет. Не выдержала, сказала:

— Только жалко мне Илью Андреевича. Красивая-то красивая, а врет она ему все. Проплутала раз неведомо гре, вся круревом припла провонявши, я-то чую, у меня нос хороший. А уж такую жалостную песенку про бо-езнь ему запела, будто желтенькая птичка в клетке. А он верит, бедненький, жалеет ее, вместо того чтобы



хорошую палку в руки взять. Да ведь таких, как онд, палками не учат, берегут. А вот и зря. Могла бы хорошая быть женщина. До чего же, говорю, красивая, умная, ученая. У ней книжки возле постели не на русском заыке. Попимает. Вед, как есть, попимает. А вы меня за спину обнять можете, Павел Андреевич? А то зябко стало. Не бойтесь. — Санка взяля его руку и закниула себе за плечи. — Вот так, крепче держите. Хорошо до чего! Тот дед про рай сегодня говорил... Там, в раю-то, думаю, все, поди, вот так по дово сидят, обнявшись, и песенки распевают. Хотите, я вам чего-иябудь спою? Тихонькотяхонько. Хотите, я вам чего-иябудь спою? Тихонько-

 Давай, — сказал Павел, удивляясь и радуясь тому, как приятно ему держать возле себя эту бесстрашную, чистую чистотой вечернего розового неба над ними, трогательно доверчивую девушку. — Спой, послушаем.

Пускай могила меня накажет, -

вапела Санька почти шепотом, -

За то, что я тебя люблю. Но я могилы не стра-а-шуся. Кого люблю, и с тем помру.

- Уж очень печальное ты затянула,— сказал Павел.— Ты бы лучше...
- Нет, нет, поспешно перебила его Санька, не мешайте.

Он подходи-ил ко мне с улыбкой, И руку жал, меня ласкал, И назы-ва-ал меня голубкой, И крепко-кре-е-пко целовал.

Пела Санька тихо, вполголоса, но самозабвенно, с надрывом:

Мне поцелуй тот был прощальный, Когда наста-ал жестокий час. Ведь я. дитя, любви не зна-а-ла...

Она уткнулась вдруг лицом в коленки и заплакала. — Что ты, что ты! — заволновался Павел, неумело и несмело гладя ее по спине. — Полно, Санюшка. Может быть, я в чем виноват перед тобой?

— Песия такая. — Санька подняла лицо, утирая глава ладопями. — Всегда так, как дойду до этого места — плачу. Ну не могу стерпеть, что хочешь делай! Реву и реву.

Павел вынул из кармана носовой платок, не слишком-то чистый и свежий, стиранный настолько давно, что Санька, когда он приложил его к ее глазам, воскликнула:

— Павел Андреевич, Павел Андреевич! Да как так можно, грязь какая! Давайте я вам все стирать буду. Рубахи, политанняки...

 Ну ладно, ладно, — остановил он ее, с досадой пряча платок обратно в карман. — Где ты стирать будешь? У Завадского? Чье, спросит.

— А скажу: красноармейцево. С которым гуляю.

 Он тебе покажет «красноармейцево». Нельзя, Саня, ни про какого красноармейца. Ты с красноармейцами не знаешься.

Тогда скажу: пожарника, замуж за него вышла.
 Болтунья ты, Санька, Пойдем! — Павел встал, взял

ее за руку, поднял с полена.

Санька потянулась, как перед сном, зажмурилась.

 До чего же не хотца никуда идти! Взяли бы вы меня замуж, Павел Андреевич.

 Вот кончим войну с беляками, и возьму. А что, думаешь, нет?

 Нет. Вам другую надо в жены. Вроде Ирины Владимировны.

## 14

Уже второй месяц комиссар бригалы Алексаплр Раков занимался 3-м Петроградским полком. С военной точки врении это был обравацовый полк: почти три тысячи рядового состава, до полуторы сотен командилого, в посковых цейхлуамах — четыре тысячи вигновок, два десатка пулеметов; даже бомбометы были. Бывший царский полковнии Брикозовский вышковия, выучил, подтвиул личный состав своей части, добился, чтобы все у него в полку определысь в новое обмундирование.

Кориями своими полк уходил в стародавние времена. Вым это одни из вламенитмх полков Петра Алексевича, цари Петра, и звался он Семеновским—по имени того села подмосковного, в котором он образовался дла с гретью века назад. Эламена его овевались дымами победных сражений во славу романовской России, их украшали славные—от издъ, от осколков двер, гранат и снарыдов — пробонны и прорежи. Это были гвардейцы, на которым в трудные, критаческие для грона, для династви часы опирали свою царственную руку российские самодержимь В дин первой русской революции Никодай II двинуд семеновнее против рабочих восставшей Пресии с повспением: «Патровов не жалеты» За один мочь были переброшены ови поездами в Москву и — нет, не пожалени патротив для защитивков московских баррикад, «Молодцы, семеновцы!» — было им сказано за это августвение.

Лейб-гвардию холили, берегли, пестовали, готовили именно к таким дням, часам и минутам. Но случилось, что ни во время Февральской революции, ни в дни Октября молодиы-семеновны не оправдали надежи ни царябатюшки, ни Александра Керенского. Армия русская разваливалась, вместе с нею развалился, надломился в своих устоях и лейб-гвардии Семеновский полк — такова уж была сила революционных ураганов тех огненных дней. Казалось бы, и состав полка соответственный, отборный состав - при формировании своей гвардии цари не забывали о классовых принципах. Недоглядели они за соблюдением этих принципов лишь в начале девятнадцатого века, когда допустили в полк серое мужичье. Вот и получилось восстание 1820 года. Сечь, пороть, вешать, гнать в ссылку пришлось бунтовшиков. Зато с тех пор порога в полк мужичью была закрыта. Все так, а вот подижты!

К октябрю семнадцатого года, когда власть взял в руки народ, в Петрограде оставался резервный батальон Семеновского полка с его тыловыми подразделениями; находились они в прежних своих казармах, жили по неизменному двухвековому укладу. Почему? Да потому прежде всего, что сохранился тут весь офицерский состав. К такому прочному ядру потянулись раскиданные по России солдаты-семеновцы, солдаты других гвардейских полков, которые, демобидизовавшись, не смогли vexaть в родные места, поскольку места те были захвачены немнами. Батальон развернули в 3-й Петроградский полк, и поступил он поначалу в распоряжение созданного Советской властью Комиссариата внутренних дел. Бывшие семеновны стали нести службу по внутренней охране Петрограда. Государственный банк, военные склады, Петропавловская крепость, телефонная станция - всюду возле них, примкнув штыки, стояли на часах недавние лейб-гвардейцы. Поэже их можно было уже увидеть и возде Петроградского губерцского Совета, возде губерцского Совета, возде губерцских комиссариатов и даже возде Чрезвычайной комиссии— ЧК. Предревяюенсовета Троцикий особо заботныем о 3-м Петроградском полие, оберегая его бывший офидерский командный состав от чисток, проверок, расследований. «Это же кузница совенных специалистов, коториме венно служат Советской власиты;

Месяц назад компссар бригады пришел в казарму полка вместе с только что паваначениями новым комащуюром коммунисом Тавриным и с комиссаром, конечно же, тоже членом партии большевиков, товарищем Купше. Полк заволюваси, котда полковника Бржовоексого отстранили от командования. Семеновцы почузли, что наконец-то и до них начинают добираться. Раков и Купше дян и ночи напролет находились среди красноармещев, Таврин же работал с командирами, с бывшими офицерами.

Когда собирались втроем, приходили в отчание. Контакта с полком ни у кого из них не получалось. Были в этой многолюдной массе две или три сотпи бойцов, открыто верных Советской власти. Но остальные, почти три тысячи, во главе со своим комалириами на все призывы, на все уговоры и разговоры лишь упрямо отмалчивались.

Один из красноармейцев сказал в беседе с Купше:

А как иначе-то, товарищ комиссар? Боится народ.
 Чего, товарищ, боится?

Оф, церье же это бывшее, командиры-то наши.
 А вдруг что случится, перемена какая — шомполами засекут.

Пришлось затеять длительный опрос каждого красноармейна поодниочек пришлось изучать жизненный путь почти каждого из бывших офицеров, и в коице концов понадоблясось переарестовать одного за другим целых восемьдесят пять командиров и младших командиров и некоторых красисоармейнев за коитревелоприонную при паганду, за возбуждение монархических венний и настроений в полку. И все равно атмосфера так, как бы надо, не очищалась. Комиссары батальопов, подобрашње Раковым коммунисты Сергеев, Калипин и Дорофеев по стоянно чувствовали, что вражеская работа в полку идет, не прекращаясь, по ведется она теперь скрытно, в подполье. Данных иет, но есть полное опущение того, что помощилк командира полка, бывший подполковник, ныне военспец Зайцев и некоторые другие военспецы связаны с тайными офицерскими организациями Петрограда. От Зайцева и его единомышленников исходят такие разговоры и поступают такие сведения, которые могут прийти только извне России, по контрабандным дорогам.

Раков ездил в штаб 7-й армии, в которую вошла его 2-я Петроградская Особая бригада и в том числе --3-й Петроградский полк, целый час провед в беседе с начальником штаба: был он и в Военном совете. Но слушали его всюду плохо, отмахивались, «Ла, да, трудно, товариш Раков, всем трудно. Работайте!» После разговора с начальником штаба его догнал на лестище подтянутый, средних лет военный в новом френче, Сидя в углу кабинета на кожаном ливане, он присутствовал при разговоре Ракова и начштаба, но там молчал, а тут вдруг решил произнести длинную речь.

- Всех, товариш Раков, не арестовать, чего вы столь энергично требуете,— начал он раздраженно.— Арестант-ских рот не хватит. Не вы один любите Родину. Эти люди, которых вы подозреваете в измене, они тоже русские. Если вас назначили комиссаром, извольте комиссарпть, а не командовать. Воспитывайте дюдей, доходите до их чувств, до их сердец - и не угрозами, а убеждающим словом. А то, видите ли, сажай всех! Мы имеем прямой и недвусмысленный приказ товарища Тропкого беречь военных специалистов, без которых никакая армия, самая революционнейшая из архиреволюционных, невозможна, Извольте это помнить. А семеновцы, кстати, среди которых вы работаете, лучший полк Красной Армии. Лучший. И имейте в виду, кстати, что девяносто девять лет назад они восстали именно против бесчеловечного с ними обращения. Да! Вот так!

Раков спокойно смотрел в холодно раскрытые светлые глаза человека с холеным, тщательно выбритым лицом, который при каждом своем слове постукивал носком сапога о каменные ступени лестницы, произносил слова отчетливо, ясно, свысока. Не было никаких сомнений в том, что общего языка с ним не найти. Спекулирует словами «революционная дисциплина», «комплекс военных знаний», давит авторитетом предреввоенсовета. Поэтому Раков не стал вступать в разговор. Он лишь вернулся к начштабу и спросил о человеке, который сидел там не-

сколько минут назал, кто это,

 Военспец, — ответия начинтаба. — Военную службу начинал в Стрельие, поручком в артбатарее. Года два назад я знал его еще канитаном. При Керенском он быстро дошел до полковняка. Знающий, волевой, энергичный. Товающи Люндеквист. А что?

Да так. Любопытствую.

- В тот день к Ракову пришло трое красноармейцев-
- Товарищ комиссар бригады, сказаг один из них, худой, длинивій, в излишне широком ему, обвисшем обмундировании. — Что хотим вам объяснить... Вот в, ссиплин Онкоми, да вот дружки мом — Левонтьев с Чудиковым... Ежели в бой тить против беляков прикажете, побыют нас тових свои же. Ей-бо!
  - То есть как побыот?
- Обыкновенно, с винтовки: пулю в спину и поминай рабов божьих.
- Расскажите подробней, в чем дело. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь.
- Мы же знаем, он был фельдфебелем еще когда!
   Может, еще в девятьсот пятом, когда своих же казнил в Москве, заговорил Левонтьев.
  - Это вы про кого же?
- Да про взводного напието Сидорина. Онисим Св. пилни помядел, Чудиков подтолянкуя его: «Говори, чего там!» Он нам вчерась сказал, Сидорин-то, прополжал Спиятин: «Вы, говорит, еговарищам в самый рот глаза пилите, шпана вы, говорит, голодранцы и хамые. А мы твердии. Вас к пам силком, таких краснозадих, наихали в полк. Ну, говорит, начето, до первого бол. Там пуля сама произведет очнетку. Она не дура, ари так про нее говорено. Она разберегов, где глардеец пастоящий, а где липовый». Мы посидели, посидели, покумекали. Ведь он нам что, морда эта, сказал? Как же с ими в бой ходить, ежели они вот этак «очищаться» от нас стамут, пулей-то?
  - Сидорин, значит?

- Да разве один он, товарищ комиссар!

 Но вы же знаете, товарищи, скольких мы уже арестовали за такие вот примерно дела.

— Всех их туды надобно — в кутузку! — Чудиков в сердцах стуккул кулаком по колену. — Что, у нас своих, рабоче-крестьянских, возможностев не хватает, да? Товарищ Ленин говорит: рабоче-крестьянская власты! Мы вот

все трое крестьяне. А какую такую власть видим? Опять золотопогонники пулей грозятся.

«Вот это да! — раздумивал Раков. — Действуй тут убеждающим словом, воспитывай А вког воспитывать? Этих троих? Они и так понимают вравильно все, что касется стольновения классос. Бидорина, вамчиг, карателя девятьсот плятого года, воспитывать? Ну-ну, дойди до его сеодда, попробуй!»

Назавтра Раков был вызван в Смольный. Вызывал

Злаговилов

 Здравствуй, Александр Семенович! Сейчас вместе пойдем на заседание Петроградского комитета, — сказал ему Павел, когда Раков зашел в его комиату. — Осложвитога дела вокруг Питера. В каком смысле? Сам услыпишь. Пойтем!

В узкий длинный зал они вошли, когда почти все места там были уже заняты.

- Комитет заседает с партийным и военным активом, — сказал па ухо Ракову Благовидов. — Вон, видишь, Шатов силит.
  - Как же, знаю Шатова, настоящий большевик.
  - Вон мордастый, военспец...
- Так это же полковник Люндеквист! воскликнул шепотом Раков. — Знакомы с ним.
- А вот и Зиновьев идет. Вчера только из Москвы вернулся. Теперь часто туда ездит. Председателем Коминтерна стал. Большое дело. Во всемирном масштабе.

Зпновьев занял председательское место.

- Товарищи! сказал он с ходу. Мы совкали вас о чрезвычайным обстоительствам. Как вы знаете, вокруг Петрограда со времен немецкого наступления, с тех пор когда петроградский пролегариат дал сокрушительный отпор и немцам и тем белым ордам, которые пемцы собрали под свои крылышки в Прибалтике, так лот, с тех самых времен вокруг красного Петрограда было сравнительно спокойно. Гле-то шевелились белостопцы, деябейничали шайки Булак-Балаховича, постреливали белофинны. Небольшие стычки, небольшие бои. То потерием село-другое, то отобеме его обратно. Позавчера пожение резко изменилось. Позавчера в узкой полосе между Ладожским и Опекским озерами на нас начали наступать войска белойски бот.
  - В зале возникло тревожное гудение.
  - Прошу тишины, товарищи! повысил голос Зи-

нювьев. — Военные сообщают, что эти вторгшиеся на нашу территорию войска называются «Олонецкой добровольческой армией». Судя по всему, «добровольцы» пдут в двух направлениях. Одно — на Пегрозаварсяк, другое — на Лодейное Поле, откуда возможен их заход в тыл. Не будем скрывать от вас: положение тревожное и даже угрожаемое. И прежде несто потому угрожаемое, что мы располагаем слипком малыми силами. Сказалось что? То, что Москва вычернала унастысячи, многие тыоячи лучших людей, вычернала запасы вооружения, разных материало, совершенно необходимых для ведения боевых действий. Увы, приходится смиряться с тем, что Центральный Комичет главной политической задачей дия объявих мобливамию сал на помощы Восточному фронту.

- Но там же действительно решается судьба революции! — крикнули из рядов. — Там Колчак наступает крупными силами. Его поддерживает Антанта.
- Вы правы, товарищ Шатов, ответил Зиновьев на выкрик, - Колчак - колоссальная опасность. Однако и у нас тоже не курортная жизнь, не Карлсбал и не Бален-Баден, А Питер, Питер! Потеря его — это же катастрофа для Советской власти, для революции. Ленин нам говорит, вы знаете о его письме, что «питерские рабочие покажут пример всей России», еще и еще, дескать, будут слать и слать отряды на Восток, «Других рабочих уровня питерцев v нас нет». Такое, конечно, читать лестно и слушать приятно. Но... и другого города уровня Петрограда у нашей страны нет. Недьзя терять эту кузициу промышленности, культуры, партийного строительства, «Все на защиту Петрограда!» - такой дозунг мы должны теперь бросить в массы. Именно эти слова написать на своих боевых знаменах. Все подчинить задаче организации отпоpa sparv!

Обсуждения не было. Была выслушана пламенная речь Зиновыева, принято к сведению сообщение о том, что руководством— и партийным, и советским, и военным—принимаются должные меры, чтобы отбить бельфиннов на их территорию, и люди начали расходиться.

Раков набрался решимости, подошел к Зиновьеву, окруженному военными.

— Товарищ Зиновьев, — выждал он удобный момент в общем разговоре вокруг Зиновьева. — Я компссар Второй Особой бригады.  Да, да, товарищ Раков. Я вас знаю. — Зиновьев пожал ему руку.

 Так вот, товарищ Зпновьев, завтра, может быть, уже в бой илти, а, честно говоря, мы не готовы.

— Что так?

 Имею в виду бывший Семеновский полк. Засорен он до крайности. Офицеры так и остались офицерами.

 Дорогой мой товарищ комиссар! — Зиновьев весело и дружески похлопал Ракова по плечу. — Вам трудно?

— Да.

— Так вот, дорогой мой, веем трудно. Надо людей воспитывать. Проникновенное, страстное слово делает то, чего не способим сделать никакая палочная-распалочная дисциплина, никакие строжайшие наказания. На чувства падо влиять. Поминть, что у человека есть сердце.

«Что за чертовщина? — думал Раков, слушвя это назидание. — Как похоже на то, что не далее чом вчера
говорыя бывший полковник на лестнице штаба армии.
Не может же быть, чтобы он, Раков, так жестоко ошибался. Старо народное правило: если двое говорят, что
ты пьян, то не сопротивляйся, не доказывай обратного,
а иди и ложнось спать. И партийный вождь Зиновыев, и
бывший парский офицер Люндеквист говорят ему одно
и то же. Неужели надо мдти и ложинтов спать?»

Он втиснулся спиной в толпу, и вместе с Благовидовым они возвратились в благовидовскую комнату. Свер нули здесь по цигарке; красноармеец Савельев, прихрамывая, принес им кипятку в манерке, запарил жженую корку хлеба. Появился Алексей Лабааев, посланный Благовидовым в город с поручением.

— Лед пошел на Неве! — сказал Лабзаев весело. — Дерьма всякого несет! Народу на Дворцовом мосту собралось с тысячу. Смотрели, как мертвяк плыл на льдине.

оралось с тысячу. Смотрели, как мертвян плыл на льдине.
 — Сходи еще и на Охтинский мост, посмотри, — ответил Благовидов рассеянно.

Понятно, — догадался Лабзаев. — Третий лишний.
 Конфиденциальный разговор. — И вышед, довольный.

 Положение действительно сложное, сказал Благовидов, прихлебывая чай из кружки. — Сил и в самом деле Петроград имеет очень мало. Тут Зиновьев прав. Не возразнить.

 Тем более каждая часть должна быть до предела боеспособной! — подхватил Раков. — Я не умею жить и работать на авось да пебось. Если мне что-либо поручили, опо должно быть выполнено по-настоящему. Я не могу утешаться тем, что всем трудно. Передо мной неотступно стоят эти три красноармейца, которым царский фельдфебель пообещал в первом же бою очистительную пулю. Ведь так, может быть, уже зактоголены миенные пули и для тебя, и для меня, и для всей Советской власти. Пусть не они, не эта сволочь, от нас «очищаются», а мы должны очиститься от них, пока не поздно.

Я тебя провожу, — сказал Благовидов, когда Раков собрался уходить. — У меня есть с полчасика времени.

Они вышли на набережную Невы перед Смольным Лабзаев сказал правду: вовсю шел, шурша и похрустывая, пока еще не голубой — ладожский, а грязный — невский — лед. Они стояли и смотрели на неуклонное спорое движение льдин, устремлявнихся к авлияу. Солище сияло, теплое, ласкающее. Оно боролось с едким, альм ветерком, которым тяпуло от льдин. По береговым откосам уже цвели желтые мать-мачехи. Над ними не очень яркие, как бы еще не отряжиувшие пыль от зимней спячки, лению кружились прошлогодиме бабочик-крапивницы.

На берегу появились мальчишки. Они швырялись

камнями в воду меж льдинами.

 Дяденьки, стрельните из нагана! — завопили они, увидав кобуры с оружием.

Жизыь шла своим чередом. Были и мальчишки, и мать-мачеха, и дедоход — асе было; и можно бы жить да радоваться, делать какдему свои, интересные, не связанные с этими кобурами дела. Но вот на севере лезут фина, вот идге скрытая, глухая борьба в полку, вот сидит, 
затанвипись, надмонное офицерье в штабах, и вновь черпой тучей над жизные каждого, кто всего лишь полтора 
года назад шел в смертный бой за эту жизнь, встает новая угроза. Доколе же, до коих пор так будет?

## 15

Подполковник Ларионов, сидя за столиком, держал в планах греческую сигарету и, время от времени затягивалсь, выпуская в низкий, подпитий широкими, темными от времени основным досками потолок легкие струйки пакучего дыма. На столе, покрытом не очень чистой скатертью, поблескивала планными округлостими пузатая бутылы с французским конькому; на одимо блюдечке был тонкими ломтинами нарезан лимон, на другом палодилась сахариля пудра.

— А вы устроились недурно. По нынешним, конечно, временам, — сказал, осматриваясь, Ларионов. — Что тут было прежде в этой халупе?

Школа, — ответил один из окружавших его офи-

церов.
Вагляд Ларнонова аадерживался то на картиннах парижского» жанра, разбросанных по бревенчатым стенам, то на стойке с винами и закусками, за которой, коидывая настороженным ваглядом чазал с десятком столиков, высился толстоплечий молодец в белом кителе, готовый откликиуться на любой зов.

Увидав возле одной из стен пианино, Ларионов поинтересовался:

Кто-нибуль бренчит на этом?

 Никак нет, ваше благородие! — отозвался из-за стойки детина. — Найтить в этом болоте образованного кого совершеннейше невозможно.

А ты сам-то откуда, милейший? Как звать?

Сонькин мое фамилие. При буфете служил в санкт-петербургском ресторане-с «Медведь».

 О, да ты столичной школы, Сонькин! То-то, гляжу, уют здесь, знаете, и комфорт с пониманием дела, господа.
 И свое заведеньине-с мы поименовать изволили,

 и свое заведеньице-с мы поименовать изв ваше благородие, по старой памяти — «Медведь».

 Для здешинх условий это несравнимо более нодходит, — Ларионов рассмеялся, — чем к ресторану в центре Петербурга, на Конюшенной да на Мойке.

Подполковник Ларионов только что прибыл в район расположения белых войск, в деревню Большен Поли на левом, западном берегу реки Плюссы. Попав в плен к астрийцам в шествадцатом тольков по тольком при в терм для военновленных в Австрии и Германии, пережил в тех краях немецкую революцию, завербовался, подпив одиамды в бералиском ресторанчике, в корпус Бермонта-Авалова под Ригу. А недавно, когда по всей прибалтике началось собирание сля в Северный корпус, подполковник решил понытать счастья здесь, на русской земле.

— Все ближе к родным местам, — рассуждал он, вертв в пальцах рюмку. — Я же, господа, коренной нетер-буркец. Жіль в прекрасном месте, на Шпалерной, поблизости от Таврического дворца, в доме номер тридцать девять. Дом привадлежит... а может быть уже принадлежал... одной дост-кіной даме. Вере Федоровые Колобовой.

В этом доме, кстати, квартировал и Владимир Митрофанович Пуришкевич. Раскланивались, бывало. Да. Известный вам думец. Итак, господа, за успех! За победу!

Стали чокаться. Один из офицеров, с бледным неулыбчпвым лицом скептика, сказал, кривя подвижные и без того изогнутые губы:

Если не будет победы сейчас, то ее уже не будет

никогда.

- Трегубов, Трегубов, как не стыдно! закричали па него. Осточертел всем ваш пессимизм! Хоть сегодня пе нойте, спелайте ополжение.
- А почему вы так считаете, поручик? обратился к нему Ларионов с интересом. Расчет? Или же интуи-
- Да потому, что сил наших с каждым днем не прибывает, а убывает. У краспых же навборот: от малого они идут все к более опругимому. У тих уже миллионная регуларная армия. Они поставили себе целью в ударию короткий срок сформировать и трежимилионную армию. Об этом пишут в ревельских газетах. В них, естественно, изакрасноги над этим намерением большевиков. Но фактто констатируется. Я бы, что касается меня, так легкомыслению издеваться не стал. В Краспую Армию пошли сотии, а может быть, и тискчи наших офицеров.
  - Вешать будем! рявкнул кто-то.
    И генералы в нее идут!

И генералов-изменников на фонари!

— Между прочим, поручик Трегубов. — Из тени за пределами абажура лампы-моллины выступил офицер в английской новой форме. — Вы, как всем известно, не очень в ладах с материализмом. Вы преальнат. У вас шотеры на глазах, и вы плохо видите в стороны. Что же, верно: идут офицеры на службу к красным. И среди них сеть даже такие, которые верноподданно им служат и, может быть, умрут за своих новых хозяев. Но далеко не все так служат, Да, Трегубов! Миогие, очень многие пошли к красным лишь потому, что им приказала родина в лице певедомых большевикам напих организаций. Они идут к красным, чтобы бороться против красных. И тут нельзя опинбиться, когда мы станом намаливать веревки.

 Поручик Саюшев прав. — В разговор вступпл еще один посетитель сельского питейного заведения «Медведь». — Я, скажем, и сейчас был бы в Петрограде и, возможно, сплел бы в каком-пибудь штабе. Вокруг Петрограда стоят две красиме армии. Седьмая, растянутая на три сотив верет от Чудского озера до Онежского, и Пятнадцатая. Район действий Пятнадцатой — Луга, Псков, Остров... Она отошла из-под Риги. Так вот, уверию вас, был бы я сейчасе в штабе одной вз инх и, можно не сомиеваться, всеми силами помогал бы — кому? Вам! А следовательно, самому себе.

— Так в чем же дело? Почему вы здесь, а не там?

— В том дело, что большевистская Чека нас раскрыла, обнаружила и разгромила. Пришлось спасаться вультариым бегством, не успев должным образом врасти в голу их армии. Только и всего. А задание такое, врастать, я имел. И как раз от организации поминуюто сегодия подподковником Ларионовым его соседа Владимира Митрофановича Пурншкевича. Сразу же после большевистского переворота. Однако, увы! Мы, говорю, провалились. Но согни наших, с развым, конечно, успехом, еще продолжают и продолжают и продолжают и продожают действу прототать в Петрограде.

 Ну и что? — отхлебнув коньяку из рюмки, упрямился Трегубов. - Это конвульсии. Сотни, сотни! Пусть даже тысячи. А там-то мпллионы! И если победы не будет сейчас же, немедленно, мы кончены. Миллионы превратятся в десятки миллионов. Господа, будем реалистами, к чему нас, в частности меня, призывает поручик Саюшев? Гле все те, на ком в России держалось так называемое общество? Пом Романовых?.. Почти всех их большевики перестредяли. А те из великих князей, которые остались, не заслуживают ни малейшего внимания. Да и гле они, эти августейшие остатки? Кто в Крыму, а кто уже и дальше - в Париже, в Копенгагене. Наши помешики, владельны земель? Тоже разбежались. Промышленцики? «Увы», как сказал Саюшев, Генералы? Извините, господа, кроме Колчака, Деникина, Алексеева, Лукомского, Юденича - это же не генералы, а полковники и подполковники, в общей шумихе сумевшие сменить полковничьи погоны на генеральские. А когда борьбу ведут третьестепенные фигурки, то соответственными будут и результаты. Фигуры первой линии задали стрекача при первом выстреле.

Трегубов прав! — перебивая друг друга, заорало сразу несколько человек. — Мы сидим в болоте, третируемые эстонцами, а все эти недавние «герон» — господа Керенские, Милюковы, Струве, Савинковы — по Лондовам

и Парижам околачиваются!

- Простите, - сказал подполковник Ларионов. - Живут они, безусловно, в значительно лучших условиях, чем мы. Но делают-то дело общее для всех нас. Расшевеливают Антанту, выколачивают из союзников деньги, оружие, помощь войсками. Это еще скажется, я убежден.

— Господа! — В избу «офицерского собрания» деревни Большие Поля вошел новый посетитель в такой же, как у поручика Сающева, свеженькой английской фор-

ме. — Препикантнейшая новость!

Один из чинов контрразведки корпуса капитан

Барский, — шепнул Ларионову Трегубов.

— Так вот! - Барский шумно, уверенно подсел к столу. Ему налили рюмку. — Вчера в нескольких верстах от нас расположился штаб одной из красных бригад. В деревне Попкова Гора. Совсем недалеко — за рекой и за лесом. - Из полевой сумки он вынул карту-двухверстку. Все склонились над ней, стали тыкать пальцами. Контрразведчик корректно, но решительно отстранил руки. - Спокойно. Карту порвете. Новой нигде не получишь. Даже за тысячу золотых рублей. - Он сам повел по ней серебряным карандашиком, вынутым из кармана роскошного френча. - Прикинем по прямой в соответствии с масштабом: Большие Поля — Попкова Гора, около двеналнати верст. А наши секреты почти под самым Замощьем, откуда до Попковой Горы нет и пяти верст.

Но в Попковой Горе красные стоят давно. С зи-

мы. — сказал Саюшев.

 То были совершениейшие оборванны, шатия. Барский даже не обернулся. — Сейчас они сменены такими же оборванцами, но другими, более похожнии на солдат. И вот в чем пикантность всего дела. Командует бригалой — кто бы вы думали? — его превосходительство генерал-майор Николаев. Прошу любить и жаловать. Продался красным, служит у них. Собирается громить нас с вами, старая перечница.

 Вот вам иллюстрация к тому, о чем мы только что говорили, — сказал поручик Трегубов. — Генералы идут к красным.

 — А может быть, у генерала Николаева тоже задание от офицерской организации? - продолжал свое Сающев.

 Хорошо бы совершить выдазку и захватить этот штаб! Все бы и стало ясным. — сказал Ларионов. — У вас и кавалерия стоит? - Он прислушался к конскому топоту за окнами.

Копыта, глухо цокая, месили весеннюю грязь; в потемках слышались протяжные выкрики команд.

Какая кавалерия! — скривился Трегубов. — Пара

чьих-нибудь кляч. Возят разный хлам.

Все офицеры уже знали, что на тесное пространство вдоль рек Наровы и Плюссы полковник Дзерожнивский и настойчиво оттесняющий его во всем касающемог Северного корпуса генерал Родоянко поспешно стягивали усские силы из Эстонии и из-под Пскова. Какудый день через Большие Поля проходили новые и новые от дяд и отрядики. Иные в каких-нибуда несколько десликов человск. Подошло, надо полагать, судя по конскому топоту, очеденье такое подоваленения.

За столами продолжался общий разговор, когда в ресторацию один за другим густою тошной стали входить офицеры в необычной для тех мест экзотической форме— то ли кубанцы, то ди терцы, то ли еще кто-то бивакий к казачеству; серые баращковые шапки с мадинопам вегохом, замиасы, концые к визасякие шапки в изу-

крашенных ножнах.

- Садись! тоном приказа распорядился коренастый черноволосый офицер с властными манерами и шпроким жестом указал на свободные столы. — Хозяпи! окликнул он буфетчика, пощипывая черные усики. — Все, что имеешь, подать! Сроку одна минута. — Й, отогнув рукав тужумик, ваглянул на часы.
- Господин ротмистр! воскликнул Саюшев. Рад вас видеть!
- Извольте-ка обратить внимание на погоны, ответил офицер.
- Прошу прощения! Сающев отступил в удивлепи. Тот, кого он назвая ротимистром, был в поговах полковинка. — Господа, — обратился Сающев к своим коллегам, — беру на себя смелость представить вас полковнику Булак-Багаковичу. Господии полковник.

Все задвигались на стульях, кос-кто встал, чтобы получше рассмотреть личность, овеянную легендами, рос-

сказнями и анекдотами.

— Ну? — Балахович уселся за один из свободных столов посредние зала. — Придвигайтесь ближе, господа, будем знакомиться. — По его узкому, в мелких чертах смуглому лицу поплыла веселая улыбка. — Юзек, расскажем господам офицерам историю нашего доблестногодия. Это мой родной младлинй брат! — Балахович кив-подка. Это мой родной младлинй брат! — Балахович кив-

нул на офицера, одетого точно так же, как и он, и очень схожего с вим лицом. Но в отличие от своего собранного, крепкого брата Юзек был долговязым, костлявым и развиченным.

Он встал

- Сложность нашей жизни, господа... начал говорить тоном проповедника.
- Рассказывают, что этот малый расстригшийся к. чда, — шепнул Саюшев своим соседям. — И что оба он. Станислав и Иозеф, какая-то литовско-татарская пом.съ. Глаза-то, смотрите, монгольские!

Балахович-младший продолжал:

 — ...заключается в том, что, как и предсказывалось в священном писании, брат пошел на брата. Не в масштабе нашей семьи, понятно, - Юзек улыбпулся, - а в масштабах всей России. Дела людей военных нельзя в наши дни оценивать только с военной точки зрения. Все течет, все меняется. Мой дорогой брат, когда весной восемнадцатого года немцы стали наступать на Псков, а затем приготовились к броску на Петроград, как и подобает патриоту, собрал отряд партизан и боролся против наших исконных врагов-германцев. Красные, естественно, его проверили, поддержали, отметили и поручили партизанский отряд превратить в регулярный конный полк. Это было спелано. Полк разместился в Луге, где мой брат состоял в начальниках гарнизона, и по заданию красного командования действовал в Лужском и соседних veздах, подавляя так называемые кулацкие восстания... В это мы, господа, пожадуй, особенно углубляться не станем.

Юзек хитро усмехнулся. Сидел и улыбался и сам нашумевший Булак. Он с удовольствием потягивал коньяк из стакана.

— «Товарищ» Троцкий пожимал руку моему брату, продолжал Юзек, — а имнешний диктатор Петрограда господин Зиновыев даже преподнее полку почетное красное знами некоето государственного образования, которое навывалось Северной коммуной». А затем, господа, темпора мутантур — все, говорю, течет, все меняется, это доблестное красное вониство, то есть мы, благополучно покинуло лагерь своих благодетелей, поскольку благодетели начали на нас коситься, сообразив наконец, что служим мы не мы, а веляной матулие России. Мы реслужим мы не мы, а веляной матулие России. Мы решили сделать вид, что атакуем немцев под Псковом, да и махиули в Псков. Вот так!

Юзеку аплодировали весело, как эстрадному рассказчику или куплетисту. Он раскланялся.

Старший Балахович довольно быстро захмелел.

— Ĥу-ка, — властно скомандовал о̂н, — споем нашу боевую! Запевай!

Юзек затянул:

Как ныне сбирается вещий Олег Отмстить неразумным хоза-а-рам.

Балаховцы подхватили, рявкнув слаженно и мощно:

Их села и нивы за дерзкий набег Предаст он мечу и пожа-а-рам!

Пели они долго, старательно, самозабвенно, время от времени подзывая жестами буфетчика Сонькина, чтобы тот нес еще бутылок и еще закусок.

Сам Будак пел, прикрыв глаза набухщими веками, и как бы уже видел мысленным взором и эти пожары и неразумпые головы, легищие с плеч. Вещим Олегом, конечно же, в данном случае был он, удачливый, бесстрашный, понимающий толк в жизли наотный витам.

Песия еще гремела в бывшем классе убогой сельской школы, старациями столичного буфетчика Сонькина превращенной в офицерский кабак, когда дверь рывком распахиулась, и в ней, как в темпой раме, освещенная светом многолинейлой «молнин», явилась взорам офпцеров ослепительная вамазонка. Черные брядки туго обтягивали ее бедра, черный жакет едва сдерживал неазурящую груды; на голове же была белам папаха, а на ногах, тоже белые, щегольские сапомки.

Все, кроме балаховцев, оцепенели. Всякого насмотрелись они в эстонских болотах. Но чтобы такая амазонкаl. Неслыхание!

Балахович вскочил, шагнул к ослепительному явлению, поцеловал руку.

 Долго я буду ждать? — недовольно бросила амазонка резким голосом, в который очень мило вплетался характерный акцент прибалтийской немки.

 Элли, — сказал Балахович, беря ее под руку. — Присядь, дорогая. Одно мгновение. Один скупой, солдатский глоток, и мы двинемся дальше. Это господа офицеры, — он повел рукой, представляя ей общество. — Боевые люди. Вместе с нами они пойдут на Петроград.

Амазонка поклонилась общим поклоном.

Юзек, тоже успевший хватить лишнего, уже сидел в группе местных офицеров и вполголоса давал интервью:
— Брату, считаю, господа, повезло. Красавида-то ка-

кая! Баронесса! Смотрите - грудь, стан, ноги! Лицо это же картина. Тут еще у вас свет паршивый. Днем па нее ваглините! Глаз не отвести. И откуда, думаете, взялась? Когда мы пришли в Псков, там болтался один бойкий немчик, ротмистр Розенберг. Сам немчонок, он и работал на немцев, из наших старых солдат и офицеров сколачивал немецкую армию. Конечно, ему интересно было иметь у себя такого человека, как мой брат. Чтобы заманить его, ротмистр не остановился даже перед тем, что преподнес моему брату свою любезную. Перед вами она! Имя? Элеонора, Фамилия? А черт ее ведает! Каждый раз называет новую. Для единообразия мы меж собой кличем ее попросту Розенбергшей. Но чтобы какая фамильярность, господа, за грудь чтобы или еще что -ни-ни, и не думайте, Зарубит. Не она, естественно, А мой братец.

Розенбергша уже освоилась в новом обществе, ппла коньяк, хохотала от армейских острот. Увидав планипо, подсела к нему.

— «Рёниш»? Настроен?

— «тенти»: пастроен: Взяла несколько аккордов. Запела грубоватым, сильным голосом:

> Играл я у гроба, на свадьбах певал, В палатах, в лачуге убогой, Когда же темнело и пер умолнал, Я брел своей старой дорогой.

Чертовски здорово, — шепнул Саюшев.

— А!.. — Ларионов махнул рукой. — Жестокий романсец.

Бывало, ною, угождаю на всех, Про скорби, про радости жизани, У девушек слезы, у юющей смех, А сам я не знаю отчизны...

 Довольно! — выкрикнул Балахович и поднялся. — Не то, совсем не то. Не к настроению. Пусть хнычут другие. Нас путь зовет. Наша песня иная. «Как ныне...» — «...сбирается вещий Олег!» — вновь подхватили

балаховцы, вставая за своим батькой,

Через минуту в зале никого из них не осталось, только белело и чернело клавищами, как разинутая пасть. оставленное открытым пианино. Исчезла, как видение, черно-белая прибалтийская баронесса: в глазах восхишенных офицеров еще держались отпечатки ее шелрых форм, а на улице слышались крикливые команды, цокали копыта. Спустя несколько минут стихло и это.

— Да, — сказал Трегубов, — ну и женщина! — Вот это баба так баба! — в тон ему воскликнул Сающев.

- Полно вам, господа. - Ларионов закуривал, должно быть, десятую из своих пахучих сигарет. - Такое «вот это да», — он кивнул в сторону двери, — покупается за деньги. И весьма недорого. Разве не видно?

 Стыдно, подполковник! — рассердился Трегубов. — Ничего не знаете, а позволяете себе так говорить о женщине.

О потаскухе!

полнолковник!.. — Поручик Трегубов Господин

вскочил. У него прожали пальны.

 Сядьте, мой друг, — спокойно ответил Ларионов. — Сядьте. Драться с вами я не буду. Поскольку и себя и вас мне безумно жаль. Нам и без этих провинциальных див достаточно кисло. Ну хорошо, хорошо... Она небесное создание и гений чистой красоты. Беру свои слова назад. Вам достаточно?

Трегубов опустился на стул, и в глазах у него были слезы:

Нет, мы такие циничные, охамевшие...

 Оскотинившиеся, — охотно подсказал Ларионов. Да. да. оскотинившиеся... Такие мы победить не

сможем Заныл, — сказал Саюшев раздраженно. — Какого

черта вы, Трегубов, потащились на фронт? Могли бы устроиться официантом в Ревеле. Между прочим, госпола, не считайте меня обманшиком. Я верно сказал, что госполин Булак-Балахович еще гол назал был ротмист-DOM.

 Я располагаю полным послужным списком этого господина, - самодовольно сообщил контрразведчик Барский. - Его болтливый брательник Юзек - ценнейший источник информации, Булак был произведен в подполковники не то генералом Вандамом, не то полковником, ныне генералом фон Нефом. За успешные боевые действия при отходе частей корпуса на Пскова. А полковником сей атаман стал совсем на днях. Проязвел его Родзинко. Булака отстранил от командования полком и перебросили сюда на должность инспектора кавалерия. Доводню смешно. Но он являся не одии, а привес с собой свою сотню. И мой добрый Юзек сказал, что без войск «батька» родги не проживет.

 Все это отвратительно и омераительно, — бубнил Трегубов, окидывая зал уже совершенно бессмысленным вэглядом. — И ваши полковники и ваши генералы. И Юзеки... Груды костей и черепов, Только прелестная

дама... — Он икиул.

— Голубочек, — ласково сказал Саюшев, — не пройти ли нам во дворик да по примеру древних римлян не вложить ли в уста пару пальчиков?

 Ваше благородие! — с готовностью подскочил буфетчик Сонькин. — Позвольте мне. Вот флакон нашаты-

рю-с. Прекрасное действие.

 Иди, иди, — отстрания его Саюшев. — Русские офицеры — это тебе не петербургские торгаши или какие-нибудь стряпчие. Ты к ним недостоин прикасаться. Русские офицеры... Пойдем, Трегубов. Спать пойдем.

Он взял поручика под руку и бережно повел к двери, Подполковник Ларионов невесело смотрел им вслед.

## 16

Главнокомандующий финскими вооруженными силымал это и видел, что русские белогвариейцы в Гельсингфорсе и в Ревеле васуствиись не по своему почину, с надменостью царедворца, много лет прослужившего быниему российскому императору Николаю II, он откроению презирал и «серых армейцев» во главе с неинтеллигентным, неродовитым холлом Миколой Юденичем и тех штафирок в сюртуках и смокингах — Карташевых, Струве, Ивановых, Куамминых-Караваевых, Лианозовых, которые порешили, что быть Юденичу их прибалтийским военным вождем.

За спинами этой, по мнению Маннергейма, мелкоты, выброшенной большевиками в Прибалтику, финский командующий видел могучие силы Антанты. Они еще

пе приведены в движение, эти силы. Как истинно деловые люли, англичане и американны желают прежде убедиться, насколько основательны, серьезны и надежны те, кому они намерены вручить оружие, материалы, средства для удара по Петрограду, по большевикам, увязшим со своими главными силами в изнурительных боях на востоке, юге, далеком севере и на западе. Но нельзя не видеть, что тот час, когда русские белые пройдут такое испытание, уже недалек, и тогда будет непростительно, если он. Маннергейм, а с ним и все белофинские силы отстанут от событий в мире, не поспеют к дележу российского пирога, прозевают земли возле Мурманска, Петрозаводска, богатые лесами и рыбой Поонежье и Приладожье. В то же время еще, пожалуй, опасней броситься сейчас в открытый бой на большевиков, из щедрых рук которых сразу же после Октябрьской революции финны получили свою независимость.

Нет, совсем не потому воздерживались от открытого боя гельсингфорсские правители, с помощью неживе залушившие революцию у себя, что их в какой-то мере мучили соображения этики. Нисколько эти соображения их не мучили. Просто если выскочинь один, то вдруг так в одиночестве и останенные; большевики тогда размолотат теби вдребезги. Да, верно, что в Ревеге уже разгружаются пароходы с американскими припасами, что бродит в Балтике английскаи эскадра, вербуются в Швеции русские добровольцы дли Юденича. Но все это еще без заметных ветрил и без ощутимого руля и сколько угодию может поворачиваться го в одну, то в другую сторону.

Хитрые финские головы нашли, по их масли, провосходнейший выход на затрудинистьного положения. Зиновьев, информировавший партийный и военный актив Петрограда о наступлении между Ладожеким и Онежским озерами, тогда еще мог ответить на вопрос, почему «Олонецкая армин» финнов называется «доброводческой». Некторым думалось: а нет ли в ней русских белогвардейцев? Нет, русских там не было. Армия под момандой кориета Эльвенгрена была назвава добровольческой только для маскировки. Белофиннам хотелось представить дело так, будто бы она составилась из финских волонтеров, которые пламенно откликиулись на зов своих братьев в упителемой большевиками Кареляни. А вторгшись на чужую землю, они еще прикинулноь и «повстанны», если «добровольны», то какое же отпошение к ним имеют правители Филляндии! Богатейцине советские края тем временем успешно прибираются к рукам. И главное, главное — восстанавливается финское реноме в глазах соваников, подрование после продпотордието грехонадения, после того как Финляндия фактически уже стала провишный Германии.

По боевым ильнам Петрограда в те места должен был упираться правый фыант -7-й армии. Но удара со сторовы финнов никто не ожидал, по лесным и приозерным тамошним еслениям были жидко раскиданы малочисленные красные часта и отряды. Быстро собрать их в кулак оказалось невозможивым, и они под форсированным натиском противника отступали. Двадцаеть третьего апреля «добровольцы» ворвались в Овонеи, а через несколько деньков уже надеялись быть и в Лодейном Поле. Оттуда им открылись бы возможности глубокого захода в тыл Петрограду.

Объединить действия красинах войск в район боев срочно выскал бывший полновини Люндевияст Грондкай говорых о нем, что это выдающийся всенспец. Но и такой выдающийся всенспец. Но и такой выдающийся человек, прибыв на место, расегерался. «Прогивника не остановить, нет! — восклицал он в от-чаянии. — Всенная наука точная. Никакими усилизми воли и никакими энтуэквамом нельзя заменить стротий восчет. безеном россуменную силиниту в полках наличие на прасчет. безеном воючем нельчиро всеними ра полках наличие

снарядов и патронов».

Люндеквист метался из деревни в деревню, из одного огряда в другой и вместо организации отпора врагу своими ссылками на военную науку только вносил дезорганизацию и, хотел он этого или не хотел, сеял панику. Он склонялся к тому, что для уплотнения фронта надо как можно быстрее отступать к Петрограду и уже таж, только там, под самым Петроградом, дать белофиннам генерольное сражение.

Связи между частями почти не было, но их командыры и комиссары и так понимали, что никуда отступать нельзя. И уж во всяком случае, если и отступать, то ше без боя за советскую землю. Они отходили медленню, огрызансь, отстреливансь, кидансь в контратаки. В район боев перебрасывалась Петрозяводская часть Оссобото ма зачаения, стешно двигался отряд из Заваки. В самый горячий момент прибыл член реввоевсовета 7-й армин Шатов во главе большого, хорошю вооруженного отряда. Он сказал Люндеквисту: «Напрасно вас сюда послали. Вы работник штабной, и сидеть бы вам в штабе. По-вашему, злесь нало отступать. А по-нашему.— наступать. Мы

друг друга не поймем».

Со времен неменкого наступления пол Псковом Петроград не переживал таких напряженных дней. Красные части, собранные наконец воедино Шатовым, остановили противника, на некоторых участках даже стали переходить в контриаступление. Но оборонная работа в Петрограде не только не затихала, а все развертывалась: врага надо было разбить и выбросить прочь с тех северных подступов к Петрограду. Тем более что белофинны могли же и не ограничить свои действия этим наступлением в межозерье. Кто знает, не бросят ли они уже не «добровольнев», а регулярные части армии прямо со стороны Белоострова и Сестроренка? Надо было готовиться к любым неожиданностям. Тысячу коммунистов, из тех, кого только что мобилизовали для Восточного и Южного фронтов, Петроградский комитет партии решил тоже отправить под Олонец.

Павел Благовидов все эти дли почти не спал. Ночти в Смольном, пепрерывные разговоры с коммунистами, уходившими на фроит, почи в казармах, на вокзалах, с которых отправлялись воинские поезада. Мотался он по-луголодный, с опухштими, красными глазами. А тут еще, должню быть, цинта подкралась — укуситы люжоть хлеба с овсиной половой, непропеченного, грубску— и кровь из сесен, никак не остановиять се, запеканеся на губах. Сантику он уже не видел почти неделю, с того самого дни, как спадели они с ней среди дров у Калинкиви моста. Может быть, она и звонила ему, но и его помощивка Алексев Дабарева и месте в также время не было — бегал по городу с поручениями, и инкто не подходил к телефону, не отпечал на звоним.

Второго мая образовался Комитет рабочей обороны перепрада. Павла послали туда. Пятого принша гслеграмма из Москвы о том, что Плевум Центрального Комитета постановил ин одного человена из мобилизованных в армию — будь то по партийной линии, по профсоюзной ли, по линии Коммунистического союза молодений ин на восток, ин на юг не отправлить. Уделить особое внимание оброне в Карелии, под Петроградом, быть роговым к общему наступлению белофиниров, «Все на защиту Петрограда!» — плакатами с таким призывом скленвались стены домов, афициные тумбы, трамвайные столбы. Повсюду на пустырих и площодих, еще не очень дружно топан, маршпровали шеренги вооруженных людей в куртках, в бушлатах, стеганиях, в пальто. Люди совершали учебные перебежки, прицеливались для стрельбы лежа, с колена, стом. Звякали затвори.

Готовидась к борьбе за Петроград и другая сторона. Солиечным майским дием оба вкода в квартиру Виктории Федоровны— и с парадной, замаскированной, авкратой, и особенно с черной лестинцы— охраняли вооруженные нагапами и браунингами издежные, давно проверенные офицеры. В квартире шло экстренное зассодание петроградского ответавения «Национального центра», большой, располагавощей людьми и средствами организация всероссийского масштаба. Из собравшихся в этот день, может быть, лишь один Вильгельм Иванович Штейнигер знал, что в «Национальном центре» В Москве председательствует известный московский домовладелец карет господни Щенкии. С каждым дием организация эта все усиливала, улучшала, углубляла конспирацию своей деятельности.

Инженер Штейнингер, владолец патентной конторы «Фосс и Штейнингер», бывший гласный Петербургской думы, прошев кее стадии борьбы против Советской власти — от организации саботажа служащих до связи с подпольными офинерскими грушпами. Наступал новый, теебующий и несовянимо большей отогнизованности и

большей решительности острый зтап.

Штейнингер сидел во главе раздвинутого на полную данну обеденного стола, накрытого для такого случая веленым сукном. Дли председательствующего перенесли и кабинета тяжелое кожаное кресло. По сторонам стола располагалось дюжины полторы стульев с высокими резными спинками. Приглашенные на совещание сиделя инино, строго, и в какой-то мере походил это на заседание то ли возрожденного кабинета министров, то ли Государственного совета, словом, сладостно напоминало былые правительственные заседании и потому порождало атмосферу горожственности.

 Господа! — Штейнингер поглаживал ладонью бледный лоб. — Мы стоим перед лицом важных событий. Курьеры доставили известия о том, что в наступление перешли пе только войска геперала Мапнергейма. Вотвот к боевым действиям приступит и Северный корпус, расположенный в районе Нарвы — Чудского озера. Всего лишь сто двадцать верст отделяют нас от наших осво-

бодительных русских войск.

Говорил Штейнингер медленно, всматриваясь в лица присутствующих. По правую руку от него сидел профессор Технологического и Политехнического институтов Петрограда Александр Николаевич Быков. По левую -Виктория Федоровна, активнейшая деятельница кадетской партии. Лальше находился профессор Путейского института Завалский. Еще дальше - инженер Альбрехт. за ним -- генерал Махов... Ощущая значительность минуты, все держались достойно, важно и представительно. Штейнингер, пожевывая толстую нижнюю губу, раздумывал о том, что немало таких же представительных, важных и достойных мелькнуло, вспыхнув п погаснув, на общественном небосклоне «второй», скрытой, ушелшей в подполье России, которая вынуждена прятаться от большевиков. Одни расстреляны — и так, что никто даже не знает, где их могилы, другие с трусливой поспешностью сбежали в Крым, на Дон, в Одессу, в Гельсингфорс. Что-то будет вот с этими, которые так чинно сплят по сторонам длинного стола?

 Господа, — снова, после минуты общего молчания. заговорил он, — может быть, близок час нашего освобождения. К этому великому часу не просто надо быть готовыми. Всеми возможными средствами пало его ускорять и приближать. В помощь Северному корпусу, во главе которого, очевидно, встанет генерал Юденич - этот вопрос сейчас решается в Сибири, в ставке адмирала Колчака, - мы должны иметь свой, я бы о нем так сказал -«Петроградский корпус». Все, кто разделяет наши идеалы, кто хочет свободы и умиротворения, кто стремится вновь обрести родину, должен решиться на великие жертвы, может быть, даже и жизнь свою положить на алтарь отечества. Офицерские группы у нас пока что предоставлены самим себе, они ведут расслабляющий их боевой дух, неорганизованный образ жизни. Надо пойти к нашим офицерам, ободрить их, призвать к исполнению долга, когда понадобится. А понадобится это, я убежден. очень и очень скоро.

С аккуратностью, с педантичной инженерской последовательностью Штейнингер набрасывал план подготов-



ки встречи Северного корпуса в Петрограде. Захват офицерскими отрядами телефонной станции, главного телеграфа, почтамта, воквалов; поджоги и варывы зданий большевистских органов управления и нодавления; немедленый арест и расстрел руководителей Петроградского совета, Петроградского комитета партии большевиков, Петроградской ЧК.

От его решительных, точных, крупных слов запахло порохом, потянуло дымом пожарищ. Кое-кто даже стал поеживаться, ссылаясь на сквозияк из открытых форточек.

 Да, да, да! — Штейнингер заметил это. — Такова логика борьбы, и, не считаясь с нею, никогда ничего не добъешься.

 Ирина Владимировна, уж не сердитесь, что опять нарушил ваш покой, — почти в тот же час говорил Кубанцев, появившись в передней Благовиповых.

Ирина давала себе клятвы в том, что инкто на этой офицерской компании инкогда больше не проинкнет в ее квартиру, что и сама она пикогда к инм больше не пойдет. Но раздалось дребезжание звоика, вошел Кублице которому она так и не смогла не отворить, и вот в чем-то перед нею извиняется. В чем — она не может дать себе ясного отчета. О чем-то просит.

 Вы уж извините, пожалуйста, — с трудом стала улавливать она смысл его слов. — Две корзины и сундучок, всего-то всего.

Двое незнакомцев по его знаку, поданному на лестнидивазались тромоздкими, большими и тяжельми; запирались они на длиниые железные пруты, прихваченые висячими замками. Сундучок был из железа, как у паровозных машинистов, и тоже замкиутый.

 Куда прикажете поставить? Кубанцев суетился. – К вам ведь с обыском не придут, ваш супруглицо сутубо лодьное. А тут, в этих вместилищах, последнее, что осталось у меня от разрухи, от разграбления. Из носильног кое-что, на домашнего.

Ирину, она даже не могла сказать почему, охватывал страх перед этими угловатыми, громоздкими вещами. Ирине казалось, что корзины Кубанцева наполнены чемто эловещим, способным принести гибель и ей и Илье.

- Боже! сказала она слабо. А может быть, не надо бы. Унесли бы вы, пожалуйста.
  - Увы, Ирина Владимировна. Некуда.

С удивительной лоякостью Кубанцев осмотрел большую Иринину квартиру, над ванной компатой отыскалневидимые из коридора антресоли, и все втроем, он и приведенные им бессловесные молодцы, тяжело пыхтя, взгромоздили туда свой багаж.

— Немножко, правда, перепачкались!— весело сказал Кубанцев, вывоженный пылью автресолей, до которых Ирина не добиралась более двух лет. — Ну ничесо, на лестнице отряжнемся. Спасибо вам, Ирина Владимировна. Превеликое. Говорить-то про это никому, само собою разумется, не надо. Молчос, и все.

 Итак, Ян Карлович, на этот раз я отправляюсь один. Друг мой, Благовидов, не может. Он в Комитете обороны Петрограда, горячка у них. Беру, значит, опять натап. Кольг оставляю.

Иди, Осокин, иди. Это может оказаться очень важным. Если твой Хамедайнен не дурак, мы кое-что через

него узнаем, ты прав. Осокин.

Ян Карлович внимательно наблюдал за тем, как бережно его помощник укладывает в свой несгораемый ящик кольт, как проверяет, есть ли патроны в барабане нагана.

— Ты любишь оружие, Осокин. Это хорошо, — одобрил он. — Но ты пижои все-таки. Как барышпи паряды, меняешь оружие. Если нет патронов к твоему кольту, пу и носи всегда наган. Нет, я вижу, кольт ты любишь, именно как барышия любит то платье, в котором она больше новаятся и себе и квавлерам.

— А что, разве это плохо, Ян Карлович?

 Мальчишка ты еще, Соскин, совеем такой, в коротких штанишках. Не надувайся, как пузырь. Я по-дружески с тобой разговариваю. Не как начальник. Да, кстати о барышнях!.. Эта девчонка, Санька, как она поживает?

— Что-то Завадский ее из дому гонит, как кто у него собирается. Подозрительно, Ян Карлович. Значит, есть такое, что они хотели бы от нее утаить. Верно?

 Верно. Только, может быть, он просто баб к себе водит, твой Завадский. Всех подозревать, Осокин, нельзя. И не потому, что так ты краспвей будешь. «Вот какой я, смотрите, христианнейший из христианнейших. Я всем верю, у меня голубиная душа». Глупости это, Всех подозревать нельзя по другой причине. Потому что не все способны на то, в чем их можно бы полозревать. Таких идейных, непримиримых, не очень уж и много. Ну, скажем, тысяч десять во всем Петрограде. А остальные, даже если они и не согласны с Советской властью. они обыватели, и ничего больше. Такой не может ни за Советскую власть, ни против нее. Охотиться на таких только зря время убивать. Но это я, учти, лишь в общих рассуждениях. А не в данном случае. Кто такой Завадский — мы с тобой не знаем. И ежели что...

Я ей сказал, чтобы, пока меня нет, она, ежели

что, к вам бежала, Ян Карлович. Ничего?

 Правильно сказал. Ладно, дружок, отправляйся. Ни пуха тебе, ни пера. Спасибо, Ян Карлович.

 Дурья твоя голова! Разве же за такое напутствие говорят спасибо! К черту, говорят, к черту!

- Этого, Ян Карлович, я не могу себе позволить. Вы же начальник, «Богат и славен Кочубей, Его поля необозримы».

Нигле не найти было Павла Андреевича, телефон его молчал, Отправилась было Санька к Степану Егоровичу. к дяде Благовидова, за Нарвскую заставу. Может, тот что о своем племяннике знает. Но и Степана Егоровича не застала. Встретила ее хозяйка лома.

 Милка ты моя. — сказала Фекла Дмитриевна, усаживая Саньку на стул возде стола, - все мужское население сейчас как с ума посходивши. С завода, гляди, только ночевать помой холят. А то, бывает, прямо там, в заводе, и ночуют. Финны-то прут на Питер, Против них оружие надобно. Пушки народ чинит, пулеметы. паровозы, вагоны.

Санька спросила, не появлялся ли у них Павел Анпреевич.

- А ты что, часом, не серпием ли к нему присохла. девонька? — Фекла Дмитриевна присела напротив нее, явно заинтересованная. — Он мужчина видный. Самый бы раз ему жениться, да вот невесту никак не найдет. Не ты ли, а?

— Что вы, Фекла Дмитриевна! — Санька не смутилась. — Я так... Просто бегаю за ним. Сама. А он?.. Что ему девка деревенская! У меня и грамоты — на ко-

пейку.

— Это верно, верно: он с образованием. Училище реальное прошел. На инженера учиться подавал бумати. Да служить в соддаты его взяли. Тогда уж, рав такое дело, военное, на офицера выучился. Образованный мужчина. Только ты и себя зря дешевишь. Стан у тебя, внасшь, правлекательный. И личимо не деревенское, це так чтобы простое. И глаза взои какие! Мужими ведь на бабе образование не так чтобы строго смотрят. Им совсем другое подавай. Может, слыхивала про графа-то Алакчеева?.

— А как же! Я из тамошних мест. Новгородская я. Цыганку-то Настю который любил? Ну ведь она, Фекла Дмитриевна, не жена ему была все-таки. А потом — и за-

резали ее за это.

— Поболе жены была, поболе. Всем крутила. И зарезали ее не за то, что граф любил, а за другое. Жестокая была к дворне, мучила людей. Или вот царица-ившератрица Екатерина Первая, жена царя Петра... Тоже ведь из деревии. А какая изделалась. Это пусть тебя не заботит. Выходи за него, да и все.

— Что вы, Фекла Дмигриевна! Не возымет меня Павел Авпреевич. Я вам скажу... — Сапька перешла на доверительный женский гом: — Павел Андреевич повел меня раз в театор. Опера, значит, «Риталета». Поят все время, шумят на сцене. Как в деревне у нас в престопный праздник. Или на пасху. А я уставши была, притулилась возле его плеча да и сплю себе. Вроде все слышу, но уже ичего не вижу. Смеялся он потом. Ну, конечно, дура. А барыня, у которой я маленько жила, жена Павла Аплисеевича боата...

 Ирина? Чего ты мне о ней рассказываешь! Это ж паша сродственница. Илюхина супруга. Из богатеючей

— Да, верно! Я и не сообразила. Невестка она вам вроде бы.

 Ну этакая, четвероюродная. Так чего она, говоришь-то?

— Она как начнет про театор, как начнет! «Партию пел»... «колоратурская сапрана»... Вот как надо-то! А я, недотепа, храпака задала.

— Нячего, милка мов, инчего. Приятиля ты девка. Я бы тебя в сродственницах держала. Ирина — она гордячка. Илюха-то нас из-за нее позабил. Мы ей не подходячая компания. Серме, видинь. Она и по-французски. Она и по-антийски. А мы одно знаем — матюком. Я ей сказала раз: «Гликось, задимия у тебя до чего ладиая». Ведь от дущи сказала, добром, залибовавалсе ейкой статью. А она как ажиет, как за грудь скватылась, будго я на задимиу на эту ейку кипятком плеснуда.

Санька смотрела на Фекцу Дмитриевну задумчиво, подперев щеку рукой, и не слышала, о чем та говорит. Раздумивала она о возможном и невозможном. Может ли так бать на свете, чтобы ей стать женой Павла Андреевича? Ой как любила бы она его, он даже и знать про то не знает, ой как берегла бы, жалела, — все бы позабыл он, кроме нее. Но вот возможно ли этог.

## 17

Юденич, как всегда, сидел в номере гельсингфорсской гостиницы и поглядывал на окрестные островержие крыши из бурой, выстоявшей под сотнями и тысячами дождей волнистой черепицы, на железнодорожный вокзал, напротив которого стояло хмурое, сложенное из пикого камня злание гостиницы, на привокзальную обычную суету. В последние дни у него беспокойства прибавилось. Времени на чтение жене французских романов не стало совсем. С утра до ночи перед ним торчат то англичане, то американцы, то свои, русские. Ничего не поделаешь. Он северное солнце белых, а вокруг солнца вращаются большие, средние и мелкие военные и штатские планеты. Силу притяжения образуют те два миллиона рублей, которые ему удалось получить в гельсингфорсских банках у раздобрившихся после его поездки в Стокгольм и что-то почуявших банкиров. К деньгам потянулись руки из Ревеля, из-под Пскова, из Нарвы. Белые отряды и полки в Эстонии требовали этих миллионов, как земля пустыни требует дождя.

Одна на планет прибалтийской балогвардейской военпой системы предстала перед Николаем Николаевичем разодетой в новенький английский мундир. Это был прибывший из Эстопии Александр Павлович Родзянко, племянник Миханав Владимировича, квамертера и председателя Гооударственной думм. Подготовленным к наступлению Северыым корпусом фактически комапурет этот скороспелый генерал, без шума и афиширования, но с полного согласия эстонского генерала Лайдонера, так-таки и оттеснивший в сторонку старика полковника Дзерожинского.

Юденяч дует в усы, громко барабавит толстыми пальцами по столу. Родяния одкладывает обстановку и план наступления корпуса. Докладывает кругло, зффектию, такой способен про- чвести впечатление. Краснобайство, видимо, их общая семейная черта. Бойкий в общем малый, нахрапистый, па ходу может подметки срезать. Юденич вспоминает скандальную историю то ли четырнадиатого, то ил инитандиатого года, запамятовал точно, которая была связана с именем этого новоявленного полководца. Командроват Родяннко в ту пору небольшой частью, вроде запасного батальона, сначала на острове Эзель, где превышая спом служебные обязанности и держакатся чуть ли не теперал-губернатором среди эстонского населения, а позже на материковом берету — в дачном гоороке Периове.

Однажды возле того городка вздумал было опуститься немецкий офицер на аэроплане. Что вражескому авиатору было надобно в таких местах? Может быть, развед-

ку вел, может быть, шпиона хотел выбросить.

Снижающийся аппарат заметили в батальоне Родзянко. На поле предполагаемой посадки прискакал сам командир-гвардеец, приказал открыть огонь по воздушному врагу из всех винтовок и тоже отважно палил из браунинга. Немен ретировался, Племянник председателя думы отправил в Петербург на имя своего дядющки соответствующую редяцию. Лядющка не замедлил с высоких трибун представить эту пальбу в воздух как одпу из победных странии истории русского оружия в Прибалтийском крае. Была, однако, учинена проверка, все выяснилось, генеральный штаб выразил сильнейшее неуловольствие по поводу хвастливой шумихи, и председатель думы был изрядно обескуражен. Потом он не упустил случая отплатить генералу Юденичу, устроив думскую говорильню, когда Юденич принял кое-какие необходимые меры против аджарцев. Ну об этом чего там вспоминать.

Мисль вернулась к генералу Родянию. Каковы же еще, кроме того аэроплана, «победы» Александра Павловича, Юденичу было неведомо. Со времен войны он так и путается в Прябалтине, вошел в доверие к эстопцам, помогал им расправляться с революционными рабочными том и мужикамым хугориямым. Воноет на эстонской стоумен

против красных; все это так, но все это игра по мелочам: стычки, нападения из засад, пальба с дальпих дистанций. А как-то поведет себя сей генерал-племяпник во главе крупных войсковых соединений?

- Итай, Николай Николаевич, докладывал Родзанко, — наш Северный корпус стянут в район между Нарвой и Чудским озером. Общее число активных штыков до пяти тысяч, сабель свыше тысячи, орудий полтора лесатка.
- Только-то? Прикрыв веком один глаз, Юденич высоко поднял веко другого.
- Этого, безусловно, мало, согласился Родзянко. Но мы сосредоточиваем силы на узком участке фронта. На очень узком. Мы пойдем колонной, тараном. Крестьянство Гдовского, Ямбургского, Лужского, Гатчинского уездов только и ждет нашего наступления. Начичт записываться в добровольцы, корпус станет обрастать, как снежный ком во время горного обвала. А кроме того, я еще не сказал вам, что севернее Ямбурга наступать будет расположенная там Первая дивизия эстонцев. Шесть тысяч штыков и тридцать орудий. У дивизии есть два бронепоезда и два английских танка. Перед танками красные побегут, как зайцы. В этом можно не сомневаться. Грознейший вид современного оружия. И еще я должен назвать одну особенность корпуса: некоторые его части целиком состоят из офицеров, которые в наступление пойдут рядовыми солдатами. Вы же знаете русских офицеров. Николай Николаевич. В бою каждый из них стоит десятка новгородских и вологодских лапотников. - Родзянко шумно высморкался. — Только бы до русской земли дойти, только бы! А там!.. — Он отпил из стоявшего перед ним стакана глоток колодного чан. - Таковы. Николай Николаевич, силы. Если не брать в расчет еще и Вторую эстонскую дивизию. Но у нее задачи особые. Эти задачи планируются генералом Лайдонером, который намерен пвинуть свою дивизию на Псков.

А наши русские войска пойдут на Псков?

Родзянко замялся, пожевал губу.

— Как вам сказать. Объять необъятное невозможно. В сторону Пскова будет осуществляться вспомогательный удар. Водоль озерных побережий двинетов кавалерия Булак-Балаховича. Никакой инспектор из этого партивана не получаети. Он потребовал полк и с ням должано будет занять Глов. А если все пойдет благополучно, то

под Псковом или в самом Пскове присоединиться к астонцам.

 Меня заботит, Александр Павлович... — Юденич с силой дунул в усы. - Да, очень заботит непрерывное поминание вами эстонцев. На черта они вам сдались? Это же хитрейшие бестии. Посмотрите, как ловко руками наших попавших к ним в кабалу русских солдат и офицеров выпроводили они из Эстонии красных. Наши сражались, умирали, а Лайдонеры тем временем обучали, школили, вооружали и экипировали свою эстонскую армию. Этак того и гляди они нам и в спину могут ударить, когда мы будем подходить к Петрограду. Может быть, и вы так полагаете, извольте-ка ответить, будто после победы над большевиками мы обязаны будем препоставить эстониам самостоятельность, смириться с тем, что под боком у нас поселится некое подкармливаемое англичанами и американцами препротивное государство. Ну-ка ответьте? А как же тогда «единая», как «пепелимая»?

Сейчас не до этого, Николай Николаевич. Сейчас...

— А потом, когда станет «до этого», — перебил Юденич, — уже будет поздно. Надо своими, русскими силами воевать. Балтика полна английских мораблей, учтите. Уже десятка три их крейсеров и эскадренных миноносцев утюжат наши воды. Есть у них даже плавучий аэродром... как его?..

— Авианосец.

- Да, да. Есть катера для торпедных атак, минные заградители и целых двенадлать подводных лодок. Вы все это можете увидеть и здесь, в Гельсингфорсе, у причалов порта, и в Ревене, через который ехали сюда и поделет обратно. Бескорыство нам помогать никто не станет, нет. С помощью своих крейсеров эти господа оттяпают добрую половину матушки России. Разве не видно?
- А что делать, Николай Николаенич? Бее жертя, без потерь не обойтись. Большевики, может быть, голько потому еще и живы и здравствуют, что не поболяись пойти на жертвы. Ленин чуть ли не назавтра после своего переворота постешил объявить независимость бинляпдии. Финты были нейтрализованы. Не правда ли? Под нажимом Денина был заключен и трудный для большевиков Брестский мир. О нем кричат, что он позорный. Но большевики тогда выниграли время, выграли...

- Нет, нет, не агитируйте. На черта мне сдались

ваши эстонцы! — Юденич сердился, грузно ворочаясь в старом кресле. Кресло под ним скрипело и похрустывало.

- А без них мы не сможем! злился и Родзянко, совсем недавно принятый и обласканный Лайдонером. — Может нам оказать действенную помощь верховный правитель?
  - Колчак?
    - Да.
- Думаю, что окажет. Я ему отправил свое послание.
   Объяснил положение, просил помощи. Жду ответа. Путь не близкий. Вокруг Европы, вокруг Африки и Азии.

Юденич и Родзянко смотрели друг на друга и друг другу остро не вравились. Каждый считал, что у его собеседника есть нечто скрытое на уме, о чем каждый из них говорить избегает.

 Что ж, — завершая беседу, сказал Юденич, — как ни кинь, все клин. С богом, Александр Павлович! Значит,

тринадцатого выступаете?

— Самая бласоприятняя дата. Красные все силы гонят сейчас в район Олопца, выстраивают крепкий фронт в Карелии. А под Нарвой и у Пскова у них голо. Через день, два, три — как раз к тринадцатому — будет еще голой.

Они пожали руки и расстались.

Адъютант доложил о том, что пришел генерал Владимиров.

 Николай Николаевич, хорошие известия из Петербурга. — Дождавшись приглашения, Владимиров сел.

 Какие же? — Юденич разминал в пальцах папиросу.

— Наши действуют. Создан запас оружия на конспиративных квартирах. Вервые поди в штабах, в разных объявленских организациях. В воздушном дивизионо Балтийского флота наш офицер, военспец Берг. На петрорадской радиостанции некто Рейтер. Я его не знаю, ко наши утверждают — вервый человек. Правда, есть данные, что он работает и на французов. Но бог с ним, лишбы и для нас делал то, что надо. Потом разберемся. В оперативном отделении Балтийского флота тихо слдит полковник медиокритский. Это все специально для вас сообщает через курьеров полковних Люцкевист. Сам-то он сейчас под Слонцом. Большевики отправали его туда спасать положение. Но в Петрограде много людей Вдалимира Яльмаровича. Нет. педаром ып провеги с вами

время в подполье, Николай Николаевич. Глубокие корни остались.

Владимиров сообщал своему шефу лишь то, что шеф, если бы захотел, мог узнать и без него: Юденич и сам имел немало доброхотов в Петрограде. Зато бывший жандарм и словом не обмолвился о сети только его, даже от белого командования законспирированных, агентов, скрытых в петроградском подполье. Был там особо надежный, предапный ему, способный на все жандармский ротмистр Кубанцев Гаврила Лукич - костолом, членовредитель, первоклассный стредок из нагана. Помнится, оба они. Новогребельский, ныне Владимиров, и Кубанцев, стредяли в присутствии самого Павла Григорьевича Курлова. В медный семишник с пваднати шагов. Пять пудь из семи Кубанцев всадил в такую мелкую монетку. И почти не пелился, поллен. Навскилку бил.

Воспоминания о золотом прошлом были приятны. Разглядывая носки своих безукоризненно, до дидового сия-

ния начищенных сапог, Владимиров улыбался.

 Генерал Воейков тут, Гельсингфорсе, сидит, В

Николай Николаевич, - сказал он.

- Дворцовый комендант, что ли? Какой же он генерал! Генерал от кувакерии! - Юденич шумно, раскатисто захохотал. - Иначе-то этого, извините, генерала никто и не называл, Владислав Станиславович.

Вежливо, в меру, посмеялся и Владимиров. Он не однажды встречал Воейкова на удинах Гельсингфорса и тоже каждый раз ухмылялся, вспоминая, как приближенного царя Николая и царицы Александры называли, бывало, в России. Удачливый человек этот обратил внимание на природный ключ в своем пензенском имении. Стал заполнять ключевой водичкой бутылки, наклеивать на них броские этикетки «Минеральная вода Кувака» и отправлять такое добро в Петербург, в Москву, в другие города империи. Источник бьет, денежки текут. Отсюда-то его «кувакой», или «генералом от кувакерии», и прозвали.

— Пишет книгу, Николай Николаевич. Назову, гово-

рит: «С парем и без паря».

- Нахарчился, кот гладкий, возле царского семейства. Поди, на всю жизнь и ему и его внукам хватит.

- Да нет, ноет. Говорит, что все состояние остадось у большевиков. Ждет, когда можно будет в Петербург вернуться, Тайников, должно быть, в Царском понаустраивал. Я ему сказал: «Что ж. Владимир Николаевич. ждать-то сяднем сидючи? Отправляйтесь в Северный кориус, в Эстомию, да с богом в бой на врага. Вы генералі— — Генералі— Юденич фыркнул.— Оп патроп не знает, как заложить в винтовку. Саитский хомик. Вся экакадная до наживы шайка не могла царя уберечь. Увезли бы, переправили за границу. А то первыми в бега ударились, как только пальнул кто-то под окошком дворца. Вот прогоним большевиков из Петрограда, кого во главу россии ставить будем? Ну, кого? Керенского, что ли, онять? Увольте. Не получился из него государственный человек. Засучил тощими пожками, в Бонаварты ему захотелось. Нельзя нам, нет, по французскому подобию государственное управление строить. Нам самодержавие как раз. Прочная власть нужна. А кому, говорю, царем бить? По-си водержание бить? По-си бить?

Глухо стучали толстые пальцы по столу. Смотрели водинистые, вышьетние глаза на железподрожные пути за окном гостиницы, которые, начинаясь тут, в центре (гълсынгфорса, призиком через Выборг, вали в Петербург, в столицу царей российских. Думы одолевали Юденича. Из всех из них, на заметных генералов, если брать Колчака, Деникина, разных там Врангслей,— кто самый ближний сегодна к Зимнему дворпу? Он, конечно. В истории ведь всикое бывает. Почем ба серди великой смуты российской ие прийти этак спокойненько, без толкоты, в окружении верных дюдей, таких, как Владимиров, скажем,— не прийти вот так да и не сесть в одно из древных тронных кресса Руси, сохраниемых ниме в Оружейной палате? Кровь придется пролить? Что ж, без крови пизакой истории пока что не бывало.

Пенералу вспоминание, гориме и прибрежные селения Ватумской области. Начинался шестнадцатый год. Турки сильно досаждали своими набегами русским войскам. Шпионы среди войск ходкли запросто. «В чем дело? потребовал главнокомандующий Канказской армией у чинов своей разведки. — Почему не принимаете мер?» чинов своей разведки. — Почему не принимаете мер?» фенозомским никакие меры. Турок от аджариев никто не может отличить одинаково чериме, одинаково мусульмане». — «Значит, этих аджариев тоже надо считать турками, — решительно заявил главнокомандующий, — и соответствению постунать с нимы». Был разработан плава, додю за другим окружались войсками аджарские селения в пограничной полосе, раздавалась команда: «По турецким шпионам — огонь!», гремели орудийные залны, трескуче рассыпались в горах пулеметные очереди. Уцелевших от снарядов добивали выстредами из винтовок, приканчивали штыками. Стон стоял над плодородными долинами, в которых из-за их райского климата еще и в далекие-далекие времена селились пришельцы - то греки, то древние римляне. Пым пожарии валил из ущелий, вставал над горными вершинами. Главнокомандующий рысил на коне через сожженные деревни, мимо мертвых тел, подвещенных к субтропическим деревьям. Конь разбрызгивал копытами коовавые лужи. Главнокомандующий не жедал видеть и не видел, как солдаты выкручивали руки женщинам, волоча их в кусты... Может быть, и здесь, под Петроградом, будет так же? Что ж, на войне как на войне. Солдата, офицера, настрадавшихся в изгнании, без родных, не остановишь в их священном гневе. Бьет двенадцатый час большевиков!

Юденич встал, хотел было перекреститься, оквадывая взглядом стены гестиначимой комнаты. Ни иком, ни сюжетов из священного писания тут не было, только голые языческие богини с пышкыми бедрами; удержал вознесенную очку на половине пути и двуми пальнами зало-

жил за борт генеральской куртки.

Родзянко тем временем, окруженный адьогантами, сыдел в кабачке русских офицеров на одной из гельсингфорсских улиц и коротал часы до парохода на Ревель. В отличие от этого байбака, тюфака и мамли Юкенича племянник председателя Государственной думы любля пожить и повимал толь в живзин. Но этог кабачок, вся обстатовка в нем не располагали к приятным мыслим. На теспой застрадке изтъ тощих девиц старательно кручили перед посетителями полугольми щуплыми задами. Синие куринкы зажки производили вессым вепратиче внечатление на командующего Северным корпусом. Ему вспоминалось преуготиейщее казито в Перпове на улище, ведущей к морто. Вот там были «сюжеты», вот там можно было повесениться. А тут...

Выпив третью рюмку в меру охлажденной водки, он приказал одному из адъютантов пригласить девиц к его

столику.

 Девочки, — сказал он, когда они не слишком веселой стайкой прилетели на зов и расселись на поданных адъютантами стульях. Генерал с удивлением рассматривал их. Совсем же девчонки, гимназистки! Какой идиот набрал их сюда и выпустил на эстраду? Разве такие способны настроить на приятные мысли? - Откуда вы, юницы? - спросил Родзянко.

Из Петербурга, господин военный, — с гордостью

ответила одна из них.

- Как же так, совсем молоденькие, и рискнули отправиться одни в путешествие?

- А мы не одни. У нас у всех и родители тут. Мы и себе и им зарабатываем на жизнь. Жить-то трудно. Квар-

тиры дорогие, одежда дорогая...

Все это рассудительно рассказывала самая взрослая из девиц. Поначалу она старалась говорить весело, беззаботно. Но в конце концов и она и ее подруги приуныли.

 Хотелось бы поскорее домой, господин военный, в Петроград.

- Выпейте по рюмке да закусите, - предложил Родаянко. — Может быть, после этого легче будет решать та-Девицы выпили по рюмке, выпили по другой. Одна

заплакала. Появился не то хозяин, не то вышибала, костлявый, рукастый, Увел ее, молча и злобно.

Зато из-за соседнего столика заговорил подвыпивший

поручик. — Господин офицер! — сказал он. — Вы здесь лицо новое. Поэтому к дамам прошу не приставать. Вы их рас-

строили своими глупостями, порушили нам все веселье. Скандал затевать не хотелось. Родзянко пожал плечами и отпустил девиц. Они вновь взобрались на эстраду. закрутили девчоночьими вадами, а одна из них принялась

цеть скабрезную цесенку.

Зала кабачка все больше заполнялась народом. Пруг пруга тут знали, входя, раскланивались, полсаживались на свободные стулья. Родзянко затеял разговор с несколькими из посетителей: что, мол, они делают в Гельсингфорсе и что намерены делать дальше.

 Вы, очевидно, новичок, — внимательно осмотрев его, ответил один подполковник. - Удовлетворю ваше неофитское любопытство. Ничего мы не делаем и не соби-

раемся что-либо делать.

— О Северном корпусе слышали? — спросил Родзянко.

- Слышали, да. Были тут вербовщики из него, за-

влекали жалованьем и обмундированием. Но корпус-то создан немцами, на немецкие деньги. Разве мы, русские патриоты, три года гнившие в окопах на германском фроите, можем пойти на службу к врагам России?

фронте, можем пояти на служоу к врагам России?
— Заблуждаетесь, подполковник. Создавался наш корпус лействительно при участки немпев. Но уже давным-

давно стал он чисто русским.

 Как же это русским! — воскликнул поручик со шрамом на подбородке. — Если командует им эстонский генерал Лайдонер. Мы же знаем.

Родзянко не удержался.

 Командую корпусом я! — ответил он, откидываясь на стуле.

На минуту все примолкли, ошеломленные.

 Полковник Родаянко? — неуверенно сказал кто-то, не видя знаков различия, поскольку Родаянко для спокойствии в пути приехал в Гельсингфорс в тужурке без погои, и о том, что он офицер, лишь свидетельствовала папаха, положенная на подкомнику.

Генерал Родзянко, — ответил он.

По залу пошел пум. К столяку командующего Северым корпусом стали стигиваться со всех утлов. Один с простым любопытством в глазах, другие с надеждой на изменения в их уньлой жизни. А краснолицый толстяк, штабс-капитав, подошел с иронической улыбкой.

— Вы родственник Михаилу Владимировичу, не так ли?

— Да, так.

— Вапта фирма, генерал, ненадежна. Старший, как вызвестно, плодорал устоп самодержавии в России. Его дума только и занималась клеветой на парствующий дом, с ее трибуны ведрами выливались помои на императрицу, а следовательно, и на государы императора. Он, он, ваш дядюшка, виповен в том, что мы все оказались в таком тякком и глупом положении, без родины. Он, он подготовил, вспахал и удобрил почву до дольшевиков. А что теперь можете вы, племиняния Вы поведете нас под большевистские пуля? Нас поодиночке, а может, в общих моглах закопают под Гатчиной и Грасивы Селом... Спасобо, ваше превосходительство!

Не слушайте его, господин генерал. Он черносоте-

нец, дитятя Пуришкевичей и Валяй-Марковых.

 Не черносотенец, а верный, последовательный слуга своего покойного императора! — выкрикнул штабс-капитан. — Зарублю! — Он сделал такой жест, будто хватается за шашку. Но там, где надо быть шашке, ничего у него не было. Штабс-капитан утер лоб обшлагом зано-

шенной гимнастерки и пошел к выходу.

Оставшиеся все теснее окружали Родзянко. Он отвезал и отвечал на вопросы. Какое жалованью Гри квартировать? Обмундирование? Видно было, что вербовщики, побывавшие в Гельсингфорсе, отнеслись к своим обязанностим формально, не рассказали всего слониющимся по Финляндии русским офицерам. И когда Родзянко всордил на пароход в тельсингфорсском порту, вместе с ним по тралу тяпулось десятка два успевших собрать чемоданчики, изконец-то написциих пристанице и пехотных, и артиллерийских, и кавалерийских офицеров. Еще столько же обещало выехать в Ревель завтра-послевантов.

«Можно создать громадную армию, — размышлял с досадой Родзянко, стоя на верхней палубе отчаливаниего парохода. — Но для этого, наверно, надо, чтобы вербовщиками были сами командующие. Эх, мать Россия! Ты все

та же».

## 18

Возле халупки, в которой Осокин уже провел две ночи. были сложены бревна. Сложили их давно, они успели изрядно поистлеть, и в некоторых из них можно было пальцем проковыривать дыры. Осокин сидел на одном из таких трухлявых бревен и, раздумывая, курил. Утро занималось тихое, безветренное. Над окрестными кустами всходили синеватые туманы. Весенняя земля парила, отходила от зимней стыли и, впитав влагу сошедших снегов, набирала сил. Кое-где на своих огородах крестьяне раздирали старую пашню деревянными сохами, а женшины, идя следом за пахарями, кидали в борозды из лукошек слегка проросшие лиловыми росточками вялые картофелины. Кони в запряжках были мосластые, тощие. Зима для крестьян прошла трудно, изнурила всех. То врывались в село белогвардейцы, то вновь приходили красные. И те и другие испытывали нужду в фураже для коней, и те и другие реквизировали овес, сено, солому; своему скоту оставались корье да ветки с кустов и деревьев. «А ветка она и есть ветка, — как сказал вчера Осокину один местный старик. — Испробуй кормить человека прекольем из плетня, чего с человеком будет? Так и лошалушка — вишь, идет, еде ноги переставляет, болезная».

И все же весна делала свое дело: почувя тепло майкого солица, ожили кони, ожили немногочисленные коровенки, по утрам пастух говяет их в луга, но не как бывало — не в лесные корменные дали, а пасет вблизи деревии, в пределах человечьего крика; в леса, в кусты плать боязно — шатаются окрест голодные шатуны: не то девортиры, не то просто грабители.

Старик был словоохотливый, от него да от хозяйки

халупы Осокин узнал немало интересного.

Землю Советская власть крестьянам дала; радовались было, нарадоваться не могли, когда помещичьи угодья получали, в свои дворы добро волокли из имений, делили сеялки, веялки, конные грабли. Но спокоя из всего этого мужикам не получилось. То тебе новый налог преподнесут, то реквизицию объявят, то стрельба подымется по ночному времени, то пожар где заполыхает. Знай утещают да уговаривают советчики: обождите, мол, вот покончим с лютым классовым врагом... А пока павай па павай хлеб на мясо городу, рабочим и солдатам, «Незнамо, как и жить-то. - рассказывала вчера Осокину хозяйка, постелив ему полушубок на дощатом некрашеном полу. --О тринадцатом годе, перед самой ерманской войной, значитца, задумал мужик мой избу новую ставить. Лесу наготовил, вон бревна-т под окнами лежат. А тут, глянь, война. Мужика в солдаты забрали. Не вернулся он, товариш-гражданин. Бумажку только прислади: убитый, значитпа, на чужой ерманской земле, и могилку не сыщешь евониую теперича. А бревна, ишь, лежат, ждут чего-то, предь их гноит. Дождутся ли чего?»

Осоким сидит на этих бревнах, из которых гочится рынкия муки, и раздумявает. Двенадиатое мая, а Хамелайнена все нет. Ну, правда, рано еще беспоконться: уго-ворианись, что придет от в промежутем между досятым и питиадиатым, время есть. Но и пораздумывать тоже есть о чем. В Попковой Горе, а окруживаних село деревенных расположивась часть 19-й красной дивизии — бригада, командует которой бывший парский гемерал Николаси, командует которой бывший парский гемерал Николаси, в Икраювам затамие ваниные, негодутомие, гроясы жаловаться в Париж и в Лоидон; другие взирали на все с презентем межно юлили и лебезили и нисколько не соответственам межно юлили и лебезили и нисколько не соответствовали представаенно. Осокина о генералах. До разгововали представаенно.

воров с ними его еще не допускали: молод-де, обождешь, подучшњел, пооботрешься. Беседы с генералами вели Ян Карлович, а то в сам председатель ЧК. В представлениях Осокина они, эти генералы, так и существовали как люд, другого мира, глубоко чуждого и ему, и всему народу, и революции. С ними надо было бороться, их надо было возлировать, а то и ликвидировать. И вдруг — тенерал, который сам борется против бельку, можно сказать, красный генерал! Не слишком обычиное положение. Осокину очень хотелось пойти к нему и побеседовать. Прамо подмывало пойти. Но командир бригады был в возрасте; говорили, что ему под шестьдесят. Запросто не засхочины: так и так, мол, я Осокии, мелаю пообшаться.

Осокин не считал себя неспособным пособеселовать с генералом. Кое-какие знания, думалось ему, у него для такой беселы были. Не зря же со своей Счастливой улины, которая возле Путиловского завода, он через вечер бегал в Автово, в школу для взрослых и подростков. Учитель Семен Григорьевич полюбил Костю Осокина, паренька с верфи, особо отмечал его любознательность, сам подбирал для него книги. «Можно, друг мой, нахвататься всего отовсюду, но если будет это нахватано как попало, без системы, то даже при множестве разрозценных знаний окажешься ты полным невеждой. Представь себе дом: третий этаж есть - висит этак в воздухе, а второго и первого нету. Чердак - вот он, а лестницу туда не построили. Окошек восемь штук, а двери ни одной. Можно в таком доме жить? А вот если есть фундамент, да хотя бы один первый этаж, да не только окна, а и двери пробиты — такой дом уже годится. Живя в нем. можещь постепенно возводить наи первым этажом второй, третий. Но опять же не перескакивая от первого к третьему, а по порядку - от первого ко второму, от второго к третьему. Так и с учением, с образованием самого себя — порядок нужен строгий, полная последовательность».

Известную последовательность Осокии имея в своем багаже. Мог бы про «Слово о полку Игореве» поговорять с бывшим генералом Николаевым. Про древичною Русь, про Синеуса и Трувора, про влебеги полощев и татар, при быван Грозивого и Бориса Годунова. А то, если желательно, про римских полководцев и императоров или про то, как в греческой Спарте детей воспитывали. Но, может быть, для генерала это такая мелочь, которая годилась только тогда, когда он в гимназии училоя. А после ака-

демии... наверно же, все генералы свою военную академию проходят... так после вкадемии они про «Слово о полку Игорове» да о спартанцах и в памяти уже не держат. Они на пятых да на седьмых этажка живнут. Осокии же все свой первый этажншко обжить толком не может.

Он поймал себя на невзрослом, на ребячьем, летском строе мысли. Боевой чекист, страж революции - и школьная дребедень в голове. С чего бы? Может, с того, что как раз школа вспомнилась, вспомнились учитель Семен Григорьевич, Счастливая их улица, окраинная, куценькая десятка два домишек по обе стороны, но продутая свежими ветрами с залива, освещенная солнцем, шумная по праздникам, когда выньет водочки заводский люд, и вся живущая только трудом, только борьбой за существование по длинным, хмурым, бесконечным будням. Отец клепальщик с верфи, полуогложший от его громыхучей профессии, мать - уборщица в конторе, хромая сестренка Валька, которан из-за своей хромоты сидит дома, не гуляет с ребятами, стыдится их и ведет хозяйство. Уже больше года, как бросил родных Осокин, уйдя в напряженную работу чекиста, живет по казармам, общежитиям, самого себя забыл, не то что их. Предстал перед ним отеп с его жесткими усами, рыжими над губой от курева; в разговорах он всегда приставляет к уху дадонь, всю в таких же, как усы, рыжих мозолях - от молотков, от заклепок, от железа. Увидел Осокин и мать с невеселым. в мелких глубоких морщинках, желтым лицом, и Валькусестренку, которая так неловко расшибла в певчонках колено о камень.

Для них, для таких вот, для рыжеусах папок да безрадостных мамок, для Валек, для крестьнок, погерваших мужников на войне, для мужников, медвежьным голосами оруших средо отородов на пануренных коней, будкобы криком можно заменить оханку сена вли торбу овса, — для них, для их лучшей доли ночей не сият ни Ян Карлович, ни председатель ЧК, ни Ления в Москве, ни он, Осокин. Все из сил выблявится за революцию, за лучную жизны для народа. И ичието в том детского нет, похлюпать маленько посом, повспоминать, пораздумывать о близких и о близком.

Осокин позабыл уже и о бывшем генерале, и о Хамелайпене, и вообще о том, зачем занесло его в это дальнее лесное село на Гдовщине; сам того не замечая, он тихонечко насвистывал известный всем мотив, на который поется и всем же известная песня новобранцев про последний понешний денечек.

— Товарищ!

Осокин вздрогнул: так неожидан был этот оклик. Хватаясь за карман, обернулся. Позади него стояли два красноармейца.

Закурить не будет? — спрашивал один из них.
 Осокин достал кисет и сложенный во много раз га-

зетный лист

Красноармейцы подсели, не торопясь принялись отдирать косые полоски от газеты, затем так же деловито кручивали длинные копусные трубки, переламывали ях на середине, заполияли раструб махоркой, обминали е там пальцами и, закрешив загнутыми инутрь краями раструба, с минуту как бы любовались своими изделиями. Один из них, в зеленых ирких обмотках на толстых, креп-ких икрах, принялся после этого лязгать плоской желевиной о желтый камещек-кремень, стараясь высечь искру так, чтобы оды алетела в серонутый финталем схой тоут.

Осокин нажал на колесико зажигалки, красноармейцы прикурили от дымного пламени, резко пахну́вшего

бензином.

Благодарствуем, товарищ. Сам-то не здешний, поди?

— Из Питера.

— А мы новгородские. С-под Валдая. Слышал такой город? Колокольцы там льют знаменитые.

— Слыхивал. Еще девки там... эти... как их?

Все трое засмеялись.

 Девки обыкновенные, — посмеявшись, сказал тот, усторого были зеленые обмотки. — Как везде. Это со сторовы погудка припла про сосбивость ваших валдайских. Надула одна потаскуха проезжего барина. Он и распустил и про нее и про всех других такую прилипчивую славу.

 Домой охота, — сказал второй, у которого на локтях вылинявшей гимнастерки лежали большие черные за-

платы.

Были они оба постарше Осокина — лет, поди, по тридцать пять — по сорок каждому — и чем-то схожие межсобой; может, оттого схожие, что обоих совсем, видать, недавно подстригли одни и те неумелые ножницы. Бородки получились этакие обкусанные, а виски и вовсе голые. — Народ землю сохами пашег, — продолжал тот, у которого были в заплатах рукава, — а мы ее тоже, вишь, пашем, да только носом. Окопы росм, воду вердами вышлескиваем, брустверы кладем. Позиции, выходит, оборудуем. А какая может быть война в этих топях? Гадюки да ревматиамы вокруг. Эх, домой бат.

 Мужики здешние на Советскую власть ворчат, сказал Осокин. — С тутошними жителями общаетесь?

 К солдаткам захаживаем, бывает. — Оба ухмыльнулись, посмотрев друг на друга. — А чего?!.

— Да нет, ничего. Замечали, говорю, как тут размыш-

ляют про современный момент?

- Про момент-то? Замечали. По-разному размышлякот. Нравсноармеен полдправил свою зеленую обмотку пальцем. — В обчем если, то последнюю жилу надсаживает народ. Или надо одно, или уж как-инбуди по-другому. А посередке — не житье, мученье. В таком рассуждении толкуют.
  - A ваще мнение?

— Мы что! Мы люди служивые. Наше дело: коли штыком па бей прикладом!

Осокин еще издали увидел, как, выйли из кирипчисто дома под зеленой крышей, в котором стоял штаб бригалы, прямиком к ним направился молодой красноармеец. Подойдя к бревнам, красноармеец приложил руку к шапке в прокончал:

Товарищ петроградский представитель! Вас в штаб .

требуют. К командиру бригады.

— Будьте здоровы, товарищи. — Осокин дружески кивнул своим собеседникам. — Может, еще свидимся. — И пошатал за посланцем из штяба, слетка волгуясь и раздумывая, зачем он понадобился командиру бригады п как с тем падо держатель при встрем.

В чистой горинце, за столом, покрытым клеенкой, сидел на табурете седой некрупный человек и, поглажиная бололу, смотрел на Осокина неыспавшимися глазами.

— Садитесь, молодой человек, — вялым тоном сказал оп, указывая на второй табурет. — Может быть, документы покажете?

Просмотрев чекистский мандат, командир бригады вернул его.

 Что ж, будем знакомы, товарищ Осокин. — Он подал руку. — Николаев. Назвался бы и по имени-отчеству.
 Но, во-первых, это сейчас не принято. Во-вторых, отчество-то у меня слишком необыкновенное и весыпо слотам. — Алексавдр. Панфами-ро-вич, — произиес ол И ульбиулся. — С чем же товарищ петроградский чекист пожаловав к нам? Мне доложили, что живете вы в нашем расположении уже два для, а вот пе удосужились объявиться, так сказать, старшему в гарнизоне, то есть мне. Непорядок, непорядок!

Товарищ генерал... — Осокин остановился, не зная,

как быть пальше.

— Я генерал бывший, товарищ Осокин, — пришел ему на помощь Николаев. — Теперь я командир бригады Красной Армии. С тех моих генеральских времен многоцько воды утекло.

 Товарищ командир бригады, — сказал Осокин, у меня такое дело, что я не могу о нем никому рассказывать. Вы же человек военный, понимаете сами.

Вы же человек военный, понимаете сами.
 Ну-ну, не настаиваю. Нельзя так нельзя.

— А что касается того, что не доложился вам... Неловко было идти, беспоконть... Комендант отвел меня на ночлег, тем дело и кончилось. А если по-честному говорить,
то хотелось зайти к вам. Здорово хотелось.

— Интересно, да? Генерал, и служит народу? — Николаев хорошо улыбнулся глазами. — Понятно, мой молодой друг, вполне понятно. Вы, вероятно, цитерский рабочий, ринулись в революцию добывать народу, таким же, как вы, рабочим — а их миллионы и миллионы, — хорошую жизль. А что в революции понадобилось генералу, золотопогоницику, прихлебателю самодержавного режима. — это вам нелегко понять. Не так ли?

Осокин был смущен подобной откровенностью. Он попытался возразить. Но Николаев слегка поднял над сто-

лом руку: помолчи, мол, и продолжал:

— В отличие от многих моих коллег я не столько понял, сколько ощутил в ходе революция, что большевикп — ото не на час, не на месяц, не на год, а надолго и, может быть, навсегда. А позже и пояял. Почему? Да потому, что люди всегда думали о более справедливом устройстве общества с древнейших времен. Но никто на знал, как этого дольть, как этого добиться. Большевици предложили свою программу такого справедливого устройства. И в ней много привълекательного. Народу отка поправилась, он ее поддерживает. Ну правда, как все новое, и сама эта программа, и особенно практика ее осуществления, может быть, пока не во всем совершеним, есть в иих шероховатости, малые и более серьезные недостатки. Но это же временно, товарищ Осокин, временно. С ходом лет, не сомневаюсь, лишнее будет отброшено, недостающее восполнено. Жарать возврата и прошложу смешно. Следовательно, если сегодня бороться против большевиков, в которых поверыл народ, значит, бороться против народа. Увольте, господа, от такой миссии! Я не пошел со своим коллегами и знаю, что им когда-нибудь придется местоко, очень жестоко пожалеть о той антинародной войпе, которую они ведут. Вам интереска мол стариковская исковедь, товающи Осокин?

- Но скажите, товарищ командир бригады. Осокин был взволнован беседой. — Вы знаете, сколько мы, Чека, переарестовали и расстреляли бывших, а среди них и генералов? Об этом были сообщения в газетах...
  - Вы хотите знать, как я отношусь к этому?

— Да.

— А что вам еще оставалось? — Николаев погладил леенку на столе. — Ничего вам другого и пе оставалось. Или вы, или вас. Жестокая, но никакими порывами добролюбия не преодолимая закономерность. Не вы, так вас бы те люди расстреляли. Притом с величайшей жестокостью, мстя за испытанный страх.

Удивительно, как рассуждения бывшего царского генерала совпадали с рассуждениями Яна Карловича. Осокин слушал, боясь упустить хотя бы слово его рети, смотрел на собеседника так, будго старался запомнить каждую черточку на его домашием, не командирском лице.

Осокину пе понадобились пикольные знания жизни римских цезарей, и Чингисхана не приплось беспоконть в этом долгом интересном разговоре, и Грозного ворошить в гробу. Командир бригады расспрашивал про все, из его со состояла жизнь рабочего чекиста Сосиниа. Сосини же узнал в тот день столько, что мюгое представало теперь перед ним не просто с фасада, который лечте всего видится, а и в разных других поворотах, обычно, в повседиевной сутолоке, трудироваличимых.

Вместе они пообедали. Николаев представил Осокных комвидирам и комиссарам батальона, начальнику штаба. Оставлял ночевать у себя. Но Осокин отказался, сказал, что уже освоился в халуике своей гостеприямной хозяйки, неловко будет уйти от нее, еще общится. Он долго не засыпал в эту ночь на тринадцатое мая. Не потому, что было жестко на полушубке, через который доски пола нарядио давали себя знать. Просто миого думалось — о людях, о жизни, о бывшем генерале — добром стацом часловеке честно поциенцием служить, наводу.

А когда уснул наконен, приспились ему Счастивыя улица, отеп, мать, Валька. Валька, прихрамывая, собирада на стол к обеду. Поспешив, она оступилась, и змалированные миски, которые в их семье служали вместо тарелок, выпали на ее рук с таким железаным грохотом, что дом вадрогнул. «Ложись!— заорал истопиным голосом отеп. — Рассышьея в непы!»

Осокии вскочил. В окне стоял серый, туманный рассвет. Хлопали частые впитовочные выстрелы, слышались шальные, испуганные крики. И вивов железно ударило, сотрясая избушку. Было похоже, что разорвался артиллерийский савоял.

Позабыв на гвозде кожанку, лишь затянув пояс с кобурой, Осокин выскочил на улицу. Мимо неслись красноармейцы. Стрельба была повсюду: и в лесу к западу и в лесу к востоку. И с севера бухало.

Помчался в штаб.

- Если не ошибаюсь, это белые, довольно спокойно сказал ему командир бригады Николаев. — И кажется, они зашли к нам в тыл. Ах, эти болота!
- Я с вами, сказал Осокин. Можете мной располагать.
- Хорошю. Николаев кивнул. Ни один человек сейчае не может быть лининим. Но только ваше оружке, сейчае не может быть лининим. Но только ваше оружке, этот наган, для настоящего боя негодно. Вот вам моя винтовка, а наган отдяйте сода. Вместе с кобурой. Потом снова обменяемся, когда, надеюсь, отобыем это напасние.

Они вышли за отороды, где командиры багальона уже распоряжались рытьем стрелковых ячеек. Но было поздно: белые наступали на деревию со всех сторон. Перед ними разрозненными и малочисленными групиками пятились красноармейцы. Пусмемтным отнем и время от времени постреливая из легкой пушки, белогвардейцы гнали отступавших кого в болото, кого в орвят, чтобы зажать там в тиски. Затем с выятом и воем налетела концица.

Удар был таким внезапным и напористым, что не прошло и получаса, как дом штаба бригады уже заняли офицеры в погонах и в фуражках с кокаплами. Разору-

жевным красноармейцев согнали на луговину перед домом. Тесной, сжавшейся голпой столли опи под дулами двух пулеметов и доброй сотни винтовок. В толпе пленных был и Осокии. Его амагатили конники, которые над ним и над Николаевым с налета занесли свои отненные в лучах утреннего солица, жутко въвышие шешими.

«Глупо, глупо! — металась мысль Осокина. — Все погубил, не сумел взбежать плена. Попался. А что болтал Яну Карловичу? «Живым никогда не возьмут». А вот взяли же. взяли... Верно сказал тогда Ян Карлович: маль-

чик он еще, младенец, а не чекист».

Ов видел, как в дом провели Николаева. Комавдир оригады шел свободным шагом, как на прогудке, и о том, что это не прогулка, свидетельствовали лишь штыки конвойных, почти врезаниые в спину старика. «Может быть, опи еще и споются? — подумалось Осокину. — Черт вх разберет, генералов. Ворон воропу глаз не выклюеть. И еще тошнее стало от мысли, что все вчеращине разговоры Николаева могут статься всего-то-павсего маскировкой. Знает же Осокин, кто такие парские генералы. Знает, а глаза выдупил, ущи развесил.

Из дому вышел офицер.

— Эй вы, красная банда! — выкрикнул он. — Бритада ваппа разбита. И вся дивизня разбита. Войска освобождения Петрограда от большевистской сволочи победопосно движутся на Петроград. Взяты Наборг, Луга и Таччина. Дель-дурой — и красной чуме конец. В две шеренги становисы!

Начались толкотия, давка. Перепуганные люди не знали, куда и как, рядом с кем становиться. К ним кинулись офицеры и, сортируя примо штыками, привязилсь наводить порядок. Били в спины, в грудь прикладами, носками сапог по потам. С трудом выстроились пленные красноармейцы в эти две унылые шеренги. Осокии приклиул: человек семъдесят — восемъдесят. Должию быть, только те, кто успел с передовой позиции отойти к деревне, к штабу. Тле были остальные подражделения бригады — кто их знает. Скорее всего, рассеялись по лесу, по болоту.

— Итак! — продолжал все тот же офицер. — Добрая половина вашей шайки уже перестремана и порублена кавалеристами полковинка Булак-Балаковича. Если не котите. чтобы и вас отправили на тот свет, немедление выдать комиссары, командиров и большевиков! Мы регулярная часть Северного корпуса. Рядовые красноаргулярная часть Северного корпуса. Рядовые красноармейцы, обманутые и насильно мобилизованные русские июли могут нас не бояться. Они будут зачислены в наши войска, получат новое обмундирование, хорошую мясную пищу и оружие. Мы воюем не с народом, а с большевистской заразой. Итак, повторию: жду! Комиссары, командиры, большевики!..

народом, а с большевистской заразой. Итак, повторяю:

жду! Комиссары, командиры, большевики!..

Шеренги молчали. Красповрмейцы анали споих командиров, знали комиссаров. Но кто среди них большевик — в этом не все еще толком разбирались, а ести кому и была известна партийная принадлежность другого и, дабы спасти свою шкуру, такой хотел бы его выдать, то как же вот взять и заявить об этом принародно? Потом свои же пустят в спицу пулю в первом бею;

Тоякость создавшегося положения поняли и офицеры.
— Ладно! — крикнул их главный. — Ладим вам время

поразмыслить. Шевелите мозгами.

Всех выстрояли в колонну по четыре и под дулами винговок конвойных, еханших по бокам и сзади на конях, погнали из деревни. Пінепали красподъейвый по грязи весенних проселков — шлепали неведомо куда. Шли они под открытым небом, при кострах, в окружении часовых, и наконец к вечеру третьих сугок добрались до богатого, со множеством построек имения. Там их всех завели в пустой коровник, сложенный из массивных гранитных валунов, и апверы на замин. Стены коровника были как у старинной крепости — больше аршина толщиной. Прочнее торьмы не прядумаещь.

Осокин не стал дожидаться более удобиого случая—
такого могло и не представиться. Когда все слегли от
усталости, он свои документы, обернутые в рыжую проарачную клеенку для согренающих компрессов, старансь
сделать это понезаментей, подсунуя под дощатый настых
коровьего стойла. Когда затем огляделся, то увидел, что
лежит он вовле уже знакомого ему красноармейца в гимнастерие с черными заплатами на локтях. Оба ухмыльнулись друг другу, как старые знакомых

Пленные еще не понимали тяжести своего положения. Опи надеялись на то, что после долгого, изнурительного пути по грязи им дадут отдохнуть и выспаться.

Но не тут-то было. Уже через час при бледном свете наступающей белой ночи офицеры начали процедуру про-

верки и отделения одних пленных от других. Подъмая пинками ног с пола коровника, красноармейцев по очереди подгоняли к столу, принесенному и поставленному посредине помещения. За столом сидели три офицера; бочком к нему примостился и солдат, должно быть, писарь, который составляя списара.

- Фамилия? орал председатель офицерской тройки.
- Соломин.
- Звание?
- Красноармеец.
   Большевик?
- Никак нет.
- пикак нет. — Обыскать!

Вот тут-то Осокин похвалил себя за предусмотрительность с покументами.

Два белых солдата, вывертнявая карманы, сдирая свиоти лии опорки — у кого что было, с треском отпарывая подкладку ватников, опсупывая гашники, старательно общаривали каждого с головы до ног. Бумати, кисеты, зажигалки, перочиныме ножи — все летело на стол. Офицеры завитересованию рылись в найденных вещах. С сообым винившем исследовали они документы и письма.

Если, на их взгляд, все было благополучно, выноси-

 В третью роту! — И солдат-писарь делал отметку в своей ведомости.

- Но вот выкрикнуто:
- Фамилия?— Рогозин
- Рогозин
- Звание?
  Красноармеец.
- Большевик?
- Смотрите сами.
- Офицеры вскочили.
- Обыскать!

Они впились глазами в донументы Рогозина.

 Сволочь! — заорал председательствующий. — Коммунист! Военно-полевой суд тебя, красную собаку, приговаривает к смертной казни! Приговор привести в исполнение немедленно!

Загудел коровник. Кто лежал на досках стойла, поднялся на ноги. Люди шатнулись к столу. Но лязгнули затворы винтовок, стволы уставились на толиу, все стихло под их черными глазками. Рогозина бросили на пол, били ногами, плевали ему в лицо, «Зачем? — думал с тоской и гневом Осокии. — Зачем? Это же бессмысленно. От него даже вичего не требуют, никаких сведений о расположении, о численности красных частей. Вьют просто так, от алобы. Зверье, Как прав Ян Карлович! Столкнулись две селы, которые на одяюй земле ужиться не могут и не смогут. Одна должна подавить пли истребить другуюз.

Красноармейца коммуниста Рогозина изувечили так, что стоять на ногах он уже не мог. Солдаты под руки подтащили его к каменной стене, прислонили к ней спиной, но он спола на пементный пол. Тогда, лав зали из

трех винтовок в упор, застрелили лежащего.

У кровавой этой степы ублик затем еще трокх. Одного лиць потому, что при нем не оказалось никаких документов и никто не подал голоса за него, когда офицер гаркнул: «Кто засвидетельствует личность? Таковых нет? Что ж, к стенке!»

Осокин поиял: точно такая участь ждет и его. Спасения не будет. Медленно, но верпо, с неотвратимой непабежностью приближается мицута, когда его застрелят у той вот стены, он упадет на те цененеющие тела, и инкто — ни отец, ии мама, ии Валька, ии учитель Семен Григорьевич, ни суровый и добрый Ян Карлович, ии Превел Благовидов — не увявет о его тибели, о том, куда же делся боец революция Осокин; только, может быть, сама революция будет знать тото, да инкому не скажеть

Его толкнули к столу. Он подошел, собирая все свои силы. Он решил, что когда его поставля к стене, успеть до заппа выкрикнуть: «Да здравствует революция!» Как телок — бессловесно, безропотно, — он умирать не хотел, и только это его еще поддерживало.

- Фамилия? услышал он.
- Алехин, не ведая почему, ответил первое, что пришло в голову.
  - Звание?
    - Красноармеец.
       Большевик?
  - Никак нет.
  - пикак нет. Писарь заносил его ответы в список.
  - Обыскать!
  - Обшарили. В карманах не было ничего,
  - Где бумаги?

- Потерял, покуда по кустам-то бегал. Я и винтовку потерял.
  - Кто может засвидетельствовать личность?

«Все, конец! — метнулась мысль. — Сейчас к стене в выстрел». И от этой до предела ясной определенности стало не так даже страпню. Занимала, заслоняла все остальное мысль о том, какие же слова оп должен крикнуть. А может быть, взять да и занеть «Интериационал»?

— Я, — вдруг услышал он голос, как показалось ему, из-под земли. К столу был выпихнут его знакомец в заплатанной гимнастерке. — Я могу. — повторил тот.

платанном гимнастерке. — И могу, — повторил тот. Краскоармейца допросали, обыскали, установъпи личность по документам, которые были у него в полном порядке; нижний чив, крестьянии, уроженен Валдайского уезда, Новгородской губернии.

Так кто это перед нами? — задал офицер вопрос. —
 Только, смотри у меня, не врать. Иначе — туда! — Он ука-

зал в сторону обрызганной кровью стены.

 Красноармеец Алехин, Иван Иванович, наш новгородский земляк.

— Кто еще знает красноармейца Алехина, Ивана Ивановича?

- R!

Вытолкнули к столу второго знакомого Осокина, того, у которого были зеленые обмотки.

 — Алехин, Иван Иванович, он и есть, — бодро подтверлил тот.

Ладно! В третью роту!

Осокина пнулы трикладом, направляя в ту сторону коровника, где сгрудились прошедшие проверку. Туда же перетнали и его случайных знакомых. Сердце попемногу услоканвалось. Мысли приобретали порядок. Осокин подумал о том, что стоило офицеру спросить у него, а как зовут тех, кто свидетельствует его личность, и ему пришел бы ковец. Был бы конец и им, свидетелям. Расстреляли бы всех.

Он протиснулся сначала к тому, с заплатками, пожал

руку.

Спасибо, — шепнул.

— Чего там, — услышал в ответ. — Ты мне только скажи в другой раз: Егор, мол, Петрович Коалов, так и так, и я завестда готов приятелю поспособствовать. Что мы, не христиане, что ли?

«Вот это человек! — подумал Осокин. — До чего ловко

ов мне назвал себя. Тоже, значит, понимал п понимает опасность. Надо не забыть: Козлов, Егор Петрович».

А тот добавил:

 И деревенский наш, Степан Михайлович Озеров, одинаково душевный человек.

Степан Михайлович Озеров, обладатель зеленых обмоток, не был так догадлив, как его земляк. Он не назвался, на руконожатие Осокина только и ответил:

— А, чего там! — И силюнул на пол.

«Коллов, Егор Петрович, Озеров, Степан Михайловичь, — твердил про себя Осокин на случай новых допросов и проверок. И еще подумалось ему: «Теперь я беляк, враг Советской власти. Что бы сказал об этом Ян Карлович?»

## 19

Обойдя болотами бригаду Николаева, Северпый корпус развивал наступление. Будак-Балахович с его нахрапистыми конниками устремился вдоль Чудского овера к Глову, основные же части генерала Родаянко удариля с тыма по нетустой ценочке красных войск, растянутых по деревиям южнее Ямбурга. К северу от этого старинного уездиого городка, расположенного на реке Луге, перешла в наступление и 1-я дивавия белозстонцев, стремись бло-кировать береговые форты: Серую Лошадь и Красную Голку.

Новые коллеги подполковника Лариопова опинблись, утворькавя при его появлении в корпусе, что оп стлуппл, покинув войска Бермонта-Авалова, что здесь, под Нарвой, ему придется быть рядовым соддатом, кас припалось могтим другим офицерам. Что сыграло роль, сказать трудно. То ли Георгиевские кресты на его офидерской гимпастерке... А может быть, сабельный удар через лоб, который он старался притать под козырьком надвинутой пикок фуражки? Мостло как раз сказаться именно и то, что подполковник добровольно ушел из прекрасно живпированного и до излишееть обеспеченного продовольствием бермонговского корпуса. Но как бы там ин было, он получил баталься.

Парионов был аккуратен, каждое утро брился, что бы вокруг ни происходило. Артиллерийский ли огонь, контратаки противника, пожар в деревне, где расположились на ночлег. — все равно в положенный час он окликал ве-

стового, требовал кипятку или, на худой конец, холодной воды и, разведя в чашке порошок, намыливал щеки.

Подполковник Ларионов не одобряд зверств, которые совершались над захваченными в плен красными. Конечно, коммунистов и комиссаров уничтожать следует, двух мнений тут может и не быть. Но почему при этом их надо избивать прикладами, топтать ногами, выкалывать им штыками глаза? Это же средневековье, это отвратительно. Глубоко и искрение он был возмущен тем, что сотворили балаховцы и офицеры соседнего батальона, захватившие в Попковой Горе штаб красной бригады. «Так нельзя. — доказывал он командиру полка. - Так мы перепугаем и красноармейцев и все население и вместо помощи получим в этих местах нашу петроградскую Вандею. Красноармейцы не станут сдаваться в плен, предпочитая биться до последнего патрона, а мужики уйдут в леса или затеют против нас партизанскую войну».

«Ерупда!» — кричали ему всюду. Никто не желал его слушать. Успех действовал на людей, как вино. В головах шумело. Батальоны, полки вравьялись в селении, хватали коммунистов, работников Советской власти. Под тяжестью мертвых тел трещали ветви деревенских береа, горели избы семей повещенных и расстреляниях, мертвецк с разрублениями головами, со звездами, выреваниями прудц, па спинах, на лбу, валялись в придорожных канавах и на сельских плоипавх.

Главными своими силами белые шли на Ямбург, одну из колони ответвляя к станции Вейкари, чтобы отсечь Ямбург от Гатчины, от возможных подкреплений. Булак-Балахович уже ворвался в Тдов. И там тоже на железных балконах главной узляцы закачались мертвые тела. Со стороны Изборска, вдоль Рижского шоссе к Пскову, шла 2-я дивизия эстонцев.

А под Олонцом, на севере, все еще не утихали бои с

С каждым днем росло беспокойство в Петрограде. На заседании Комитета рабочей обороны Зиновьев сказал:

— У нас нет сил защищать город со всех направлений. Нас обескровили непереравными мобилизациями для вога и востока. Мы стоим перед перспективой потери Петрограда. Мы будем сражаться до последних вомоментостей. Но возможности напи весьма скоро будут исчернаны. В чем же запата? Запача в том, чтобы сохращить додей и материальные ценности Петрограда для страны, для Советской власти. Будет более чем разумно начать немедленную звакуацию заводов и фабрик, а суда Балтийского флота в пределах города и в Кронштадте потопиты Это не единоличное мое мнение. Так думают и морские начальники.

По Петрограду и до этого дня ходили слухи об эвакуации промышленных предприятий и о затоплении кораблей. Но коммунисты были убеждены, что слухи такие распускает враг — для наники. И вдруг то же самое предлагает не кго-то там, а сля Энновьей

Это что, мнение Советского правительства, Центрального Комптета партин? — после длятельного, тяжелого молчания спросил Павел Благовидов, присутствовавший на заседании.

 У правительства и без того дел достаточно! — ревко ответил Зиповьев. — Правительство и Центральния Комитет поставили во главе Петрограда нас, падеясь на то, что мы сами будем соображать в соответствии с той обстановкой, вкаяя складывается.

 Совершенно верпо, товарищ Зпиовьев, сказал обизани из членов Петроградского комитета, Щукипт. — Мы обязаны уметь соображать. Но это слишком государственное дело — сдавать или не сдавать Петроград. Без пра-

вительства решать его нельзя.

— А мы уже начали работу, товарищ Щукин, — с усмешкой ответил Зиновьев. — Мы не в том возрасте, чтобы но велкому новоду кричать няню. Из коротках питанишек выросли. Съездите на товарные станции негрограсских воквалов. Всоду грузят на платформы и в вагоны заводское имущество. И на черта нам сейчас эти заводы и фабрики? Нам бойцы пужны, бойцы! Надо всех рабочих Питера — всех до единого — мобялизовать в армию, на форит. Только в этом сейчас спасение.

— Тогда начнется наника! — вновь возразил Щукин. — И никто не сумеет ее остановить. Паника перекинется в войска. Будем бежать по Москвы без остановки.

 Вот ты, товарищ Щукин, и есть паникер! — Палец Зиновьева, как гвоздь, устремился в его сторону.

Товарищ Щукин прав! — крикнул Павел Благови-

дов. — Я знаю положение в войсках...

— А ты, — грубо перебил его Зиновьев, — просто слишком молод, Благовидов. Тебе в присутствии старших еще наплежит молчать.

Решения на этом заседании, как воегда, когда Зиновьему возражали и он не собирал большинства, никакого принято не было. Но Зиновьев, высоко поднив голову, упиел с него, тоже как всегда, победителем. Он быль убеждев в том, что сумест утикомирить, призвать к революционному порядку крикунов. Но в тот же самый день его омидлах крупная неприятность. Телегреф отстукал, и секретарь положил на стол перед Зиновьевым ленту с текстом требования немедленно представить в Совог Обороны республики объяспение, кто, зачем и почему распорядился эвакупровать петроградскую промышленность, кто придумал топить беевой флот Балтики и прязывать в армию поголовно всех петроградцев. Подписал телеграму Лении.

- «Кто, зачем и почему?.. - сказал сам себе Зиновьев, перечитывая телеграмму. - Интересно бы знать: кто. зачем и почему с такой поразительной сверхоперативностью сообщил об этом Ленину?» - Перед ним поплыли лица Щукина, Благовидова, других партийных, советских, военных работников, людей, в которых он не чувствовал искреннего отношения к себе. Он хотел бы, чтобы его любили, всюду встречали ованиями. У него были верные люди, которые со вкусом устраивали подобные встречи своему петроградскому вождю. На собраниях, на митингах он видел, как группировались такие в залах, чтобы быть поближе к трибуне, на виду у него, как пачинали они первыми ему аплодировать, а за ними, понятно, не зная, что к чему, подхватывал аплодисменты и весь зал. Верные люди вскакивали, чтобы встретить и проводить его стоя. За ними, опять-таки не совсем понимая, зачем это, нехотя, но все же поднимались - да, поднимались — и остальные. Любое дело требует организационной работы. А создание, укрепление авторитета и сиды руководителя — тем более. Зиновьев ценил людей, которые умели это делать и делали, отмечал их, подкарыливал, выделял. Им по его распоряжению были отданы лучшие квартиры бежавшей или выселенной буржуазии на Таврической удине, на Шпалерной, Сергиевской, Моховой, на Каменноостровском. Они ездили в автомобилях. реквизированных в свое время у богачей, у знати, в гаражах акционерных товариществ и обществ. Они поддерживают его. Зиновьева. Он всегла поплержит их.

Но ни Щукин, ни этот юнец Благовидов к таким не принадлежали. «Начатки фракционности, — с раздраже-

нием думал об их поведении Зпиовьев. — Еще древине римлине предупреждали: сопротивляйся начаткам. Наверняка это Щукин сообщил обо всем в Москву»,

Семнаднатого мая дием и поядно вечером Зиновьева, который лицы сутки навад послал в Совет Обороны, Ленину, свои пространиме, расплывчатые не столько объясчайших удара. Во-вервых, пришла денена о том, что Совет Оборова республики приилл решение викаких общих завхуащий из Петрограда не преводить. Лишь по определению специально созданной комиссии может быть, и то в отдельных случаях, вывезено сообо цениео сборудование. Второй удар заключался в том, что Совет Обороны решил имомащировать на петроградский участок Западного фронта с самыми что ни на есть широкими полномотиями — тругим раже представить себе кого — Стадина!

Зубы Зиновьева скрипнули, когда он увидел эту фамилию. Он выскочил из-за стола, обощел его несколько раз вокруг, то возвращаясь к денеше, то подходя к окнам и выглядывая на темную площадь, будто бы этот представитель ЦК и Совета Обороны уже мог там появиться каким-то чудом. Сталин! Что дался Ленину этот не больно-то понятный, себе на уме, упрямый грузип? Почему Лении дает такие поручения и такие полиомочия именно ему? А он. Зиновьев, пешка, да? Ему, вступившему в партию в 1901 году, члену ШК с 1907 года, пяльку нало, наставника? А если и дяльку, то какой к черту дядька этот Сталин? Кавказский семинарист! Подумаешь, организовал где-то в кишлаках или шашлыках пару демонстраций, удрал из тюрьмы да из ссылки! А кто оттуда не удирал? А что еще за душой у этого «уполномоченного»? Пусть едет, черт бы его побрал, пусть. Пусть получает паступление под Ямбургом, бои под Олонцом...

После всего этого Зиновьев почти обрадовался третьей неприятности за один день — темеграмме на штаба 7-а армин. Белые заияли Ямбург. Сколь ил тревожно было известие, от которого еще час павад Зиновьев пал бы духом, — в эти минуты обо принесло ему и ехидиую радость: пусть и этот подарочек получает высокий «уполномоченилы»)

Перед Эпновьевым грудой лежали на столе телеграммы, письма, копин инсем, резолюции собраний рабочих Ижорского завода, из Сестрорецка, из Шлиссельбурга, с Путиловского, с других заводов и фабрик Петооговла. Ижорцы писали, что протестуют против звакуации, что они работают в данный момент для фронта — покрывают броней боевые автомобили. Эвакуация сорвет и провалит важное дело. Протестовали против звакуации все. Но Зиновьев и в руки не взял эти письма и резолющии. О содержании их ему коротко доложил помощник. Что там рабочие! Не в них дело. Щукины, Благовидовы - вот кто постарался настроить против него Москву.

Белые наступали, они одно за другим захватывали селения Петроградской губернии, а Зиновьев сидел в кабинете в Смольном и, страдая от ущемленного самолюбия, метался в поисках достойного выхода из лично для

него неблагоприятных обстоятельств.

После заселания Комитета Обороны Павел Благовилов

и Шукин вышли из зала вместе.

 Спасибо за поддержку, товарищ Благовидов. — Щукин крепко стиснул его ладонь. - Нельзя же в конце-то концов так самостийничать, как мы самостийничаем. Зиновьеву обидно, что покончили с его «северным правительством», с областным Советом комиссаров. Но нам эти его обиды ни к чему. Помните басню про лягушку и вола? Лопнула бедняга, раздуваясь не по возможностям своей шкуры.

Подошел один из приближенных Зиновьева — Соткии,

блеснул очками.

 Критиканы объединяются? Фракция недовольных? Шукин спросил:

А фракция — это когда большинство или когда

меньшинство?

 Когда как, — ответил Соткин. — Смотря что исповелует большинство и что исповелует меньшинство. Иной раз меньшинство стоит на более верном пути, чем боль-

шинство. И лаже на единственно верном. Помнится, — Шукин резанул Соткина глазами. —

не очень давно было и такое меньшинство, которое выступало против захвата власти большевиками, а потом, когла власть все же была захвачена, настаивало на разделе ее с меньшевиками и эсерами. Было такое меньшинство?

— Чего ты от меня хочешь, Щукин? — Соткин хотел

уйти. Шукин удержал его за рукав.

 А того. Соткин, что то высокоинтеллектуальное меньшинство так и остается в ничтожном меньшинстве, но мерзко пахнет еще и сегодня. Неразумное большипство все видит, все помнит. У него память крепкая.

— Хорошо, херошо. — Соткин снова рванулся. — В таких тонах я не жюблю дискутировать. Это для массовых собраний, а не для серьезных теоретических собеседований. Ты. Шукик как теперь говорят, бузогер.

— Товарищ Соткин, — заговорил и Павел Благовидов. — По этой терминологии и я бузотер. Нас таких много.

- Да, да, я понял, большинство! Об этом здесь уже казаню. Но не большинством делается исторяя!— Соткав возвысил голос, слова его гулко отдавались в сводчатом потолке коридора. На шум сходилисьлюди. — Не толнами, не массами! — ораторствовал Соткин, может быть представия себе, что он на каком-то собрании. — Толпу и массу надо за собъй вести. Ведут же ее единицы высокого интеллекта, высокой образованности, предельной собранности и организованности.
- Вы, конечно, говорите о Владимире Ильиче? спокойно спросил Благовилов.

Соткин как бы с разбегу ударился о нежданно возникшую перед ним стену.

— Что? — Шальным ваглядом он секунду-две смотрел в глаза Благовидову, резко повернулся и почти побежал

по коридору в сторону кабинета Зиновьева.

— Чего это он? — спрациввали собравшиеся в корвядорь.
— Да так. Теоретический спор, — ответал Шукип и, взяв Благовадова под руку, предложил: — А не пойти ли нам пообедать? В городе продовольствия дией на инть— на шесть. А муки и вовес на трв дия. Так что возможность пообедать не следует откладывать и и на час. Через час продовольственная порма может быть снижена. Пошли!

 Не могу, товарищ Щукин, не могу, — отказался Благовидов. — Надо ехать в Военный совет Седьмой армии. Экстренное заседание. Как-нибудь в другой раз.

Ну, счастливо!

Военный совет армии заседал в одном из брошенных пренкними коаневами богатых особинко бывшего Царского Села, переменованного в Детское Село. То ли это был дворец одлой из великих киптин, то ли какого-то великого княза. Во время боев с кавалеристами Краспова кое-что в особинке попортило оскомками сиаридов, пулеменными отфередуми, вынтовочными и револьверными пулями. Сетью трещин покрылись огромные веркала в золочных рамах на мраморной лестинце. Ленные амуры на потолках потеряли кто руку, кто ногу, а кто остался и без головы.

Но в целом дворец сохранял былое великолепие.

Члены Военного совета расположились вокруг овального стола посреди окрашенной в небесно-голубой цвет высокой залы. В соседних комнатах стучали пишущие машинки, велись крикливые разговоры по аппаратам полевых телефонов, попискивал телеграф.

Заведующий политотделом армии Семен Восков, прямой, честный большевик, прошедший школу пореволюпионного полполья, ледал резкий локлал о состоянии частей, велуших бои с наступающими белыми. Из его доклада явствовало, что дела на фронте плохи и что, несмотря на героическое поведение отдельных частей и отрядов на Нарвском участке, общего отпора белые не получают. Почему? Слишком пестр состав частей, не соблюден в должной мере классовый подход при их формировании.

- За Советскую власть до конца могут и будут сражаться только рабочие, крестьяне-бедняки и сознательная часть середняков да коммунисты, члены большевистской партии! - горячо говорил Восков. - Наемники в таком святом деле не бойцы. Они разбредутся, продадут и препалут. Такие факты мы, к сожалению, уже имеем. Всех партийцев, какие только есть у нас сейчас в тыловых армейских учреждениях, надо бросить в части, в красноармейскую толщу для цементирования ее, для воодушевления, для того, чтобы красноармеец, посылая пулю. знал, понимал, куда, в кого и зачем он ее посылает. Надо, чтобы в каждом отряде была своя партийная ячейка. При комплектовании новых частей это уже начали учитывать. Героический рабочий класс красного Питера, создавая новые отряды, батальоны, полки, шлет в них лучших своих партийцев. Это будут идейные, коммунистические части. Но надо укрепить и имеющиеся, Товарищи! Если мы потеряем Петроград, люди поколений, идуших за нами, наши внуки и правнуки поставят осиновый кол в память нашего с вами позора и наши имена булут произноситься с проклятиями.

Среди светлой майской ночи медленно брели по Петрограду Павел Благовидов и Александр Раков. Ракову с немалыми усилиями удалось еще разок поскрести от враждебных и случайных элементов бывший Семеновский полк.

 И все равно, — говорил он, — болит у меня душа за него. Павел Андреевич. Слушал я сегодня товарища Воскова и прямо-таки обмирал от беспокойства. Партийцев-то в полку единички. Хоть бы сотенку в него еще подбросить.

Не дают. «Вы, — говорят, — пока в резерве. Ждите. Пойдете в бой — добавим». А тогда уже может оказаться поздно.

Они шли через пустынно бывшее Марсово поле, которое носило теперь название илощади Жертв революции. Раков остановился перед могилами, прочел вслух выева говарищей Урицкого, Володарского, похроненных в прошлом году рядом с героями революции.

 Могли бы жить, — сказал он. — Тоже поздпо мы схватались. Беспечничали до тех пор, пока не заговорили револьверы убийц. Мы что же, эсеров не знали? Знали же их как профессиональных бомбистов, террористов,

налетчиков. Понадеялись на совесть, да?

Вышли на Неву, Дул восточный ветер, и было прохладию. Темпую, тяжелую воду рябило мелкой волной. Петропавловская крепость каменно дремала на противоположном берету; влево от нее несли свою дозорную службу массивные башни маяков Фондовой Биржи. Город спал. Сонные фасады нависли над набережной. Дворцы. Особияни. Консульства. Бышпие посольства. Что там происходит за стеклами окон, задервутых шторами?

Два бойца революции вглядывались в эти окна, как бы пытаясь пропикнуть своими ваглядами внутрь пританвпихся зданий. Но стекла, отслечивая, лишь отражали темпо-серую невскую воду да розовый свет встаю-

щей над Выборгской стороной молодой зари.

Пронесся, ревя мотором, длинный черный автомобиль.
— Чей, не знаешь? — спросил Раков.

Григория Зиновьева, — ответил Благовидов. — До-

мой, в «Асторию», покатил. На Дворцовой площади они пожали друг другу руки. — Я в Петропавловку схожу, насчет пулеметов. Обе-

шали с десяток. — сказал Раков устало.

 Ая на Балтийский вокзал. Посплю уж, пожалуй, в поезде. В Ораниенбаум надо. Есть решение сформировать сводную Балтийскую дивизию из тех отрядов, какие имеются, и из нового призыва.

Они разошлись в разные стороны, но шаги их по булыкникам пустой площади еще долго отдамались от стен Зимнего дворца и Гвардейских казарм к стенам Генерального штаба.

20

В конце далекого XIV века сюда, на правый берег реки Луги, пришли новгородцы. Над песчаными обрыва-

ми они поставили город Ям, и в ту пору здесь был северозападный край новгородской земли; за ним уже начинались сложенные из камия разбойничьи гнезда - замки воинственных шведов и жестоких рыцарей Ливонского ордена.

Новый свой город новгородцы обнесли валом, поставили поверх него с углов четыре каменные башни, и начались в десных этих болотистых пределах неисчислимые битвы против всех, кому соседство русских было не по душе. Пвести лет стоял Ям, выдерживая и отражая осады шведов и ливониев, и только к концу XVI столетия шведским полчишам удалось-таки сломить сопротивление его защитников. Но и десяти лет не правили здесь завоеватели. Русские полки выбили их и вновь утвердились на реке Луге, и держались бы они в этих местах и далее, не уступая врагу, да в дело вмешались тогдашние дипломаты, занялись политесом цари и короли, по-своему, по-царски и королевски, решая острые вопросы истории. Короли и пари определили: быть Яму в составе общирной Ижорской земли отныне под шведами.

Прорубаясь в Европу, меняя все вокруг только что заложенного Санкт-Петербурга, Петр I перекроил и ту часть географической карты, на которой стоял горол Ям. Он вновь навечно закрепил его за Россией и собственно-

ручно начертал новое ему название - Ямбург.

Пришел однажды порыв доброденния — и великий самодержец подарил весь город своему любимчику Александру Меншикову. А когда Петра не стало и любимчик доживал век в опале, город перешел в казну и какое-то время находился в изрядном захирении. Наконец на него пал взор Екатерины II. Было повелено считать город Ямбург уездным; срыди тут валы и разобрали башни, зато учредили мануфактуру, на которой выделывались весьма тонкие полотна, шелковые чулки для петербургских молнип, ласкающие тело батисты, дорогие стекла и зеркала. Через весь город продегда длинная и широкая главная улипа, вполь нее понастроили каменных домов и возвели гостиный торговый двор.

Затем пришли более поздние времена - времена Николая Павловича Романова. С екатерининским великолепием было покончено, и все ее сооружения, перестроив их надлежащим образом в соответствии с веянием века. превратили в солдатские казармы. Началась новая полоса хирения древнего города. Перед тем как России вступить в войну с Германией, во всех географических описаниях этого, края отмечалось, что город Ямбург «принадлежит к числу беднейших в губернии» и что «главный доход обывателей составляет отдача внаймы домов офицерам

квартирующих в городе войск».

На эту сторону дела, на экономическую сторону, командование белых родзянковских войск смотреть не имело нинакого желания. Главное — что город древний, российский, исконный. Петр, Екатерина, Николай Павловичі. Знамена, штвадарты, серебриные трубы. Почти столица. Совсем без малого — сто с небольшим верст до Петогоград. Сово, волива, в усская земля!

Ёдва город был взят зашедшими со стороны Веймарна бельми полками, как в нест химпули топпы тех, кому не терпелось в Петроград. Все дома были переполнены постояльцами. Иные квартировали в пововках. Кое-кто разбил чуть ли ве цынанские шатры на окраинах. Брен-

чали колокола замолчавших было церквей,

Олними из первых в Ямбург прабыли родственника барона Тизенгаузена, имение которого, Торма, располагалось поблязости от ставщии Веймари, меж деревнями Большая Пустомерма и Ястребино. Появились затем заводими Гире и Таубе, тородись и своим деоспильным заводам в Ястребинской волости и на реке Долгой, которая владает в Лугу, Покатились, гремя колесами, коляски и кабриолеты по выщербленным мостовым ямбургских улиц, зашпатали по тротуарам дамы под вуалими.

В одном из казарменных флигелей обосновалась городская комендатура с пазначенным Родзянной комендантом полковником Бибиковым. Подвалы комендатуры были набиты закваченными в боях за город коммунистами, советскими и профсоюзимыми работниками. Каждый девь конвопры выводили из этях узялищ по нескольку человек, избитых, окровавленных, в равлом тряпье. Их вели то в сосновую рощу на северной окраине города, то прямо и одиночные револьвереные выстрелы, которыми добивали равеных. А на главной улице к старым липам и гополям приставляли лестиции,-термянки, перекцивавли через сучья намыленные веревки и на глазах у горожан вешали людей, кавестных всему городу.

В первые же дни так погибли захваченные под Веймарном курсанты гатчинских курсов красных командиров, красноармейцы-коммунисты из 6-й и 19-й красных пявизий. были повешены председатель следственной комиссии Ямбурга товарищ Лохе и профсоюзный работник

товарищ Бустром.

В одном из казарменных помещений, где окно искрестила толстая железная решетка, ждал решения своей судьбы командир красной бригады, бывший генерал Николаев.

Прошла неделя с того дня, как вместе со всем штабом его захватили в деревне Попкова Гора. У него гноился разбитый глаз, непрерывно, не утихая ни на час, болела голова. Слабость была такая, что и не поднимался бы никогла с вороха соломы, брошенной ему на пол вместо постели. Но все это было мелочью в сравнении с душевной болью, которая лием и ночью измучивала его. не давая уснуть. Бывший генерал терзался мыслью, что прорыв на Ямбург удался белым во многом еще и потому, что не выстояла его бригада, что он дал так легко себя опрокинуть и раздавить. Он говорил себе, что не оправдал надежд людей, которые поверили в него, понадеялись на его опыт, знания, приняли в свои ряды и поручили ответственный боевой участок! Отвратительна была спена пленения. Его привели тогда в тот же дом, гле стоял штаб бригалы. Появился офицер в английской форме и, не задавая никаких вопросов, ударил его кулаком в лицо, отчего вот пухнет, болит и гноится глаз. Офиперу было мало - он ударил еще и рукояткой нагана по голове. «Что ты пелаещь? — истошно закричал другой офицер. - Это же генерал! Генерал Николаев». - «Неужто? Боже! - воскликнул тот, кто бил. - Ваше превосходительство! Прошу прощения!» Оба типа разыгрывали глумливую комедию.

И вот, доставленный в Ямбург, лежит на соломе «военный специалист» красных комбриг Николаев и мучает себя придирчивым анализом совершенных им

ліј іцеі ошибок.

На восьмые сутки его подняли с пола, дали умыться с мылом, с чистым полотенцем; через окруженный кирпичными стенами глухой двор повели в другой казарменный флигель.

В просторной компате, за столом, на котором стояли бутылки с водкой и коньиком, тарелки с закусками, сидел невзрачный, белесый, беспретный человек, тоже, как многие тут, в английском френче, но с золотыми погонами русского генерал-майора.

Человек этот не выразил приторно-приветливого раду-

шия, как бывает в подобных случаях. Сухо предложил присесть к столу и представился:

 Владимиров. Прошу чувствовать себя как можно свободней. Будет деловой разговор генерала с генералом.

— Я не генерал, — ответил Николаев, ощущая приятность оттого, что может откинуться на синику стула: в своем заключении он или лежал на полу, или сидел на нем, прислоянсь к стене. — Я командир бригады Красной Армии, военный специалист.

Полно, — с легкой улыбкой сказал Владимиров. —

Я же не председатель Чека, я не псиытываю вас. Он прибыл в Ямбург по поручению Юденича. Когда

оп приома в лимург по поручению годенича. логда герою Эрверума сообщили, что в первый день наступления Северного корпуса взят в илен бывший генерал, как, мол, с ним быть, что сделать, Юденич вызвал Владимирова. — Влапислав Станиславович, это по вышей части. На-

 Владислав Станиславович, это и по бы поехать тупа, как вы полагаете?

Владимиров мог бы ответить: «По вашей части тоже, господин бывший командующий Кавказским фронтом. Порубили голов вы немало». Но, конечно же; ответил совсем не так:

 Будет исполнено, Николай Николаевич, Я полагаю, что его надо примерно наказать в назидание всем изменникам. Повесить бы следовало. Притом — публично.

С широким оповещением.

— Может быть, не стоит так-то, с генералом-то... Расстрелять бы... А вернее всего, — рассуждал вслух Юдонич, — предложить ему полк или поначалу — батальон. Пусть смывает кровью свою вину и свой позор. Словом, действуйте по обстоятельствам. Будет кочевряжиться к стенке!

Владимиров действовал в соответствии с этой инструк-

— Полно вам, — повторил он, разглядывая в упор покрытое синками и кровоподтеками лицо Николаева. — Мы же.. Я говорие с вами от имени генерала Юденича... Мы прекрасно понимаем, что вы не могли пойти к большевикам добровольно. Вас выпудили. Вы человек немолодой, нелегко в вашем возрасте переносить физические и правственные меры воздействии...

— Никаких мер не было! — оборвал Николаев, — Не

придумывайте чепухи, генерал.

 Что же, вы вот этак, при полной ясности ума, в полном духовном здравии пришли к «товарищам» и, как, бывало, говорилось, предложили им свою генеральскую швагу?

— Не так оперно, как вы изображаете, но да, пришел к. «теварищам» и в борьбе за будущее России встал на

их сторону.

 Ого! — Владимиров достал портсигар и, не сводя белесых глаз с Николаева, закурил. — Так вы не идейный ли? - Ему очень котелось сказать этому седому болвану, что он, Владимиров, перевидал таких заносчивых индюков и петухов сотни, тысячи на своем жандармском веку. Но то в большинстве были юнцы, желторотые дурни. Они плевались на допросах, орали возле виселицы «Марсельезу» и затягивали свои занудные революционные песни. Они утверждали, что борются и гибнут за идею. С ними было чертовски трудно из-за втой их идеи. Но смешно же видеть парского генерала, заболевшего революцией! - Вы не марксист ди, ваше превосходительство? — Владимиров рассмеялся.

 Я почти не знаю трудов Маркса, поэтому не могу вам ответить утвердительно. - У Николаева покруживалась голова, он делал усилия над собой, чтобы не покавать перец противником слабости. - Но я знаком с программой Ленина, с программой большевиков. Над ней сейчас можно сколько угодно смеяться. Но она народна и потому побеждает и победит. Для каждого нормального человека народное благо - закон. Не думаю, что возвращение царской охранки, помещичьих прав и прочих ин-

ститутов прежнего - путь к народному благу.

 Красиво, красиво! — Усмехаясь, Владимиров согласно кивал. — Пля сентиментальной пьески это превосходный сюжетен. Но если говорить по-деловому, я уполномочен предложить вам командование полком. На первых порах. Дальше возможна и дивизия. Вы возвращаетесь в семью русского офицерства, с ее понятиями о чести, благородстве поступков, патриотичности порывов. Вы вновь станете уважаемым человеком, и когла прилет час полного освобождения родины от красной нечисти...

Не будет такого часа, нет! Не обольщайтесь. Исто-

рию вспять не повернуть, - Но для некоторых ее можно оборвать на самом не-

желательном для них этапе! - жестко сказал Владимиров. Пуля? — Николаев взглянул на него с насмешкой.

 Петля! — Ладонь Владимирова стукнула по столу. Выражение насмешки сощло с липа Николаева. Он ввал, что его собеседник не шутит. Если в этой армин штабс-капитавы и поручини быог руковтикам нагапов по готоковам помилых людей, зная, что те неизмерные выше по волнскому чину.— на что же способны их начальники, их генералы! Глава Николаева приняли спокойное и стротое выозвение.

Тогда не мешкайте, не тяните. Готовьте свои верев-

ки, господа.

Владимиров поднялся. Путы дипломатических уверток были сброшены. Он вновь обращался в беспощадного, жестокого жандарма.

 Ты сам, старая телега, выбрал себе участь. Чего пожелал, то и получишь, — сказал вполголоса и выплеснул в лицо своему пленнику коньяк из начатой рюмки. — Скотина!

— Нервишки не выдержали? — Николаев с грустью покачал головой. — Вонка!

ОС английской винтовкой у ноги Осокии стоял в строю рога на Баарвой площади Ямбурга. Две другие роти образовывали вторую и гретью стороны примоугольника. Четвергая сторона была открыта, и там, пестри одеждам, голивлись горожане — один из любовытства, другие ветему, что им было строго-настрого приказаво явиться с угря на площадь. Четкий строй багальона мог бы навести на мысль, что в этот майский день белое командевые промяюдит смогр войскам после нобедоносного оджения, если бы не виселица, пирокой, приземистой букой «Пь вставшая посреди людского четырекутольника.

Осокин терпеливо, стойко, безропотно спосил тяготы и унижения плена. Он уже получал временный документ солдата Северного корпуса на ими Алехина Ивана Ивановача, ему выдали винтовку и пустой подсумок для патролов. В бою батальон еще не был, в него выключали добрую сотно тщательно отсортированных пленных красноармейдев и, выдимю, пускать в бой пока еще опасались, муштровали, обрабатывали, подтягивали, внушали новичкам основы дисциплины совсем ниой, чем была у красных, —жесткой, бездушной, с непрерывными наказаниями и даже расстрелами чех, кто ее нарушает.

Снося все, Осокин ждал, когда же выдадут патроны и когда отправят в бой. В бою он немедленно сбежит и про-

бьется к Петрограду.

Каково положение на фронте, никто толком не знал. Офицеры кричали о величайших победах, о том, что Гатчина, Красное Село, Ораниенбаум, Петергоф, Царское Село взяты: что бедые войска — на Пулковских высотах и грозной лавиной спускаются с них к окраинам Петрограда. Неужели это так? - думалось Осокину. Неужели под огнем лежит его родная Счастливая улица? Где тогда отен, где мать, Валька? Что происходит в ЧК? Что думают о нем, об Осокине. Ян Карлович и председатель товарищ Петерс? Если враги у Нарвских и Московских вастав, то как же нужна в Петрограде и его. Осокина, винтовка! А он?.. Он пригнан стоять среди пыльной плошади и смотреть на то, как белые контрразведчики будут кого-то казнить. Войска, батальоны... Казнь обставляется нышно. Кого уничтожат сегопня? Которого из товаришей Осокина по большевистской партии?

Он оглядывал солдат, стоявших справа и слева от него. Он успел привыкнуть к ним за несколько дней, которые показались ему бесконечным годом, он узнал, что есть меж ними и настоящие сволочи, но большинство-то народ неприкаянный, застрявший в дни революции в немецких лагерях, скрывавшийся от керенщины в дезертирах, оборвавшийся, изголодавшийся, Этим дюдям было все равно кому служить, абы кормили да хоть как, хоть в обноски, но одевали. А сводочами были те, у которых революция поотнимала их имущество, их хозяйства, богатство: крепкие мужики, давочники: были среди таких уголовники — профессиональные разбойники, грабители. убийны. Они охотно выполняли работу палачей. мучили людей, избивали их, живьем резали. Этих бы Осокин ставил к стенке без разговоров и формальностей.

Но Осокин терпел даже и общество отпетых мерзавцев, лишь бы пришел час, когда он сможет сбежать в Петроград.

Под треск барабанов из ворот казармы вышла процессия. К середине плопадни шагал взвод солдат с вычтовками наперевес. А среди них, окруженный ими, с валоженными назад руками... Осокии гото был закричать от отчаяния, от жалости, от невозможности чем-лябо помочь... Старалсь быть спокойным и безрезличным ко всему, в кружении солдат медленно шел комбриг Николаев, Александр Панфамирович. Нет, значит, нет, опшбся он, Оскии, не изменил народу старый человек. Не прявяало генеральское воронье в нем своего ворона, ежели собра-

лось глаза ему выклевывать.

Перед опісломленным Сосикным то рассенвался, то вновь густел сизый дрожащий туман. Не сразу в наплывах этих разгалдел оп тех, кто следовал за солдатами и за пленным Николаевым. А были там уже прославивнийси жестокостью змбургский комендант Бибиков и никому еще не ведомый неварачный человек в иностранном мундире с золотыми погонами русских генералов. Сопровождали их офицеры — тоже в погонах, в крестах, с разными украшендями и побъяктипами.

— Вся контрразведка, — шениум Осокину сосед слева. Осокин вглядывался в каждюго на них, как бы стараясь запоминть навестда. Зачем — кто его знает, но надо, надо запоминть! И этого, со шрамом на подбородке, и длиннющего вервялу, который вскидывает брови на лоб так, что ови, будго черные гусеницы, ползают по его лбу во всех направлениях, и того, с томустой сигарой во рту,

узко щурящего глаза от солнца... Всех!

Николаева подвели под перекладиму, под бревенчатую, из свемокоренного древа букву «П. К. То-то дергал над его головой веревку с петлей на конце, примерыван пужную высоту. Подхватив Николаева под мышки, две солдата ловко взбросили его на авранее приготовленную табуретку. Спова кто-то стал то опускать, то подимать неглю. Она задевала Николаева, полала у пего полицу, спадала на плечи. Он, видимо, ничего не чувствовал, не замечал.

Офицер со шрамом на подбородке начал читать при-

говор военно-полевого суда:

 Генерал-майор Николаев... Александр Панфамирович... поступив добровольно на службу к врагам России... тем самым предал... приговаривается...

Приговор привести в исполнение! — крикнул пол-

ковник Вибиков, вамахнув перчатками.

Солдаты бросились к Николаеву, чтобы накинуть на него примеренную по высоте петлю. Но тут он очнулся от своего безразличия ко всему, что происходило вокруг, решительно отстранил веревку рукой.

— Товарищи! — крикнул, обращаясь к горожанам. — У меня могут отнять и отнимут жизнь. Но веры в народ, веры в победу народа...

Какого черта! — едва он заговорил, проорал Биби-

ков. -- Где эти болваны?

Спохватились, что бездействуют барабанщики. Их привели именно на тот случай, если вдруг вздумает заговорить осужденный на смерть, но никто не подал им должного знака. Теперь они ударили с удвоенной силой, и последние слова Николаева растворились в дробном, трескучем грохоте.

Осокин опустил глаза в землю, он не мог смотреть на то, что происходило дальше. Он так и ушел в строю роты о площади, не взглянув больше, не обернувшись в сторону виселицы, оборвавшей жизнь хорошего, доброго, умного человека, с которым так интересно было говорить там,

в деревне Попкова Гора.

Он видел, что большинство солдат тяжко удручено случившимся на Базарной площади уездного городка Ямбурга. Среди них были же и такие, кто служил под командованием комбрига Николаева, кто не мог сказать о нем ни одного плохого слова. Только радостно скалился Митька Жильцов, толстомордый, рябой солдат с финским ножом у пояса.

- Пожил, поди, всласть этот комиссарский генерад. — разглагольствовал он в строю, благо поручик, встретив знакомого на улице. отстал Поточат слезки теперь евонная генеральша да детушки-генеральчики. Так им. гадам, и надо! Я бы, моя воля, свежевал бы таких, как боровов. - Он потрогал свой нож в ножнах из желтой кожи.

Только теперь Осокин подумал, что, верно, у Николаева должна же быть где-то семья. Что станется с его семьей, с детьми? И вновь перед ним возникла Счастливая улица, он представил себе отца, мать, Вальку, к которым, возможно, тоже тянулись в этот час кровавые руки таких вот митек жильцовых с их разбойничьими ножами

Не было сил ждать удобного часа. Надо было действовать немедленно. Но как? Нельзя спешкой все загубить и провалить. Ян Карлович, научите, пожалуйста, подскажите самое правильное решение.

> Заплачет мать, заплачут се-е-стры. Заплачет старый мой отец, -

услышал Осокин, как вокруг него затянули солдаты.

 Отставить! — заорал погнавший строй поручик. Кто приказал ныть эту заупокойщину?

Да вот он начал! — указал на Осокина Жильцов.

 Я тебе, Алехин, с заду ноги повыдергаю, слыпишь? – Поручик успокаивался. – Смурной ты парень. Чертова перевенция!

Осонин растерялся. Что же такое получается? Не подвела ли его на этот раз привычка произносить, надо ли, не надо, разные куплетики? Не сбрехнул же этот собака

мильцог

Потом, вечером, он спросил одного из своих новых товарищей — Егора Козлова, которому, несмотря на щедрые обещани, заплатавную гимнастерну так еще и не обменали, что за происшествие получилось в строю с этой песней.

- Заспул ты, что ль, паря? удивился тот. Ты ме и подал первым голос: «Последний, мол, нонешний денечек гулию с вами я, друзья». Ну, ребята подхватили, известно. На душе-то у каждого препогано было, вроде дерьма наевишсь каждый. Душа и тозвалась. От пести человеку, всякий знает, легче становится. А ты что, спросовыя это?
- Задумался, знаешь. От такого дела, как сегодня на плошали было, разве заснещь?
- Да-а, длинно и невессио протянул Козлов. Да-а... Что он думал при этом, Осокину очень бы хотелось знать.

## 21

Онно на улицу было открыто. За ним кричали вообъи, неведомо чем пробавлявшиеся в голодном Петрограде, пошаркавали паги прохожих по плитам тротуаров, и дребезякал железвый обруч от бочки, который через будыжную мостовую гоняли друг к другу мальчишки.

Подойдя к окну, взглянув на мальчишек, на их увлекательное завятие, Горчилич вернулся в кресло, на лице его была умыбка.

Чудесная пора — детство, Ирина Владимировна.

Оп сидел у Ирины уже более часа, и ота пикак по политивата повять, авчем пришел и ней этот в общем-то симнатичный офицер, во не такой уж близкий и их дому, чтобы заходить запросто поболгать среди дня. А разговор ядет именно такой — об всем и ик о чем.

Когда он позвонил и назвался за дверью, Ирина готова была заплакать. Достаточно ей недавнего посещения Кубанцева, тех тяжелых корзин, о которых она ни на минуту не забывает, которые лежат на антресолях, тая в себе страшное, неведомое, гнетущее. Ну зачем еще и Горчилич? Он же воспитанней, умнее, тактичней камоватого Кубанцева, мог бы понять, что не следует ходить, когда не вовут, не надо досаждать. Но она открыла, и вот он сидит, и они разговаривают о пустяках.

 В нашем патриархальном Новгороде, гле я родился и рос. Ирина Владимировна. — продолжал Горчилич. — гонять обруч было опним из любимейших мальчишеских занятий. Несешься, бывало, по Московской улице... Семья наша жила на Московской, поблизости от аптеки... Гонишь, говорю, обруч палочкой, ловко так направляешь его меж прохожими, огибаешь возы с сеном или дровами, летишь по Буяновской к Волхову, под уклон, и не замечаешь, как ты уже на рыбном рынке. А рынок у нас!.. В чанах плавают вот такие окуни! - Горчилич показал руками размер этих окуней.

Ирина засмеялась, сказала, что когда они с мужем, Ильей Андреевичем, выезжали на дачу в Елизаветино и Илья Андреевич увлекался довлей рыбы в небольшой красивой речке, то его добычей были совсем другие окуньки.

Вот такие! — Она показала мизинец.

 Елизаветино! — подхватил Горчилич. — Дылицы! Чудесные места, Имение княгини Трубецкой. Дом какой! Парк! Да, приходилось бывать, приходилось. Еще когла я был юнкером, там, в Пылицах, держала дачу семья одного из моих товарищей по училищу. Случалось. меня приглашали к ним провести свободное время. Но в тех местах нет порядочных рек. Ирина Владимировна. Вашему мужу не повездо. - Горчилич окинул Ирину быстрым взглядом. - Странно звучат эти слова: ваш муж. Муж! Вы так молоды, что невозможно представить себе вас замужней. Нет, нет, не думайте!.. - воскликнул он, увидев выражение досады на Иринином лице. -- Нккаких пошлых офицерских излияний не булет. Я вам сейчас все скажу, скажу, зачем, почему, пля чего пришел к вам. Лумаете, я не вижу, как заботит и угнетает вас этот вопрос? Вижу. Вот что, Ирина Владимировна... - Не спрашивая разрешения, он закурил папиросу. — Вы помните Кубанцева?

Да, конечно.

<sup>-</sup> Очень прошу вас не иметь с ним никаких дел.

Очень. Это жандарм, я уже говорил, кажется. Оп способен на все. Я уже вручил вам свою живнь однажды, открыв тайну нашей организации. Не буду и сегодня ничего скрывать от вас, я верю вам. Я хочу вам верить, мне это необходимо, иначе я тоже погрязну в трясине заговоров и нечистольстных леяния.

Он волновался, Ирина видела, чувствовала это. Она положила свою ладонь на его руку.

 Ну, пожалуйста, успокойтесь. Ну что вы так, Георгий Константинович. Пожалуйста.

— На Петроград со вех сторои наступают наши войска, — продолжал несколько спокойнее Горчалич. — Еливок час, когда большевники отсюда побегут. Это несомненно. Северный корпус. Финны. Эстонцы. Английская
скадра на Балтике. Да, да. Вопрос решен. Ноя не сомневаюсь, что большевнии в этих гибельных для себя условиях начвут предмергно аверствовать. И такие, как Кубанцев, замечутся под их чекистскими ударами. Будут
проваливаться паши конспиративные квартиры, явки,
тайники. Кубанцевы, хватаясь за соломинку, могут погубить честных, ни к чему не причастных людей. Не впускайте к себе Кубанцева, не давайте ему скрываться у
себя, не поаволяйте что-инбудь притать в вашей квартыре. Из-за репутация вышего мужа – опа у большевнков
вне всяких подоврений — кубанцевы, непременно захотят
этим воспользоваться. Вы понимаете мемя?

Ирина ощущала, как с каждым его словом она все глубже погружается в цепенящий холод страха. Сказать или не сказать Горчиличу, что у нее на антресолях уже

лежит что-то кубанцевское? А Горчилич продолжал:

— Я потому заглянул к вам и только за этим пришел, что Кубанцев уже хвастался своим посещением вашей квартиры.

— Да, да, он здесь был.

— Ему только бы налец в рот, он доберется до всей руки. Мертвая хватка. Жандармский будьдог. Он знает приемы мтвовенного умерцыления человека. Он знает, как через непереносимые мучения получить от человека полное признание в том, чето человек никотда не совершал. Бойтесь этой гадины, Ирина Владимировна.

— Но... но... — у Ирины не хватало дыхания. — Но почему же, — почти выкрикнула она, — почему вы, ваша

организация, связываетесь с такими?

— А потому, что мы все за два послефевральских года до омераения опустинсь в нашей морали. Ми готовы целоваться с- жабой, лишь бы жаба тоже боролась против большевиков. Вы посмотрите: мы были правоверными монархистами, свято блюди присигу царю. Сегодии мы сидим за одиям столом с теми, кто вчера был царю заклитым врагом, — с бомбистами, социал-революционерами. Мыслимо ли? Все перемещалось: зсеры, кадеты, анархисты, монархисты... Ирина Владимировива, может ли быть съедобной каша из толченого стекла, пуха, перьево, обреж ков жести, наввините, из навоза и всякой тухлятины со свалки? Вот что такое сейчас мы, борющиеся за возрождение России, екциной и неделамой».

 Но вы же только что сказали: вот-вот большевики побегут, вот-вот от них будет очищен Петроград.

— Олно другому не противоречит. Да. Так и будет. Нам помогут страны Антанты. Это они двигули Северный корпус в наступление. Мы-то и по сей день все еще митинговали бы. Без организованности европейцев, без их деловитости разве мы что-нибум можем?

В дверь позвонили тройным условным звонком.

— Это муж! — Ирина слегка побледнела. — Почему-то

так рано, Необычное время. Третий час. Но в окно прыгать не надо. — Она вновь усадила в кресло подпявшегося было Горчилича. — И черным ходом убегать не стоит. Сидите. Она пошла отмыкать задвижки, поспешно придумы-

Она пошла отмыкать задвижки, поспешно придумывая, как бы объяснить присутствие в их квартире незнакомого Илье гостя и кем бы его назвать.

Илья вошел возбужденный, оживленный.

 Знаешь, Иринушка, а я на днях уезжаю. Под нашим Петроградом идут сильнейшие бои. Белые подорвапи несколько мостов на Балтийской и на Варшавской дорогах. Надо очень срочно восстановить.

Ирина сделала знак: тише — и кивком указала на

дверь в гостиную.

 А за ремонт кораблей Петроградский Совет и военное ведомство мне благодарность объявили. Корабли вступили в строй, — продолжал Илья, шепча ей в ухо.

 У нас гость, — сказала она громко, радуясь наконец-то явившейся спасительной мысли, и распахнула дверь в гостиную. — Зпакомьси, Илюша. Это Георгий Константинович. Он из Новгорода. Землик нашей прислугие Саньки. Пришел по ее просьбе передать поклон. Вилишь. какая она добрая девушка.

- Да, да. Санька! Она хорошо устроилась, - забормотал Горчилич, поставленный Ириной в сложное положение

Но выручил всех сам Илья.

 Новгород? Заповедник русской старины. Бывал там, бывал. Начали мы большой новый мост строить...

 Возле Юрьева монастыря! — подхватил Горчилич. - Стоят только быки посреди Волхова, и высоченная насыпь вид на озеро загораживает. У тех быков, кстати... мне Ирина Владимировна рассказывала о вашем увлечении... преогромнейшие бычки водятся. На донную удочку надо ловить. Вершка по четыре, знаете. А то и больше. Приезжайте, Илья Андреевич. Рады будем, так рады.

 — Э. милый мой Георгий Константинович! Совсем в другие места ехать я должен. Эти мерзавцы — генерал Родзянко с Юденичем, которые уже захватили Глов и Ямбург и, если не ошибаюсь, Псков, безобразничают на дорогах. Как только мы их начинаем контратаковать и оттесняем, рвут перед нами мосты. А мы, мне сказали сегодня знающие люди, уже даем им на некоторых участках изрядно по губам.

14 Всеволол Кочетов

Илья. — у Йрины лыхания не стало совсем. — я

соберу на стол? Может быть, попьем чаю?

Только тут она поняла, в накое чудовищное положение поставила Илью, своего мужа. Тому, кто враг Советской власти, которой с увлечением служит Илья, он раскрывает, выдает тайны защитников Петрограда. Если об этом узнает ЧК, Илья будет расстрелян как шпион, как враг. как пособник врага. Он погибнет по ее, Ирининой, вине. Никто другой, только она одна будет виновницей его трагической смерти. Два непримиримых врага легкомысленно сведены ею под одной крышей. Причем один из них. Горчилич, все знает о другом, а другой же. Илья, ничего не знает о ее госте. Илья в глупом, нелепом, смешном положении. И следала все это она, она и только она,

— Илья. — позвала Ирина. — мне тебя нало на минутку. Помоги мне, пожалуйста. - Когда они вошли в кухию, она обняла его за шею. — Илюша, ну что ты так обо всем открыто говоришь, родной! Он же все-таки неизвестный нам человек. Кто знает, с кем общается, с кем

встречается. Главное, не говори ничего о Павле.

— О! Ты мололен. — согласился Илья. — Верно. Бол-

209

таю лишку. Сейчас везде призывы: берегись шимоной Мы ему, не волнуйся, вирутим очил. Георгий Константипович! — Он возвратился в гоствиую. — Вы не играете в 
шахматы? Чудесно! Попьем чайку. Он немудрящий, копечно. Брандахымст. Но все же согревает желудок. 
А когда в желудке тепло, то и весь организм в приятном 
состоянил. Так вот, польем и сыгреме. У меня превосходвые шахматы. Редкой восточной работы. Чуть ли не персидской. Может быть, даже индийской. Тесть подарил, 
в день сваяльбы. Очень дорогая, сказал, штука. У него 
качество определялось только ценой. Брюллов? — сколько 
етоит? Сурнков? — назови сумму в рублях.

Порчилич ве внал, как быть ему с этим радушным, сворливым ховлином дома. Уйти? Не странио ли будет: пока козянна ве было, сидел, пюбевичкал с хозяйкой, повъплен хозяви — бежит. Сидеть — это ввио угиетает козяйку. И вес-таки, не находи ответа на свои сомпе-

вия, он силел.

Когда принялись за чай с коврижками, испеченными Ириной из кофейной гущи, — причем гуща была из ячменно-желуревого кофе, так как настоящего уже давно ве было, пропал Хамелайнен, — Илья, понивая пахучий настой, водостно накваливал:

— Листья мяты завариваем. Приятно, правда? К тому же все боли и неприятности во внутрепностях удаляет. Старинное народное средство. Ездил в Ораниенбаум, нарвал в одном огороде. Большой пучок. Как веник.

вал в одном огороде. Большов пучок, как веник.
Горчилич отмалчивался. Он не мог ни о чем выспрашивать мужа Ирины Владимировны. Это было бы откровенным предательством, в ее глазах он выглядел бы

последним подленом.

Илья говория о каких-то необыкновенных народных манитках, сожалел, что в доме нет пи глотка чего-либо более кренитого, чем митая бурда. Вспомнил ресторан Соколова, где гуляли его свадьбу с Ириной. Какие-де там подавьямсь водик. И с тимном, и аписовые, и с перцем, я с польных. На либой вкус.

Ирина обрадовалась тому, что разговор ответвился в сторону от острых, опасных тем, принесла альбом, в который из книги именитых гостей и даже со стен она переписывала в ресторане Соколова интересные надписи.

— Там постоянно бывали господа Аверченко, Арцыбашев, — говорила она, раскрывая перед Горчиличем то одну, то другую вадпись. — Удивительно! Такие знаменитые люди, а вели себи просто-просто! Иван Сергеевич Соколов рассказывал моему папе, что Арцыбашев часами игрывал у него на бальярде. Следом за ним в ресторан приходили толпы поклонников, литераторов, вздателей. Иван Сергеевич говорил, что готов его кормить и поить бесплатно — он составляет ресторану широкую рекламу. Или вот писатель Куприн. Мы сами за ним с Ильей Андреевичем однажды наблюдали.

 Да, было, было, — кивнул Илья. — Сидел он тогда в углу литераторской залы, это было его постоянное место. Вокруг собралось много остряков и зубоскалов.

- А он молчал, продолжала Ирина, вематривался во весх такими взучающим, общунывающими глазами и вместе с том совершению отсутствующими, будто был далено-далеко. Может быть, в Крыму, в Одессе, в Фиплиндии. Рассказывали, что он был большим охотивком неожиданных поездок. Седит, сидит, скватитея за карту России и укатит нававтра в Балаклалу иль в Житомир. По если рассказчики вокруг него собирались хорошие, интересные и рассказывали не анекроты, а случам из жизни, он слушал со вниманием. Мы видели как раз такой момент. Положил подбородок на ладовы, принурялся и так слушал, что я сказала Илье Андреевичу: непременно панишет новый рассказ. Или еще были там развые пооты. Мы видели их: Игорь Северянии, Константин Олимнов, Граала Арельский.
- Игоря Северянина знаю, сказал Горчилич. А этих, Олимпова да Арельского... Что-то не слыхивал о таких.
- Они поэты оригинальничающие. У них еще была «Академия эго-поэзии», я читала про нее в «Синем журнале».
  - А в этой «академии» не состоял, часом, поэт Луканин?

Ирипа быстро взглянула на Горчилича, не начнет ли он опасного разговора. Но Горчилич ограничился только этим вопросом.

— Состоял, — ответила она. — Один из напијумнейших. У нас где-то валиется множество брошюрок их «академни». Эти чакадемния выпускали брошюрки по нескольку страничек, с крикливыми названиями. Их босшлатно рассовывали в почтовые япици, раскладивали по столам в редакциях газет и журналов. Настойчивые поты заставним заговорить о себе всю прессу. Они заглушали всех других. Уме никого не стало. На Пушкина, ни Некрасова, ни Лермонтова. Одни Олимпов да Арельский с Лужанивым. Еще к ним приссединилась какав-то Жовефина Лемье. Гаветы кричали об это-футуристах зо всегорюг. «Кокстантин Олимпов посит ворогнички помер тридцать семь!», «Арельский живет на даче в Шувалове!» Может быть, помите, за несколько лет до войны появилась газета — «Петербургский глашатай»? Это была вх гавета. Этих поэтом.

А есть у вас что-нибудь из их сочинений? — поинтересовался Горчилич, раздумывая о том, что теперь-то совсем пора уходить, но вот удастся ли уйти, или хозяви ваставит его еще и играть в шахматы.

Ирина полистала свои альбомчики.

— Это образец поэзии Олимпова. Послушайте. Она стала читать:

Тройка в тройке колокольной, Грозко, аволко пьяной тройке, Колокольны колокольной В тройке тройка, пой, как тройка, Зволко, гроико, пьяно, тройко, Колокольних колокольной, Колокольних колокольной, Колокольних аволее тройки, Колокольных аволее тройки, Тройка тройкой колокольной. В тройке тройкой колокольной. В тройке тройкой колокольной.

 Уф! — сказал Илья. — Грандиозно! Как были бы посрамлены Пушкин с Лермонтовым, доживи они до этих аго... кого?

Эго-футуристов. Вселенских футуристов.

— Одвого ізв вих я знаю. Хорошо внаю, — сказал грочинич. — Не случайно я поминул Вадима Думенна. Через своих знакомых его знаю. Через петербургских. Я-то сам понгородский, — спохватился ов. — Когда-то Лумания писал такие ис колокольные стипики. Баловался колоков. Ну, немкомко езго», чего там! — посменвались над ним. Сейчас ок научилоя стредить из впагвая.

Мы пройдем по земле ураганом. Кровью черной Россию зальем,—

вспомнила Ирина страшный вечер на Фонарном переулке, страшных, пьяных людей, страшные стихи и страшное лицо Лужанина. — Смотря в кого стрелять из нагана, — откликий дол на слова Горичита Илья. — Сейчас такое время, такие дви — женщины берутся за вниговки. Петроград действительно же в больной опасности. Это будет катастрофой, если мы его потервем. Но я думаю, Москва не допустит. Павел сказал... — Илья поперхнулся лепеникой, состряпанной Ириной, и никах не мог прокашляться. Он спохватился, что болтанул такое, о чем даже заикаться было нельзя, и не знал, как же быть дальше — кашлял да кашлял, а

Ирина ударила Илью несколько раз по спине, выручая его, и сказала Горчиличу:

- Отец Павел это наш знакомый батюшка. Ок иногда приходит играть с мужем в шахматы.
- Так что же сказал батюшка? спросил заинтересованно Горчилич, почувствовав ненатуральность этой сцены и этого объяснения.
- Он сказал, Илья продохнул наконец, что есля бог не допустит, свинья не съест.
- Остроумный священнослужитель. Ну, спасибо за гостеприимство. — Горчилич встал. — Что ж, расскажу Феньке...
  - Саньке! крикнула Ирина почти в отчаянии.
- Тьфу! сказал с досадой Горчилич. Всегда путаю. У них в семье ее в шугку называют сдвоенно: Санька-Фенька. Расскажу ей, как мы провели сегодия вечер. Будет очень рада.

Он ушел. Ирина прислушивалась к его шагам на лестнице.

- Что за тип? спросил Илья недовольно, когда шаги затихли совсем. — Почему ты его как бы и опасаепься и в то же время вроде бы лебезишь перед ним? — Он был необычно серьезен.
- А ты болтун, ты невозможный болтун! перешла в наступление Ирина. — Ну зачем, зачем о Павле!.. Я жа тебя предупредила.
  - А вот и надо все сказать об этом типе Павлу.
- Зачем Мы не знаем ни его адреса, ни одного человека, кто бы его знал, был бы как-то с ним связан. Случайный приезжий.
  - Если он из Новгорода, там, в Новгороде, его и найдут.
  - А зачем искать? Что он сделал?
  - Что? А то, что перепутал, как зовут эту Саньку, раз. Нисколько не поверил в твоего «отца Павла» — два.

Человек с чистой душой должен был поверить. Он не поверил.

Ирина с трудом успокоила непривычно разошедшегося Илью.

 Милый мой, — говорила она, обнимая его, — это все пустяки. Меня тревожит, волнует другое — что ты хочешь уехать кула-то. И наполго?

 Не знаю, Иринушка. Не очень, наверно. Оно и не так-то далеко. Сотня верст — самое большое. Я постараюсь ремонтировать мосты как можно быстрее.

— Не зпаю, не знаю... — отчаивалась Ирина. — Мне

будет трудно без тебя, Илюша, очень трудно.

Мне тоже, дружок.

 Мне труднее, все равно труднее. Как ты не понимаешь?

маешь:

Илья заставид ее с ногами взобраться к нему на колени, обилд, как обнимают малых ребят, начал покачивать, убаюмывать. Ирина прикладась цекой к его груди.
Так было хорошо в его руках, спокойно, все темное отступало. Но опа знала, что состояние вто лишь на минуту,
на десять минут. Стоит сойти с колен Илыя, и грозная,
заял действительность, в которой все больше запутывалась Ирина, вповь встанет перед нею во весь свой беспредельный рост. У той действительность почему-то было
отчетливо различимое лицо—белесое, ухмыляющееся
лицо передостого жандарма Кубанцева.

## 22

Телеги, грохоча и подбрасывалсь, катились по разбитой лесной дороге. Моподвя, просеченням солящем зежень покрывала березы, осины, ольжи, всю землю под ними, склоны насыпи железиодорожного полотив, временами видного среди кустов и деревье. Посевжели, стали сочнее и гуще кроны сосен; броизовые среди осин и ольх, поскрыпывали на ветру их столетние стволы.

Осокин во всю грудь дышал радостными апаками отмяншего, отошедшего от зимних стуж весеннего леса. Птичьего ликующего хора не моган заглушить даже колеса четырех крестьянских телег, следовавших за лакированной, на миятких рессорах колиской, которую резвовесла впереди пара серых в яблоках похранывающих коней.

В коляске, пригнанной из Нарвы, направлялся в свое

имение один из биликайших родственников его премящего владельца, недавно умершего в Петрограде баропа Тизентаузена, — тоже бароп, и тоже Тизентаузен. С ним была крупнотелая дама в широкоподой, закрывающей лицо от солица, общитой серыми кружевами шляпе.

В телеге, которая едва поспевала за коляской, развалксь на подостланном сене, поквевывая сухве травиния, ехали для поручика; один — на Либургской комендатуры, другой — командир гого взвода, где состоял рядовым солдатом Соскин. В трех остальных телегах, расгинуашихся следом по трудной, колдобистой дороге на добрых поверсты, грасся и сам этот взюд — двенадцать солдат, включая Осокина, его спасителей и знакомиев Егора Козлова и Степана Озерова да еще и отвратительного Соски у бандюту Митьку Жильцова с его неизменным ножом у пояса.

У Осокина от тряски уже болело во внутренностях. Перевесив ноги через грядку телеги, он придерживал руками живот, чтобы утишить боль, не дать утробе окончательно вывернуться наружу. Но еще больнее было ему. члену большевистской партии, видеть, как быстро вернулось то, что, казалось, навсегда было сметено в семнадцатом году. Уже вот и коляска, и барин с барыней — землевладельцы, помещики, и согнанные из деревень мужички с подводами для отбывания барщины, которая, как ее ни называй по-иному, все равно так и есть барщина. Вчера мужички эти хаживали в волостной Совет, выправляли бумаги на землю, отнятую у барина и поделенную Советской властью между ними, а сегодня они же везут в свою деревню белых солдат, чтобы с помощью солдатских штыков барин мог вновь вступить в свои родовые владения. Сколько же, значит, было еще недоделано, недостроено, непереустроено, если так быстро могло вернуться старое, о котором говорили, что оно отжившее, сгнившее, смердяruee.

О предстоявшей экспедиции ваводу объявили с вечера. В случае чего, — сказал перед строем их командир поручик Попов, — еслы, допустим, красное мужичье вздумает шалить — немедленно приклад, штык, пулять Наконец-то в руках Сосинта была не деревята с железипой, какую представляла собой винговка, не снабмениял патронами. Это уже было безове оружие, потому что каждому солдату, и Осокину в том числе, выдали по пятьобойм патронов, по целых двадцать выть штук. И, хотя Осении попятия не имел, тде там, висереци, проходят выйня фронта, каких мест достигля безме, на каких рубежах сопротивляются красные, решение его было твердам — бежать, пробиваться к своим. Какой смысл ожидать боя? Винтовка ест.? Ест. Впорым ест.? Ест. Вокрут лес, буреломы, болота. В них можно исчезнуть так, что никто и не заметит. не хватится.

Осокин посматривал на Коалова с Озеровым — приглашать их в товарищи или пет? Оба уже доказали, что мужники они хорошие, очень хорошие, верпые, с ними втроем было бы в пути легче, безопасией, чем в одиночку. Но согласятся ил? Все-таки риск, все-таки дело петлей пахиет и наверияна ею и кончится, если побег сорвется в всех поймают.

:Коляска и телеги катились вдоль железподорожного полотна. Не останавливаясь, миновали они лесной полустанок, и за ним все увидели на путях разбитый, исковерканный авильям паповоз.

·· — Это что же, не знаешь? — спросил Осокин у вознины, поихлестывающего лошадь кнутом.

— Как что? Паровик, известно.

··· · - A RTO ero Tar?

— Бой был. Которые от Ямбурга отступали...

— Красные, что ли?

— А я не знаю. Одно мы видели — отводит... На выручку к ним броневой поезд подошел. И ну лупить по тем, которые от Ямбурга наступают.

— Белые?

— Голорю ж, не знаю. Видели мы только, кто в какую сторопу двигался, и все. Лупит, значит, броипроважиноезд из пушек по тем, которые из Ямбурга наступают, головы поднять им не двет. Тогда в этом паровозе—оп в Ямбурге на путях стоял— развели пару поболе да и подхлестиули его без машиниста на полный ход, прямо в грудь броневому поезду. А броневой поезд как даст встречь паровому в в пушек И расколошматил его.

— А как полустанок-то называется? — Осокин не без удовольствия рассматривал работу красных артиллеристов. Паровод который белые решили использовать как таран, как сухопутную торпеду против одного из питерских бронепоездов, был изорван в клочья точными ударами снарядов. Осокин радовался за своих.

— Полустанок-то? — услышал он в ответ. — А Ти-

копись ему название, Тикопись.

Только поздно вечером добрались до бывшего имения барона Тавентаузева. В свете бамой северной почи Осо-кин узнал каменный коровник, в котором две недели навад решвлясь его судьба — жить или не жить, и где ему так вовремя удалось спратать под дощатый насеты коровьего стойла чекистские документы. Если опи целы, оп больше адесь их не оставит. Это было совсем хорошо, это было добрым предзнаменованием для благополучного побега.

Поместили их на ночлег в пижием этаже барского дома. От прежнего добра в нем не осталось пичего. В одной из компат столли сколоченный из неокрашенных досок стол, длинные деревинные скамыв да шкаф, закругай ванко, но столь досок стол, длинные деревинные скамыв да шкаф, закругай ванкомые петроградские плакаты. Они были яркие, бросме, зовущие. А один из в изх мог даже ислугать тех, кто искрепок первами. Изображался на нем как бы с птичьето полета весь. Петроград: Нева, Адмиралтейство, Дворщовая площедь, Иссакий, Невский, Вознесенский проспекты, Гороховая... И над нвим шестиногая, огромвая, с озватистыми челюстями пучеглазая гадина. Написано было тревомко, с восклицательным заком: «Вошь над Петроградом!» Плакат призывал бороться с разносчицей сынного тибе.

Поручик Попов распорядился сорвать все плакаты и пемедленно устравваться на ночлег. Барон с баронессой поднялись на второй этаж, куда кучер стаскал из коляски их узлы и сундуки.

Солдаты попробовали было пайти соломы или сена, но не нашли и стали расстилать на голом полу свои шинели. Оба офицера таким же образом принялись устраиваться в соседней комизете, размерами поменьше. Но их то и дело звали наверх. Барон учивля скандал за скандалом. Оказывается, он с баронессой тоже выпужден был ложиться на полу, «Все разморовало! — долетали до солдат его виатливые выкрики. — Пороть надо подлецов. Вернуть все немедленно!

Поручик Попов расставил вокруг дома дозорных ма солдат взвода и вервудся в свою комнату. Дверь затворялась неплотно, из нее были вывернуты ручки и замки, сквозь щели и скважины Осокин отчетливо слышал разговоры офицеров.

 Мать... мать... — первое, что произнес там норучик Попов, стуча каблуком о пол, должно быть стаскивая тугой сапог. — Правы все-таки те, кто поразгонял этих бар из их гнезп. Сволочье непобитое.

Поручик! — сказал офицер из комендатуры. — Кра-

мола! — Но сказал он это тоном вялым и безразличным. — Ну и мать... мать... если и крамола. — Поцов еще грохнул чем-то об пол, наверно уронил кобуру б наганом.

Потом в дырьях дверей коротко помигал свет, и затем оттуда потянуло табачным дымом. Офицеры закурили.

 Вообще-то, — сказая представитель комендатуры, нынешний помещик уже не помещик, Так, недоразумение...

- Но память о былом не дает им покоя, ответил Попов. Пымяста. Эти вон, наверху, кудахчут: где кровати красного дерева, где оттоманки и канаше, обитые китайским шелком? Где, где, где? А хрен его знает где! Я вот, например, не знаю, где мои родители, не то что оттоманки.
- За своих родителей вы спросите с господ большевиков, — уверению сказал собеседник Попова. — А барон за кровати в каваше законно кочет спросить с местных мужичков. Кто же другой? Это они, подлецы, все разворовала. Экспропривация экспроприаторов Вот как это у них

называется. Осокви думал о том, в какую отвратительную историю ого втянули сложившиеся обстоятельства. Может случиться завтра так, что его, большевика, ленинца, заставит пороть крестьян, тех самых, для которых, во имя которых оп почти два года живет такой трудной жизяью. Это невозможить себе даже представить. Вот бы звали Ильео Благовидов, или Ян Карлович, или отец с матерью, Вальса «Нет, мусульмании, верный изманилу, отступнику не выроет могилу», — повториясь и повторяясь в мозгу, привадалсь к нему стихотвория фраза.

А те, за дверью, все говорили.

- В стародавние времена были помещики так помещики! — с ощутимым даже через дверь удовольствием восклицал представитель комендатуры. — Здесь, скажем, какой-нибудь Шереметьев, а за десять верст от него какой-нибудь Стротанов...
- Одни Притвицы здесь были, Тизенгаузены да Фан дер Флиты, — перебил Попов. — Прибалтийские губернии, серые бароны.

 — Я обобщаю. Беру Россию в среднем. И вот сидитсидит Шереметьев-батюшка, скучает, значит, думает, чем бы поразвлечься, Сем-ка, думает, выпорю девок. Всю неделю хлопоты, вместе с управляющим батюшка отбирает подходящих девок, шлет соседу Строганову официальное приглашение: угощаю, мол, интересным врелищем, Управляющий выдумывает девкам должную вину: не так глянула, не так ступила, тарелку расколола, яголу сорвала в барском салу — мало ли! В пятнипу зтих белодажных трепух моют в бане с земляничным мылом, шелковые ленты им в волосья вплетают, лухами опрыскивают. Ну. а с утра сосед едет. Пожалуйте! Обед, возлияния и так далее. А на десерт идут оба - хозяин и гость - в сенной сарай. Там уже лавка установлена, прутья приготовлены, в квасу вымоченные. И начинается. Одну, значит, раскладывают, задирают рубашонку, другую. Экзекуторам наказ дан — не больно-то стараться, не в розгах дело... — Представитель комендатуры засмеялся, и слышно было, как заворочался на полу.

Осокин понимал, что самому этому сукину сыну поприменталь каргинка, которую он так старательно разрисовывал перед поручиком Поповым. Рассказчик сам бы жаждал быть на месте Шереметьевых и Строгановых, да вот вместо этого валиется на гразвом полу конторы, устроенной крестьянами в доме баропа Тизенгаузена.

 А следующей субботой уже Строганов приглашает Шереметьева. Теперь, мол, он угощает соседа. Умели жить, а?

Попов не ответил, должно быть уже уснул.

Особии мучился мыслью, как же ему выручить свои документы и как урвать минуту, чтобы поговорить с Козловым и Озеровым. Спалось от этого плохо: вздрогнув с чего-то, оп просыпался, даги получалост так, что и сок вроде видител, в вместе с тем и светав почь за окнами ощутяма, и солдаты, раскинувшиеся на полу, с их могучим храпом. Поязнывая так часа три, не выдержал, поднялся, вышел на крыльцо. На шатропном ящике под старой липой сидел Митька Жильцов. Винтовка у него была положена поперек колен, тяжело нависла пад него была плая, солная митькина башка.

Осокин шагнул за угол дома, в кусты сирени — мало ли зачем туда надо было солдату, и, не топал, не суетлесь не переходя на галоп, пошел к коронянку. Были еще гдето два дозорных. Но те не страшны. Осокин опасался опного этого Митьки. Коровияк ио-прежиему пустовал. Пятив крови на тордевой его степе побурьели и при сумеречиом спете северной ночи казались почти черными. Отворачиваясь от них, Осокин канулов, к наствлу, к тому месту, где лежал от года, и в нетернение сучлу руку под доску. Клеенчатый пакетик был на месте. Но что с ним делать: взять его уже сейчас или же ото небезопасно? Мало ли что может произойти утром и днем. А если оставить до минуты побега, то будет ли тогда возможность върнуться, забежать сюда? Ян Карлович, что делать? Как будет верпее, правильней?

Вокруг было тихо, лишь в парке, похожем на лес, перед близким восходом солнца запевали птицы.

поряд соплавая восходом солида запевали папада.

Сокии решши взять слой пакетик. Он развернул его, осмотрел партийный билет, удостоверение чекиста и мандат, которым все организации и все должностные люди обязывались оказывать оперативному работинку К. Осокину всевоаможное содействие в его работе. Да, за такие бумаги с него бы живого содрали кожу, если бы вк ашли. И и начто пока не миновало, еще в любую минуту он может быть схвачен и отправлен в ямбургские застенки. Разве исключена возможность, что его опознает кти. Разве исключена возможность, что его опознает кти, с которой он имел дело в Петрограде и в немалой споей часоти поударавшей в Омиляндию да в Прибаяткку?

Положив пакет в карман под кисет с махоркой, Осокин вернулся к дому. Когда он выходил из-за угла, раз-

двигая кусты сирени, Жильцов окликнул его:

- — Кто идет?

— Свои, свои, — ответил Осокин, для натуральности подпергивая штаны.

— Дай закурить, — попросил Жильцов. Осокин отсыпал ему на ладонь большую щепоть махорки. — Не спишь? — сказал Жильцов, зевая. — А я вон не совладал — ткнулся лбом в затвор. Глянь, шишку набил.

Дием вавод поручика Попова обшарнал: крестъпиские дворы в окрестных селениях. Ходили вместе с солдатами и два мужина, в которых барон признал служащих своего родственника. Они с готовностью указывали, в какой двор заходить, а какой и миновать можно.

Откуда корова? — спрашивал поручик Попов, за-

ходя в очередной хлев.

Крестьянин с крестьянкой молчали. Попов прикладывал руку к кобуре.

· · · Отнуда ж., касатик! - вскрикивала крестьянка, понимая, что означает этот жест. - Власть дала, власть. Не сами же взяли.

 Что еще за власть? — вступал в разговор предстакомендатуры. — Краснопувых ва ямбургской витель

власть считаете? Ну?

Мужик мялся, баба ревела в голос.

— Чтоб через час корова была на месте, во дворе ее законного владельца, барона Тивенгаузена, — выносил решение поручик Попов. — Записаты! — приказывал он бывшим служащим барона. — А тебя. — говорил он мужику, — придется выпороть. Чтобы понимал, где власть ваконная, а где увурпаторская. Добровольно явишься завтра к восьми утра на усадьбу. Вздумаеть уклоняться — избу спалим и самого вон на ту березу вздернем. Кто сажал-то? Поди, ещэ твой дед. Вот и пригодится для его строитивого внука. Распустились, мерзавцы!

— Это что за стул? — начинался попрос в следующем поме.

 Из столового гарнитура господина барона, — доклалывали добровольные фискалы, бывшие служащие имения.

 Чтоб был стул отнесен на усадьбу в целости и сохранности. Сроку — один час.

В третьем доме обнаруживался плуг баронский, В четвертом - веялка. Потом еще корова, третья, десятая... Стулья, столы, веркала...

 Грабители вы, разбойники! — орал представитель коменлатуры, когда в одной из деревень после обхода и обыска пворов согнали крестьян на плошаль перел перковью. — По решению законных властей у вас будет работать особая следственная комиссия. Она определит вину кажлого из вас. Ни одно преступление не останется бев наказания. В этом залог прочности и устойчивости всякого строя, всякой власти.

Крестьяне угрюмо смотрели из-под шапок. Среди них были разные. Были и такие, которые ждали прихода белых. Но не так представлялся им этот приход. Чанлось мужичкам, что ударят по-пасхальному колокола в церквах Ястребинской волости, выйдут певчие на дорогу, крестные ходы двинутся навстречу освободительному воинству. А воинство пришествует на белых пляшущих конях, с медной музыкой, со знаменами, хоруг-BRMW.

А тут одно эти замухраистые офицерики заладили: под розги да на березу тебя. Чего пужают, и без них жить страшно!

Вечером поручик Попов выстроил взвод и объявил:

Нам тут дела не меньше чем на неделю. Устроиться надо поосновательней. Говорят, если поискать, можно найти сено, солому, парусину вли холоты. Пошевеличесь, братцы мон, сами раздобудьте, что надобно, сделайте сносные постель!

Крестьяне тем временем тащили в баронский дом разрозненную, пощербленную, облинявшую мебель, расставляли ее где попало и как попало. Барон с баронессой при виде каждой вещи ужасались:

— Неслыханно! Невиданно! Как все опоганили, варвары проклятые!

Осокин понял, что лучшего момента, чем этот, когда солдатам разрешено позаботиться о постелях, больше момет и не быть.

 — Эй, ребята! — окликнул он Козлова с Озеровым. — Пойдем-ка и мы за соломкой.

— Винтовок не оставлять! — крикнул поручик Попов. — При себе держите. Мало ли что!. — Он помахал в сторопу Гатчины, откуда допосился глухой, тяжелый гул артиллерии. — Не в летних лагерях в мирное внемя.

Пошли было на поиск втроем. Но увязался за ними и Митька Жильпов.

Ая тоже с вами.

Что было делать? Не скажешь же ему: поди прочь, паскуда, отстань, твое общество отвратительно, или еще что-нибудь подобное.

что-иноудь подолное.

Молча прошли мимо коровника, пересекли поле, на котором зеленели озимые. Сеяли их крестьяне для себя, но убирать будут для помещика-барона, если красные не вышибут отсераб белых. Вступили в кустаринки.

Тут должны быть стога, — сказал Осокин. — Крестьяне всегда косят на лесных полянах.

— А может, вернуться? — сказал Жильцов. — К ночи нело. Небезопасно.

— Вот баба, ночи испугался! — Осокин плюнул с пренебрежением. — А винтовки у нас на что?

Шли и шли, все глубже забираясь в лес. Осокину казалось, что и без разговоров два его товарища понимают, для чего он затеял этот дальний поход, и согласны с ним. Они весело шагали по непросохшей весенней земле. Козлов сказал:

- Солице вон куда садится, за наши спины. Значит, мы что, на восток идем?

Должно, так, — отозвался Озеров, — Не заплу-

тать бы.

 Вернемся, а? — снова начал Жильцов. — Никаких стогов тут нет и не было. Коровы-то голодные по деревням стоят. Если бы свежая трава не пошла, сдохли бы. Хочешь, возвертайся, — ответил ему Озеров, —

А нам не к спеху.

Осокин прикинул, сколько они прошли. Версты уже три, наверно, имение палеко позади. Вокруг дес и лес. редкие поляны, густое мелколесье, подлесок. Порог нет. только людские тропы. Можно бы уже и концы рвать, как говорил один знакомый матрос с буксира у них на верфи. Но что пелать с Жильповым? Трупную загалку загалывала Осокину жизнь.

— Вот что, — сказал вдруг Жильцов, останавливаясь, — или мы возвращаемся вместе, или я пойду один. Иди, — спокойно ответил Озеров. — Иди. Тебя ни-

кто не звал. Никто и не держит.

Жильцов окинул всех троих понимающим взглядом, усмехнулся.

Ладно, Пойду один.

Он постоял, поежился плечами, повернулся и пошел в ту сторону, где садилось солнце.

«Нельзя, нельзя, чтоб он ушел, - забеспокоился Осокин. - Никак нельзя. Он же, этот подлюга, не смолчит. Все расскажет. Пошлют погоню...»

Жильцов! — крикнул он вслед.—Слышь, Жильцов!

Тот остановился.

Чего тебе? — И снял винтовку с ремня.

 Правду тебе скажу, Жильцов. Мы уходим. Пойдем с нами, слышь? - Осокин ощущал, как серпце его все больше водновалось, все сильнее стучало под распахнутой шинелью. Напвигалась, подходила какая-то очень важная минута, которая решит все.

 Куда же? — спросил Жильцов. — Куда ты зовешь. Алехин? К красным?

К красным.

Жильнов перепернул затвор винтовки, загнав патрон в патронник. А мне это ни к чему. Я у них ничего не оставил. Не трожь меня. Пойду я.— Не опуская ствола, держа палец на спуске, он стал медленно пятиться под защиту кустов калины.

От того, уйдет он или не уйдет, зависела жизнь троих человек. Осокин тоже медленно сиял с плеча и положил на руку винтовку.

- Жильцов, тебе говорю, в последний раз говорю: не

смеешь уходить, Стрелять булу,

- Попробуй только. Жильцов был уже в двух шагах от калины. Прыгнет сейчас за нее и скроется в гущине — там его ни пулей, инчем не постанень.
- Раз! крикнул Осокин. Два! Вскинул винтовку, и вместо команды «три» ударил гулкий, раскатистый в лесу выстоел.

Жильцов упал.

- Ребята! Осокин растерянно обернулся к своим спутникам.
- Те стояли позади него, винтовки у обоих тоже на руке, оба побледневшие, серьезные.

руке, ооа пооледневшие, серьезные. — Не переживай, Алехин, — сказал Озеров. — Что же

еще можно было сделать? Или ты его, или он тебя.

А деловитый Козлов пошагал туда, где лежал Жильцов. Опустился над ним, ощупал всего, прижал ухо к груди, послушал.

Мертвый.

Ваял из рук покойника винтовку, вытащил из подсумка обоймы с патронами, вернулся.

Теперь пошли. Куда идти-то, Алехин?

— 1 еперы пошли. Nуда идти-то, Алехинг.

Сердце не усиоканязось, стучало. Оевскиму слышался и слышался голос Козлова: «Мертвый». Жильнов был первым человеком, которого собственноручию лишил жизни он, Коста Осокин, рабочий парень с путиловской верфи, житель окраниной петроградской удочки, мия которой — Счастливан. Нет, это было не просто, очень не просто— решиться убить. Но другой дороги не было. Как прав Ян Карлович, как прав! Две враждебные силы жызут на одной земле, обе эту землю считают своей, голько своей, пи одна другой не уступит се добровольно, и каждый раз при столкновении этих сил будет только так, только так, как получилось сегодия между ним, Сокинным, и Жильновым. И только потому, что Осокин на митовение опередил Жильнова, не он валяется на этой мокрой земле, а Жильнов. Но могло быть и иначе, и кто знает, может статься, еще и будет иначе.

В полдень, едва отшумел короткий майский дождь и объемь и бульжинки слепице засверкали под сольприм, в деревяных улочках Пскова из сотен прокуренных, проспиртованных самогоном глоток рванулась к голубому небу лихая и грозная песня, которат была знакома псковичам еще с недваней осени восемнадилатого;

## Как ныне сбирается веший Олег...

Густо цокали по бульжинкам кованые копыта растыпувшейся в даниную колонну кавалерийской массы. Покачиваясь в седлах, конники пели не так чтобы дружно, но зато со смаком, с разбойничьим путающим свистом. Толпы мальчишек и девчонок вприпрыжку, кто так, а кто и на гибких хворостинах, стараясь блюсти равнение с рядами конников, вихрящейся толчеей окружали колонну.

Один эти ребятишки, пожалуй, и радовались появлению новых войск со стороны Гдовской дороги. Жителям Пскова были хорошо памятны повадки конников Булак-Балаховича, и, услышав их отрядную песню, кто тревожно закрестидся перед иковами, кто, не мешкая, бросился прятать добришко в подполье, кто, растерянный, затвория распаждутме на даминую, парную после дожди улицу окна, из которых совсем недавно повынимали зимние рамы.

Но были и такие, кто надевал праздничный сюртук или драповое пальто, чтобы поприветствовать доблестное белое воинство.

Никто бы не сказал, что подобных было много. Нет, Даже те, которые четыре дви назар радовались оттого, что белоэстонцы гогнали красных и заизли город, — даже и они встревожились при виде рыжих, буланых, гиедых, сньых и серых, плохо ухоженных коней, запрудивших главные городские улицы. В гиазах обывателей серещей зажиточности эстопцы были носителями европейского порядка, того самого, который основан на незыблемом уважении права частной собственности. А конники Балаховича — это же разгульная атамапцина; пикто не ведает сегодия, что сотворят они завитра...

Сам Булак-Балахович гарцевал на рослом вороном коне. Он делал рукой направо и налево, отвечая на приветствия скопившихся на перекрестках любопытствующих зевяк. Слева от пего удерживал свою рыжую норо-

вистую кобылу долговязый брат атамана Юзек. По правую же руку находился адъютант Балаховича поручик Аксаков: поперек луки апъютант держал большой портфедь из черной кожи с двумя медными замками; портфель тот вмешал в себя всю отрядную канцелярию. Чуть поодаль от главной троицы следовал штаб отряда десятка полтора офицеров, разолетых кто в нехотное, кто в кавалерийское, а кто и в нечто среднее. А за штабниками — меж ними и первыми рядами отрядников — в длинном просторном интервале одна, отовсюду видная, эффектная, свободно держалась на чисто белом нервном коне красивая амазонка в тугих черных одеждах.

Обыватели шушукались: в минулый-де раз бабы при атамане не было. Кралю, значит, завел. Добра теперь не жди: начнутся поборы на наряды ей да на украшения.

Взирая на пеструю кавалькаду, давочники, аптекари, льнопромышленники, чиновники в страхе и трепете думали о том, что вот уйдут с приходом Балаховича спокойные эстонцы, и разгуляется в древнем Пскове беззаконие,

с нальбищей, свистопляской, непотребством,

Белоэстонская 2-я дивизия захватила Псков не потому совсем, что она располагала тяжелой артиллерией, что была вооружена и оснащена неизмеримо лучше красных. хотя и это, само собой, имело место. Но как во многих случаях, когда белые побеждали красных, одной из главных причин их побед было то, что в штабах у красных среди командного состава красных частей сидели изменники — бывшие офицеры, матерые волки, прикциувшиеся образново-диспиплинированными овечками.

При первом натиске эстонцев на Псков тотчас кто кула разбежался пелый красный полк, только что присланный на пополнение. Его распустили по помам и по лесам командиры-изменники. В открывшуюся брешь и прорвадись оповещенные об этом эстонны. В глубине красной обороны тем временем уже разбегались и резервные части, сигнал к бегству которым тоже подали военспены, соответственным образом обработавшие своих полчиненных.

Бой за Псков по-настоящему вели большевики, их коммунистические отряды. Коммунисты упрямо сражались на полступах к городу, на его улицах, а затем медленно, с боями, отступали в сторону Острова, по пути все обрастая и обрастая новыми пополнениями коммунистов, превращаясь из отряда в боевую воинскую часть.

Балахович намеревался вступить в Псков если не раньше эстонцев, то, во всяком случае, и не позже их. Одновременно. Но из его намерений ничего не получилось. Весь путь балаховиев от Глова до Пскова прошел в непрерывных боях, в которых главной ударной силой красных неизменно были коммунистические отряды. Чтобы пройти сто верст, Балаховичу понадобилось девять трудных дней; отряд измотался, понес ощутимые потери и в людях и в конях.

Чтобы не омрачать радостной картины вступления конников в Псков, раненых балаховиев везли далеко позади колонны на телегах, на крестьянских клячонках мужики.

которых согнали со всего Гловского уезда.

Когда голова отряда — то есть Булак-Балахович с его штабом — достигла базарной площади, колокола Троицкого собора в Кремле, нап рекой Великой, ударили во все их медные пасти. Навстречу конникам вышли священники в горящих золотым шитьем облачениях, выпорхнули уже взявшиеся откуда-то черносюртучные отцы города. Атаману были поднесены хлеб-соль на расшитом утиральнике знаменитого псковского льна. Говорились речи с пошатого, устланного коврами помоста.

Последним сказать слово псковичи попросили самого героя пня. Балахович взбежал на помост лихо, прыжками. придерживая шашку в дорогих, изукращенных металлом и камиями ножнах. Туго затянутый в талии, он шипнул усы, сплюнул под ноги, «Наглотался в пути пылиши, -сказал стоящим в первых рядах. — Длинны и нелегки дороги военные».

 Люди! — крикнул затем в толцу чиновников, гимназистов и гимназисток, офицеров, солдат, всякого праздного парода. — Знайте, что скажу вам. Я воюю с большевиками не за парскую, не за помещичью Россию. К прошлому самодержавному угнетению обратного хода нет и не булет, если не предадут наш великий народ некоторые генералы. За что я, можете спросить? За новое Учредительное собрание, отвечу. Вот за что. Красные стоят пол самым Псковом, рукой подать. У эстонцев не вышло отогнать их пальше. Кто же отгонит? Я отгоню. Я командую красными еще более, чем белыми. Они у меня здесь! -Балахович показал сжатый кулак. — Всем известно, что я не враг красноармейцам и всем насильно мобилизованным красным. Всем известно, что я их друг. И они в точности выполняют и будут выполнять приказы мои, а не

своих комиссаров. У нас с вами будет демократический, народный порядок, почтенные горожане. Вы свободно будете решать сами, кого из тех, кто арестован или кто подозревается в преступлениях, карать, казиить, а кого миловать.

Кое-кто из слушавших речь атамана обратил внимание на то, какие картинные повы принимает оратор, как лицедействует, с какой актерской доверительностью обращается к слушателям.

- Между прочим, сказал один слушатель другому, — полгода назад он носил погоны ротмистра. Сегодня, гляпите, уже полковник!
- Не будет никакой пощады только коммунистам и комиссарам! продолжал Балахович. Об их головах никто другой, один я самолично решать буду.

Под крики «ура», вырвавшиеся из нескольких неистовых глоток, он закончил речь так:

Вы мои дети, я ваш отеп!

Балахович, амазонка в черном и весь его штаб удалились по направлению к губернаторскому дому, над крышей которого на флагштоке был поднят трехцветный российский флаг.

Утро следующего дня было солнечное, теплое. В стороне Тороштны, через которое желевнодорожный путь вел от Пскова на Петроград, бухали пушки красных. Спаряды не долегали до городских улини, рвались в окраинных болотах и в несчаных карьерах. По улицам скакали группы балаховцея; они останавливались на перекрестках, чтобы прокричать на все четыре сторошы:

— Эй, на Великолуцкую улицу! Эй, на Великолуцкую улицу! Батька всем приказывает.

К середние двя на улицах в центре города уже было довольно густо. Многих заинтересовало, авчем это горожан требует к себе «батка». Народ дущил семечки, шелуха шуршала под ногами на тротуарах и мостовой. Болтали кто о чем.

Затем начались приготовления, по которым петрудно было догадаться, какие врелица ожидали пековичей в тот день. Солдаты-бавлаховцы от одного фонарного столба на Великолуцкой к другому перетаскивали длиниую лестину, приставляли ее к столбу, один из них вабиралси наверх и через железный кроиштейн перекидывал веревку с петлей на конце.

Толпа загудела, зашумела, некоторые стали разбегать-

ся в соседние улицы да и по домам. Но немало и осталось.

В послеобеденный час на Великолуцкую въехали конники. На скоем черном, ворозом — Вълакович / Ридом с ним, бок о бок, стремя в стремя — амазонка; следом — Озек и адъотавт Аксаков в выгоревшей офицерской фуражке, на фронтовой манер заломленной и помитой. За конвиками подошли пешие отридники с винтовками наперевос и вих окружением — питеро оборванных, камученных людей, кто в гимнастерках, кто в пидмаках, и все питеро босьне, обувь с них уме успедия стянуть.

 ${\bf A}$  позади — опять на конях — с полсотни кавалеристов.

У первого столба, оснащенного петлей, шествие остановилось. Прикладами в спину конвойные выпикнули пария лет двадцати пити, перепутанного, с жалкими, умоляющими глазами. Его поставили под петлей, рядом с неизменной в таких случаях табуреткой. Парень, руки которого были связаны за спиной, забялся, заметался, закричал: «Траждане, граждане II да что же это такое! Спасите, граждане!» Его мечущаяся фигура отражалась в зеркальных стеклах магазина, над которым была вывеска: «Дено музыкальных инструментов Зильбера».

Один из конвойных стукнул парня прикладом по го-

лове, парень качнулся и затих.

— Граждане! — сказал Булак-Балахович, выезжая вперед на коне. — Сейчас мы будем вершить суд суровый, но справедивый. Вместе с вами мы допросим этого взятого в плен красповрумейца. Ну, отвечай! Коммунист? — Он поверичася к павию.

 Какой же я коммунист, господин хороший!
 У пария подгибались ноги, он порывался плюхнуться на колени. Но конвоиры били его по ногам, чтобы он разо-

гнул их, чтобы стоял прямо.

— А ведь у тебя в кармане нашли большевистский билет. Как понять это?

 Всех загоняли в большевики. Ну и меня. А теперь я... Какой я теперь большевик?

— Да, теперь ты полнее дерьмо, и ничего больше. — Балахович говорил это с отеческим добродушием и, ухмыляясь, пощимывал ус. — И потому ты, друг ситный, дерьмо, что все вы такие, нашкодив, ответ достойный держать не умеете, без промедления кладете в штаны. Граждалей — Он повернум конк к голле. — Если найдется кто. чтобы взять этого хлопца на поруки, кто примет на себя груд негавить его на путь истинный и свять соблюдать свое обязательство, и помылую преступник, поставу, хотя оне его истиника в тяжний преступник, поставу, крема в кармане своем большением обязательство, и помылую преступник, поставу, крема в кармане своем большением обязательствое удостоверение. Ну, кто, выходи, отзавляет в выходи в выходи, отзавляет в выстранняет в выстранняет в выстранняет в выходи, отзавляет в выходи, отза

Толпа молчала. Балахович подал знак плеткой. Парень вавыл, его скрутили дюжие молодцы, надели петлюему на шею. А дальше — табурегка, удар погой. И кончено. Толпа замерла, потрясенпая. Не слышно было ни

слова. Только дыхание — тяжелое и горячее.

Следующий!

Процессия и зрители передвинулись ко второму столбу с петлей.

К табуретке — снова тычками прикладов — выпихиули еще более молодого парви, лет двадцати, а то и восета надцати. Этот не кричат, только не хотел двавться палачам в руки, боролся с ними, толкам их то одним плечом, то другим, вывертывалов. На нем в этой схватике разодрали рубаху, и тогда из-за пазухи поверх лохмотьев вывалился белый сереборный крестик па цепотик па непотик па непотик

Отставить! — рявкнул Балахович на отрядников. —
 Откуда у тебя крест, малый? — Он напирал конем на пар-

ня. — Кто тебе его повесил?

Матка, кто же, когда на службу меня брали.
 Балахович привстал на стременах, чтобы его было

видно подальше, закрасовался, повысил голос.

— Знать, воистину верующая твоя матка! — сказал он так, чтобы вся толпа слышала. — Дошла ее материпская молитва до господа бога. Отпустить его! Ну, живо!

Толпа одобрительно загудела. Некоторые захлопали в ладони. Парень, едва ему развязали руки, пробился меж людьми к боковой улице и понесся по ней хваткой рысью: как бы не передумали да не верпули к фонарю. Юзек свистнуя вслед хлестнувшим по ушам разбойным

свистом.

Балахович был доволен произведенным эффектом. Приложив руку коавірьку, под шум апалдисментов он направил коня к следующему столбу с петлей, уже к гретьему. Приклады вышвырнули к табуретке человека лет сорока, обросшего, с кровоподтеками на лице. Одет он был в заношенный синий пиджак и косоворотку.

Коммунист? — начались уже известные расспросы.

Коммунист! — твердо ответил человек, подымая

голову выше. Один глаз его заплыл кровью и не раскрывался

Балахович как бы поразился тверпости и ясности

 Чего ты так сразу-то? Петли, что ли, не боишься? Все ее боятся. И ты, живодер, когда придет твой

час, не так нагло будешь вести себя перед нею.

— Что, что? — Балахович пвинул коня прямо на человека в пиджаке. — Какие слова плетешь?

— Товарищи! — вскочив на табуретку, закричал смертник. - Слышите артиллерию у Торошина? Не сегодия-завтра вернутся наши, красные. И этот гал булет болтаться на этом же фоцаре. Ца зправствует коммуна!

Юзек двумя пулями из нагана убил бесстрашного человека. Никто его не знал. Может, это был комиссар?

Может, исковский коммунист-подпольщик?

 Нехорошо, Юзек! — сказал насупившийся Балахович. — Партизанствуещь. Напо все по порядку. Все-таки вы его подвесьте. - И он тронул коня к следующему столбу...

Началось страшное время. Что ни день — все новые п новые казни на Великолуцкой. Никогда не пустовали железные эти фонари. Трупы казненных виссли по не-

скольку дней в назидание и в устрашение.

Но однажды был устроен спектакль иного содержания. Выставив стол прямо на тротуар перед занятым под штаб зданием, Балахович затеял запись добровольцев в свой отряд. Об этой записи кричали на перекрестках балаховцы, к ней же призывали и расклеенные по городу афици.

Желающие нашлись. Уж больно завлекательные слухи ходили о веселой жизни балаховцев. Проходимцев тянуло в такую компанию. А были и неприкаянные, которые не знали, куда бы приткнуться. И те и другие шли к штабному дому, представали перед Балаховичем.

 Подходи! — приказывал он желающему записаться и, сиди в кресле за столом, разглядывал его в упор.

Как твоя фамилия? Большевиков любишь?

— А кто их любит-то?

 Правильный ответ. Достойный. За святую Русь будешь биться без страха, без колебания?

Буду.

- Бери листок, пиши в нем все, что там спрашивают. И айда в казарму!

 Постой! — окликал сидевший тут же возле стола казначей отряда. — Деньги у тебя есть? — Деньги-то? Да бывают иной раз.

- Хорошо. Наш порядок знай: с друзьями делись, а с врагами дерись.

Все дружно при этом хохотали. Прямо-таки сцена

набора добровольцев в Запорожской Сечи.

Время от времени часть отряда или весь отряд, который в городе называли полком, отправлялся за город, совершал налеты на расположение красных. Балаховцы захватывали нередко пленных и перебежчиков. Одпажды они приволокли пулемет и возили его по городу как трофей, добытый в доблестном бою.

В таких выдазках участвовала и баронесса, «Розенбергша», жаждавшая острых ошущений. На ее завлекаюшем взоры отрядников, туго обтянутом бриджами, крутом, раскормленном белре висел пистолетик в кожаной кобурке. Баронесса палила из него в схватках с красными. Хвасталась потом числом убитых комиссаров.

Загадочная жизнь Балаховича и его окружения волновала, занимала и вместе с тем пугала горожан.

## 24

Под сводчатой кровлей Варшавского вокзала, из которой повысыпались стекла, прямо между рельсами и шпалами, из почвы, жирно пропитанной мазутом, лезли веселые, бойкие шильца тощих травок, развертывались бархатистые листья, подобные листьям лопухов, и даже пвел одинокий желтенький цветочек.

Увидев этот живой глазок, Санька радостно улыбнулась и хотела было спрытнуть на рельсы, чтобы сорвать его. Но Павел Благовидов удержал ее за руку.

 Ты что? Состав полают! Медленно пятились под вокзальную крышу гремучие товарные вагоны с широко распахнутыми пастями дверей.

На перроне, вокруг Благовидова и Саньки, кипел людской, казалось, непроваримый котел. Красноармейцы гремели винтовками, тащили пулеметы, мешки, ящики с патронами. Командиры выкрикивали сливающиеся в общий гул команды.

— Отойдем, Саня, — сказал Благовидов. — Вон туда, в сторонку.

Они встали под медный колокол, начищенный, как в

прежиме времена, до жаркого солнечного сияния. Людкое кишение, настойчиво направляемое неразборчивыми и неповитивыми со стороны командирскими выкриками, мало-помалу обретало порядок, и довольно быстро на плагформе перед вагонами выстроились длиниме шеренти в авщитных гимнастерках. Шинели были уже в скатках и надеты черев ллечо.

— Скучать стану, Павел Андреевич, — говорила Санька, тыкаясь лбом в его плечо. — Возвращайтесь поскорее, а?

Да уж это, Саня, как придется. Когда бой идет,

трудно загадывать вперед.

 — А я вот загадала: будете вы целый и здоровый, Павел Андреевич. Молиться за вас буду. Уже и вчера весь вечер молилась. Головой до самого пола сто раз достала. Благовилов засменялся.

Верующая, значит?

Чего вы? — Санька не поняла.

В бога, говорю, веришь? — повторил он.

- А как же! Санька недоумевала. А вы разве из верите? Как же так не вериты! И что вы только сказали, Павел Андреевич? Она смотрела ему в глаза и старалась помять, шутит он или говорит всерьез. Павел Андреевич!. Ну как же это? Сласитель-то, гослодь бот наш, он же все выдат и все звяет. Он смотрят сейча нас с вами, гре мы тут стоим и про что разговариваем. Он слышит вас, Павел Андреевич... Не говорите так, бот рассердител и наказание вам пошлел, а тогда ужи и мне не жизиь, Павел Андреевич. Вам будет плохо, и мне оттого станет плохо.
- Ладно, ладно, все еще смеясь, ответил Благовидов, — Хочешь, даже перекрепусь для тебя? Но это, впрочем, не столь важно. Скажи лучше, как тебе удалось среди для убежать от твоего Завадского?

— А чего я его спрашиваться стану! Не крепостная, чай. Да оп и сам теперь не сидит дома. И гостей не стало. Тихо. Придет, переночует. И опять айда. Что хочу, то и пелаю.

Вновь закинело вокруг Благовидова и Саньки. Началась погрузка в вагоны. К Благовидову подошел Раков.

В глазах у него была мучительная забота.

— Павел Андреевич, — сказал он, подав руку Благо-

 Павел Андреевич, — сказал он, подав руку Благовидову; подал комиссар руку и Саньке, но так, что даже и не ваглянул на нее. — Порядок такой: мы с тобой едем автомобилем до Гатчины. А полк двумя эшелонами проследует дальше. Вагонов вот нехватка. В каждый набиваем не по сорок человек, как положено, а раза в два больше. Да ведь еще две пушки, пулеметы, добра всякого...

 А почему мы не с полком? — поинтересовался Благовилов.

 Побыстрей нам надо. Пока полк идет до Сиверской, мы должны побывать в штабе Шестой дивизии, у начдива. Они как раз стоят в Гатчине.

 Что ж. ладно. — Благовидов с грустью взглянул на Саньку.

Пошли тогда, Автомобиль на площади.

В Санькиных глазах была такая отчаянная просьба взять и ее туда же, куда, может быть, под пули и под снаряды отправляется Павел Андреевич, что или ее надо было брать с собой, или немедленно от нее уезжать. Но первое исключалось. Значит...

— Я скоро вернусь, Саня, — сказал он успокаивающе и подал Саньке руку. — До свиданья.

Она не заметила его руки, кинулась к нему на шею, обхватила тонкими сильными руками так, что у Благовидова хрустнуло в позвопочнике. Потом она шла рядом с ним по автомобиля и только возле распахнутой автомобильной дверны степенно протянула свою прямую, шершавую от кухонных работ горячую ладошку.

 Счастливо вам. Павел Андреевич. — Обернулась. постояла, глядя в сторону, пока шофер заводил мотор и пергал рычагами, и, когда мотор заведся, побреда вслед ва уладявшимся автомобилем к Обводному каналу.

Тоскливая волна прошла по серпцу Благовидова. При повороте на набережную он обернулся на сиденье. Саньки в людской привокзальной суете не было видно. Лишь показалось на миг, будто бы над головами в шапках и платках взлетела ее торопливая рука. Он тоже махнул ей, и автомобиль, обогнув церковь, покатил к Забалканскому проспекту, а потом к дороге на Гатчину.

Рядом с тофером сидел командир полка Таврин. На валнем силенье были они втроем: Благовилов. Раков и комиссар Куппе, а притулясь в углу, с карабином — при-

клад в пол автомобиля — Алексей Лабзаев.

Было тесно, тряско, Благовидов думал, что лучше бы им, если бы не такая снешка, ехать всем вместе с полком, в эшелонах. Куда приятней.

Молчали.

Бъвших семеновцев — 3-й Петроградский полж бритады Сосбото назначения, — до последнего дил находившихся в резерве, спешно отправляли в район Сиверской. Решение бъло принято накануче поздно вечером, даже уже ночью, когда голеграф принес известве из Татчины о том, что белые прошли станцию Волосово, с боми ворвались в поселюк Кикерино на дороге к Гатчине и их разъезды достигли окрестностей Елизаветина. До Гатчины оставлядось с десяток весот, если не меньше

ны оставалось с десяток верст, если не меньше. Комитет Обороны передавал 7-й армии последние резервы Петрограда — Особую бригаду, ее полки, в том числе этот бывший Семеновский, в котором Ракову все же удалось произвести и еще одну чистку — и среди команд-ного состава и среди красноармейцев. Странно было — Раков уже рассказал об этом Благовидову, - что при последней чистке особое рвение проявляли помощник Таврина военспец Зайцев и командир батальона Самсониевский, о которых Ракову давно говорили, что это одии из главных смутьянов. Но что поделаещь? Зайцев уверенно называл тех, кого было надо удалять из полка; когда же проверяли его сведения, они оказывались правильными. А бывший офицер Самсониевский, чуть ли пе по рекомендации самого Тропкого, был даже принят в партию большевиков; он демонстративно при многочисленных свидетелях изорвал свой партийный билет партии эсеров.

Представитель Комитета Обороны Павел Благовидов не знал, как распорядится свежими силами штаб армии. Но в комитете считали, что 3-й полк вместе с некоторыми другими частями должен от Сиверской, использовав лесные дороги, зайти во фланг рвущимся к Гатчине белым и нанести удар по ним с тыла. Особых резервов, по данным разведки, у белых нет, все их части растянутыми колоннами устремлены вдоль дорог, и, если маневр пройдет успешно, скрытно, колонна, движущаяся на Гатчину, обречена на полный разгром, белое наступление на этом участке приостановится. Тогда красные получат возможность перейти в контриаступление, для которого под руководством особоуполномоченного ЦК партии и Советского правительства Комитет рабочей Оборопы Петрограда собирал все наличные воинские силы, проводил мобилизацию на заводах, формируя там боевые отряды, призывая в армию крестьян в уездах и волостях губернии

Ракову было дано поручение отправиться на Сиверскую вместе с 3-м, внушавшим ему опасения Петроградским полком, на работу в котором он затратил так много труда. «Вы его сумеете сдержать в узде, - сказали ему

в Комитете Обороны, - при всех обстоятельствах».

Штаб 6-й дивизии и некоторые учреждения 7-й армии находились во дворце Павла I, в так называемой запасной его части, где, как знали и Благовидов и Раков, несколько ночей октября семнадпатого года провел премьер Временного правительства Александр Керенский и откуда он удрал, по рассказам одних, путаясь в юбках, содранных с какой-то из медицинских сестер, а по утверждению рассказчиков, расположенных к премьеру, - в тельняшке, в клеше и бушлате балтийского матроса.

В штабе дивизии вместе с представителями штаба армии решили именно так, как было намечено и в Комитете Обороны: 3-й полк направить во фланг и в тыл бе-

лым со стороны Сиверской.

У Благовидова, когда он собирался в Гатчину, было намерение пойти дальше с полком, быть вместе с его командиром Тавриным, с комиссарами Раковым и Купше. Позтому он взял с собой и Алексея Лабзаева — для связи, если понадобится отправить что-либо срочное в Петроград. Но начлив 6-й попросил его, как представителя Комитета Обороны, пока осуществляется ответственный маневр, побыть несколько лней при ливизии.

Благовидову очень хотелось участвовать в боевых операциях. Оп не представлял себе с должной ясностью, как и чем, но был убежден, что в бою сможет принести пользу командованию полка. Во всяком случае, будет там рядом с Тавриным и Раковым. И в то же время, если растерявшийся комдив просит остаться в штабе, верно ли

взять и отмахнуться от его просьбы?

Пока он раздумывал об этом, ему принесли телеграфную ленту. Комитет Обороны на все дни боев пол Гатчиной назначал его своим представителем на этом участке. В телеграмме говорилось, что связь с армией плохая, сведения поступают с большим запозданием, пусть Благовипов особое внимание обратит на это.

Раков уже ушел на вокзал Варшавской линии, чтобы встретить подходивший зшелон; он сказал, что будет

жлать Благовидова там.

Напо было погнать его, пожелать доброго пути и боевой удачи.

 Пошли, Алексей! — сказал Благовидов, поправляя ремни на кожавке, на которую несколько дней назад оп сменил свою длинную, хлопающую по ногам, заношенную шинель.

К станции вела и более короткая дорога, но Благовидову захотелось еще разок взглянуть на дом, в котором жил писатель Куприн и куда его ведавно приводил Осокин. Что делает этот человек, о чем думает? Белые совсем рядом, со сторовы Елизаветина стыпны их пушки, На войне велкое бывает — контрудар может быть и успешпым и безуспешным. Никто не даст тарантии, что белые не займут Гатчину. Неужели писатель станет их дожидаться? Неужели не подумает о том, чтобы вовремя ускать в Петоргора?

Когда проходили мимо знакомого забора на Елизавеинской улице, Благовидов заглянуя в щель между досками. То же самое сделал и Лабазев. Они видели, как писатель с допатой в руках ковалек среди гридок под молодыми ябловими. Иблопи цвели, лепестки падали на черную, хорошо вскопанную и удобренную землю, на плечи, на согнутую спину автора знаменитых сочивений, на его седме волосы. Писатель размеренно, не торопись работал. На гридках местами были уже видив всходы овощей: краснели листики свеклы, кудрявились метелки моркови, волось опоушились рена и редиска.

Пошли дальше. Заметив любопытствующие, вопрошающие взгляды Лабзаева. Благовидов спросил:

Куприна читал, Алексей?

 Кое-что. «Гранатовый браслет», «Олеся», «Белый иудел»... Очень трогательно, товарищ Благовидов. А что?
 Да то, что сейчас ты созерцал автора этих произведений.

— Этого огородника-то? — Лабзаев удивился.

Па. Именно, Этого.

 Чудно́, Павел Андреевич! Я-то думал, что писатели, они совсем особенные. Они только думают, рассуждают, но ничего такого житейского и знать не знают.

— Без житейского никто прожить не может, Алексей. Писатель тоже. Он, может быть, как раз и думает в это время, когда лопатой ковыряет. Дело не в этом.

— Авчем?

 Да так. — Благовидов не мог ответить более определенно, не мог сказать, а в чем же все-таки заключается «пело». Ему было обидно, что такой человек отошел в сторонку от забот и трудов, которыми в эти дии, в эти годы занят весь народ новой России. Жаль, очень жаль. Как бы слово его номогало людям. Но вот не хоте говорить такого слова. Может быть, еще не появл, что в дии эти не только рушится, ломается старое, ему привычное, а еще и рождается новое, неведомое, незнакомое. Будущее за ним, за новым, отмахнуться от него пельзя. Увищите человея это, поймет — и тогла тоже поймет и народу.

Первый впелои с полком стоял на станционных путяк, подхоля к семафору, дымым вдаля и второй. Отмескав Ракова, Благовидов скавал ему, что дальше не поедет, останется в Гатчине. Но от котел бы, чтобы ему сообщали о о том, как будут проходять и мапевр с заходом врагу и тыли и вся дальнейцая опечания.

— Вот что. — Он посмотрел на Лабзаева. — Есть у меня мыслишка. Возьми-ка, Александр Семенович, Алексея с собой. Как ты, Алексей, на это посмотришь?

Лабзаев засветился от радости.

Сами знаете! — ответил.

 Тогда отправляйся с товарищем Раковым. И когда что-либо определится, с его письмом или с устным, но толковым сообщением немедленно примчишься обратно в Гатчину.

— Есть, товарищи комиссары!

В эту ночь Благовидову пришлось спать на дощатом гончане в конружения бесценных богатств одного из росконшейших дворцов, некотда принадлежавших Романовым. Все во дворце бало в поллом порядке. В нем, как ратыне, были служители, смотрители. Они берегли и самый дворен и собранное в нем достояние народа.

Прежде чем улечься, Благовидов походил по залам и галероям с одним из этих служителей, стариком, хорошающим историю и каждой вещи во дворце и жизык каждого, кто обитал тут в ХХ, XIX и XVII веках. При каждого, кто обитал тут в ХХ, XIX и XVIII веках. При менет белой майской почи нежданный посетитель поражался искусству, с каким из десятков пород дерева креностные русские мастера выложили изанциые узоры паркотов в залах и комнатах, мастерству и вкусу, с каким для царей изготовлялась мебель, в каждом следующем зале не похожан на ту, что была в предыдущем. Залюбовался он коллекцией старинного оружия, развешанного в одной из галерей по степам. Чего только не было тут—мечи, сабли, ятатаны, кинжалы, ствлеты, пищали и самолым, гладкоствольные и нареанные ружкы, обсыпанные

камнями, перламутром, украшенные серебром и золотом!
— Не спасло их это все вначеньнов-то э? — усмот-

 Не спасло их это все, владельцев-то, а? — усмехнулся Благовидов и похлопал рукой по кобуре со своим наганом. — Эта штука верней.

Служитель только пожал плечами, и Благовидов с досадой подумал о том, что на черта сказал он это старику, так нелепо похвастался и совершил, конечно же, глупость.

Он лежал среди ночи на топчане в холодном дворце. в комнате, тесно уставленной этими наскоро сбитыми из досок ложами военного времени, сожалел о том, что нет шинели. — кожанкой никак не укрыться. Перетягиваещь ее с групи на ноги, с ног на групь: то верхняя половина тела зябнет, то нижняя. Думал о Ракове, о Саньке. Видел Саньку той грустной, печальной, какую оставил возле вокзала. «Скучать буду, возвращайтесь поскорее», - слышал он ласковый голос, вновь посмеивался над ее рассуждениями о боге, который все видит. Он еще толком этого не сознавал, но Санька уже вошла в его душу, его тянуло к ней. Санька была необходима Благовидову в его суровой, аскетической жизни; она была ему нужна во всей полноте всех качеств, какие несет в себе женщина. Смешно, но такая девчонка в общем-то виделась ему даже как мать, которой у братьев Благовидовых не стало несколько лет назад, и как сестра, которой у них никогда не было, и как...

Баяговидов смотрел в высокий потолок над собой. По карнизу в свете белой ночи на белоситемых легких крыльку порхали вмуры. Все отчетливее выступало там, среди амуров, это слово, на котором остановилась его мыслужева. Оно было непривычным для Павла Благовидова, странным, но отнюдь не неленим. «Разве вам такая жена надобна? — слышал он занкомый панентъравощий голос.— Вам бы как Ирина Владимировна. А я глупая, необразованныя, деоевенцина. Пура яр.

И не хотел, а сравнивал их — Саньку и Ирину. Было время, когда он остро завидовал брату, что у того такая красавида жена, тайком засматривался на нее, следил за ее плавными движениями, любовался, как ставит она но-ти, как сидит, как берет что-инбудь на столе гонкими пальцами. Санька, конечно же, не такая. Санька проще, несравнимо проще. Но увидел ли Павел Багаговидов хоть рав дуниу жены брата? Увидел ли ее теплоту, доброту

или совсем обратное — гнев, скажем, всиышку ярости, алобы, раздражения? Нет же, все очень ровно, все хорошо, мятко, приятно. А Санька ни одного из своих истииных чувств скрыть не может да и не пычается скрывать. Вся светляя душа ее как на ладонь тебе положена — на, скотри, видь ее, думай о ней что хочешь, воспринимай как знаешь.

Улыбаясь в ночных сумерках. Благовидов вспоминал, как говорила она о себе: «Санька. Можно и Саней». И видно было, что ей очень-очень хотелось бы, чтобы пе Санькой называли ее, а именно Саней, так ей приятней, «Ах. Саня ты. Санечка. — шептал он. гляля на упитанных амуров, шептал и самому себе и в то же время обращая это и к ней, к Саньке. — Смешная ты певчонка. Не нужны мне никакие Ирины Владимировны. Ты мне нужна, Ты. Не знаю только, как тебе это все сказать. Как взять на себя такую огромную ответственность перед тобой. С тобой шутить же нельзя, грешно шутить с тобой. А смогу ли я, при моей нескладной, не от меня зависящей жизни. сделать так, чтобы тебе-то было со мной хорошо, и не разбить, не разрушить твое сердце, не обидеть, не оскорбить твою еще не окрепшую, не защищенную опытом жизни, почти ребячью душу».

Он так и усиул в длинной, трудной бесера с оставленюй в Петрограде, в подрарительной чужой квартире, такой ласковой и доброй Саней-Санечкой и даже слышал, как отзывалась на эти его слова Саня, но отзывалась оща не словами, а тем, что нежно-пежно гладила его по цеке тенлой ладошкой. Ладошка не была шершавой, какую он прожам вчера в своей учже на Варшавском воказале. Она

была мягкая, воздушная.

Разоспавшийся, он не знал, что это уже был луч раннего майского солнца, медленно ползущий по его щеке, по губам и шее.

25

Пройдя пешим порядком несколько верст на запад от станции Сиверской, полк Таврина вступил в большое село Выгру, красиво, в садах и садиках, раскиданное над берегом реки Оредежа. Берега Оредежа крутые, обрывистые, песчаные. И дно речное песчаное: то мелко, по щикологих, то темные, пукающие омуты.

Красноармейцы, которых распределили по крестьянским домам на ночлег, бросились к реке — искупаться,

смыть дорожную цекотную пыль. Вода еще была холодная, весенняя, не прогретая летним солнием, лазть в нее. было страшно. Но в нее лезля, рыча и охая, бросалисьвина головой, прыгали «солдатиком», сложив руки по швам.

Под штаб полка заняли большой двухэтажный дом с остекленным мезонином в виде башенки. Дом принадлежал одному из местных богатеев и почти весь в летнее время славался внаем петербургским дачникам. Дачников же в Выру каждую весну наезжала тьма. Горожан привлекали и река со светлой чистой волой, и песчаные берега ее. и окрестные леса с черкикой, брусникой, гоноболью, с грибами - белыми, подосиновиками, рыжиками, и еще то, конечно, что дома в Выре были хорошие, не какие-нибудь избенки российской глухомани, а общитые тесом, весело окрашенные, с террасками, верандами, беседнами в садах. Сказалась близость большого села Рождествена, которое в конце XVIII века было возведено даже в звание города. Но ненадолго. Вскоре присутственные места его были переведены в Гатчину, туда же потянулась и посчитавшая себя навсегда городскою значительная часть населения. Так или иначе, и Рождествено и близко соседствующая с ним Выра обрели черты быта, в немалой мере сходные с городскими. Местный благотворитель, хозяин крупной лесопильни Рукавишников учредил на свои средства в Рождествене школу, амбулаторную больницу и хотя и небольшой, прямо сказать, неказистый, но все же театр для народа. В окрестностях Рождествена и Выры до Октябрьских дней существовал латунопрокатный заводик, который выпускал капсюльную латунь; по всем правилам земледелия велось поблизости имение князя Витгенштейна «Дружноселье» с большими урожайными салами.

Революция нанесла оцутимый удар местным помещикам, торгашам, предпринимателям, здешнему кудачью. Советскую власть приветствовали рабочие лагунопрокатного завода. лесопильни, больших и малых имений да деревенскам беднога. А те, некогда имущие, актаниясь в ожидании лучших времен, надежду на приход которых не тепяли вот уже более полутора лег.

И штаб полка и все красноармейцы отношение этой категории обитателей Выры смогли ощутить на себе в первые же минуты пребывания в селе. Только в бедных домишках хозиева хлопотали об устройстве ночлега для постояльцев: таскали для них из сараев остатки сохравившейся прошлогодней соломы, застилали ее мешковикой, утощали красноармейцев молоком и пахучим, вкусмым деревенским хлебом, коги и у самих его было в обрез о изкрании нового урожав. Кулачь же распахнуло двери своих домов лишь перед лицом оружия, на которое-де с гольми руками не полезешь, и тем ограничилось. Даже дети таких хозяев, босоногие, с соплими до пупков, причась за саран, за бани, коровники, и те смотрели оттуда жа пришельные глазами угромых волчат.

Помощник командира полка Зайцев доложил Таврииу, что вокруг деревни расставлены дозорные посты и секреты на случай ночного нападения противника. Можно было садиться за разработку завтрашнего контрудара. Весь командный состав полка собрался в доме с мезонином башенкой; командиры и комиссары расположились за раздвинутым обеденным столом в комнате нижнего этажа. Тавринская карта-двухверстка, составленная еще по ваказу Генерального штаба царской армии, была давво испещрена разноцветными карандашами. Но мест для новых пометок на ней все же еще было достаточно. Все следили за синим карандашом Таврина. От Выры, огибая Рождествено, на северо-запад к Волосову, разветвляясь и на Кикерино, вела вполне пригодная для передвижения войск дорога. Как раз по ней и препполагалось вяти и Волосову - Кикерину, где можно очень ловко отрезать от ямбургского тыла группу войск противника, напелившуюся на Гатчину.

— Важно знать, — сказал Таврин, — нет ли белых вменно на дороге, которая ведет сюда. Если бы я был на их месте, я бы непременно обеспечил себе безопасвость этого фланга.

- Они, наверно, тоже так рассудили,- сказал Ра-

ков. -- Хорошо бы разведать дорогу.

 Разрешите мне? — предложил Зайцев. — Я отберу вескольких охотников, и мы к утру осмотрим весь пред-

стоящий путь.

— Двёствуйте,— согласияся Таврин.— Теперь следуощее. Наступать будем двумя батальстами. Дю Большого Заречья,—его карандаш скользял по карте,—обо опи язут вместе. В Большом Заречье, если дорога окажется сыбодной и не надю будет вступать в бой, опи расходится: первый — и Елизаветину. Тикерипу, второй — прамо на Волосово. Возможно — разведка это покажет,— бой придется начать еще в пути: если на дороге есть вражеские отряды. Батальов Самсониевского останется в Выре. Это резерв для развития успеха или для отражения контратаки. Наш полковой штаб тоже остается пока ядесь. Ночи сестилье. Путь краспоэрмейцы сейчас же укладываются спать, чтобы уже в три часа угра начать движение.

Раков слушал и думал о том, что, в общем, полку приходится действовать почти вслепую. Штаб дивизии не позаботился произвести вовремя разведку и установить, где же на этом участке белые. Может быть, они еще там, возле Кикерина и Елизаветина? А может быть, уже побливости от Выры, и батальоны, которые пойдут в наступление утром, тотчас наткнутся на засады, на хорощо подготовленную оборону. Перед его глазами возник вялый, бездеятельный начальник штаба 6-й дивизии. Из бывших дарских штабников. Общая это беда: нет своих, красных, революционных командиров. Точнее, их еще очень и очень мало. Прекрасные люди поступают на военные курсы — большевики, рабочие, идейные крестьяне. Из них получатся настоящие командиры революции. Но их еще нет, они еще только будут. А сейчас? Военспецы да военспецы. Ходи и гадай: сколько среди них честных, надежных людей или хотя бы просто лояльных, а сколько потенциальных предателей - кто это скажет?

- Товарищ Зайцев, обратился он к помощнику Таврина, — для разведки отберите самых проверенных красноармейцев, по возможности коммунистов.
- Есть, товарищ комиссар бригады! Зайцев козырнул.
- Раков весь этот вечер бродил по деревне. С ним был и Алексей Лабзаев с карабином за плечом. Раков молчал. Выло и Лабзаеву неховко болтать, когда старший не начинает разговора. Но он долго выдержать не смог.
- Товарип: Раков, извиняюсь, а белые, пока мы тут собираемся на нах наступать, не успеют вахватить Гатчину?
- О Павле Андреевиче беспоконшься? догадался Раков. — Может, конечно, и так быть. Мы думаем, по и рара думает. Никогда нельзя считать противника дурее себя. Сам в дураках можешь остаться. А что касается Павла Андреевича... Он отобьется, товарищ Лабзаев. Павол Андреевич — человек не слабенький. Большеви!

— А как вы думасте, говарищ Раков, вот я, сказем, большевин или еще нет? — Лабааев сиоткнулся о корень березы, умловатым горбом вылеаний из несчаной почвы: от яго рыжего старого сапота по самый каблук отопралась подопива. Извините, говарищ Раков,— сказал оп смущенно, родсь в карманах. Вытащил кусок телефонното провода и стал полваявать попошиву.

Симпатичный был парень этот Лабзаев. Раков преодо-

лел свое хмурое настроение, улыбнулся.

— Вольшевик, — сказал он, наблюдая за работой Иабев. — Только еще очень молодой, неоглитный. О подопвето вадо было равъне позаботиться. В бою у тебя не осталось бы времени возиться с ней вот так. И взяли бы тебя в влея нади штыком бы пывичал.

Это верно, верно, — согласился Лабзаев, затягивая

последние узлы.

Вернулись они в штаб, когда оттуда все уже разошлись к местам ночлега. Кроме Таврина, Купше и нескольких красноармейцев, которые устраивались спать в штабе.

Таврин сказал Ракову:

— Зайцев отправился на разведку с командиром батьпова Самсониенским. С ними трое коммунистов. Когда вернутся, я распорядился, чтобы шли прямо сюда. Местные жители утверждают, букто вчера видели белый разкезд совсем радом, верстах в двух-трех, недалеко от Замостыл. Так что спать надо вполглаза, палец на спуске. Я прикавал один пулемет приганцить в штаб. Мало ли что.

Почти квадратный, коренастый Зайцев упруго шев впереци. Следом тянулись красновриейци. Замылкал группу разведчиков Самсонневский. По сторонам от дороги—мелковесье, кустарных, тускал поблескивьют окопцав воды в болотах; над нями—белесыми космами холодный тумав. Ветра, нет, тяхо. Далеко-далеко побрякивает меднал побрякушка, должно быть, на лошадиной шее.

Большим серым ящиком из затянутых туманом кустов справа от пороги выплыл сенной сарай.

— Осмотреть! — приказал Зайцев. — Вперед, реблта! Двое с фронта. Один с тыла. Тихо только. Никакого шума.

Он и Самсониевский остались на дороге, красноармейцы по кустам, крадучись, подходили к сараю. Как было приказано, один обогнул его справа, двое расшахнуля скрипучие ворога. Но едав они сумулись вмутрь, оттуда, из темноты, на них бросилось с десяток людей. Не прошло и полиминуты, оба равведчика лежали на земно заколотые финскими ножами. Третий остался за сарвем с переразанным горлом. Его там тоже встретили кулапкие сынки, с которыми еще днем, как телько полк пришел в Выру, усцея договориться Самсоливовский.

Вытирая ножи пучками прошлогодней травы, сорванной под кустами, беляки возвращались к дороге. Трое из этой шайки вооружились винтовками убитых красноармейиев.

Встав лицом к северо-западу, куда уходила дорога, одня из пих длинно и реако свистнул в четыре пальца. В той стороне застучали копыта, и из белесого тумана вынывнула группа всапников. Их было песятка пва-три.

 Поручик Саюшев, — сказал командир конной группы, спешиваясь и приподымая руку к фуражке.

Подполковник Зайцев, услышал он в ответ.

Капитан Самсониевский.

Прибыли по приказанию подполковника Ларионова.
 положил Саюшев.

- Прекрасно. Задача теперь такая,—ааговорил Забе, в.— Сейчас вы идете в Замостье. Оно почти смыкается с Вырой. Вас там ждут. В деревушке несут дозориую службу верные нам люди. Она помогу у урепиться. Сейчас,— Зайцев вынул из кармана серебриные часы, отщелкнул крышку, третий час. В три с минутами батальовы полка проследуют по этой дороге навстречу вышим засадам. Тогда вы врываетесь в Выру, а мы подымаем наших соддат, которые пока что посят звеезды краспоармейцев. Помогут нам и местыме патриоты. Разоружаем оставшийся, третий, батальон. Яска залача?
  - Так точно, господин подполковник!

Лабааев проспулся оттого, что винзу, на первом этаже, същпались удары, крики, будто там били каблуками по дощатому полу. Раков тоже открыл глаза. Оба они лежали на полу в компате второго этажа. Разделял их карабин Лаба

Лабзаев вскочил и кинулся к двери на лестницу, ведущую вниз.

 Стой! Назад! — шепотом крикнул ему Раков. Он уже был возле окна и через тюлевую занавеску смотрел на улицу. По улице скакали конные солдаты с погонами на гнипастерках, среди них мелькали офицеры в своих прежних, царских времен, офинерских регалиях. Один из красноармейцев полка под штыками внитовок вели из уграсности безоружных, со сиптыми поясами. Среди безоружных он узнал тех троих, которые кота-то приходыли к нему жаловаться на бывшего фельдфебеля Сидорина. Сидорина, обещавшего красноармейцам пулю в спину, Раков давно из полка убрал. Но Сипятин, Певоптьев и Чудиков с разбитыми в кровь лицами шли под конвоем каких-то других бывших, сохранившихся, которые которые каких-то других бывших, сохранившихся, которые кастали их по ногам ремиями с пряжками.

Случилось, видимо, нечто страшное и, возможно, такое, о чем Раков никогда не забывал в глубине сознания, но чего не смог вот предотвратить из-за упорного сопротивления то в штабе армии, то еще выше, в военных дето-

градских учреждениях.

Винзу тем временем утихло. Заго крики и щум нарастали на удице. Теперь уже не только Раков, но и Лабваев смотрел сквозь имльный тюль. Толпа в несколько 
десятков невнакомых солдат и не менее полусотии молодых парней с винтовками, с вилами, ломами окружала 
только что выволоченных из дому Таврина и Кунше; к 
им вели — Раков узиал, тоже окромавленные, лица — 
коммунистов полка Сергеева, Калинина и Дорофеева. Подавая команды, в толпе орал помощинк Таврина Зайцев. 
Вместо вчератней шинели на нем была новая кожаная 
куртка с волотыми потовами подполковника. Офицерские 
погоны были на плечах и миогих других военспецов 3-то 
Петроградского полка. Раков знал их всех. Оказались 
среди нях и те, кто должен был уйти с двумя батальонами в наступление.

Что же произошло? Что? Оп видел, как били прикладами еле стоявшего на потах Таврина, как волокли за ноги по земле, готоча, ревя, сънста, окровавленного Купше. Появляться на глава этой банде было, конечно, нельзя. В одиночку справиться с ней невоможне. Но что же
тогда делать? Нельзя же и ждать, пока тебя так же повоаккут на расправу.

Бледный Лабзаев с карабином в руках то смотрел на

улицу, то на него, Ракова, ждал приказаний, решений.
— Стой вдесь,— сказал Раков, направляясь к двери.
Осторожно приоткрыв ее, он вышел на площадку лестни-

пусто, лишь все переверпуто, сдвинуто с места. Ясно, что Таврина и Купше мятежники захватили среди сна. На полу валились шинели краснодрмейцев, и меж ними, меж вещевыми мениками, поблескивал металлом пулемет на треноге. В спешке налечтики поминати только о непавистики им людки, о красных командирах, о большевистских комиссавах и ни о чем поутом.

Раков сбежал вниз, схватил пулемет и так же бегом вернулся наверх.

- -- Красноармеец Лабазев, -- сказал он строго. Вокруг дома во дворе пусто. Все ушли на улипу. Немедленно отправляйтесь вияз, бегите в сад и дальше по своему усмотрепию. Но чтобы сегодня же, как можно скорее, прибыть в Гатчину, в штаб дивизии. К Балсовидову.
- оыть в Гатчину, в штаб дивизии, к Благовидову.

   Разве я могу вас оставить, товарищ Раков? Лабваев с испугом смотрел на комиссара бригады. — Вы сами сказали, что я большевик. А большевики...
- Раков выхватил из кармана наган, положенный туда с вечера.
  - Приказа не слушать? Ну!
- Не пойду! Лабзаев подставил грудь под ствол нагана. — Я не гад.

Раков понял, что ошибся, не тот перед лицом опасности взял тон.

- Лешка,— скавал он, обхватывая руками плечи парин.— В тебе спасение всего нашего дале. В Гатчине инктоничето не знает о том, что происходит здесь. Как старпий товариии, как большевик большевику говорю тебе:
  действуй. Все расскажи. О Зайцеве, о Самсонвеском, обовсей этой сволочи. Революция этого требует. Путь твой
  будст не менее труден и опасен, чем если бы ты осталож
  со мной. Беги, Лешка, во все поти!— Он прижал его на
  митовелие и ревко оттомкул.
- У Лабзаева текли слезы по щекам. Он взял на руку карабин и побежал вниз но лестнице.

Раков подтащил к двери все, что было в комнате: плаяпной пикаф, обитый медью сундук, стулья — и вновь верпулся к окну. Таврин уже лежал на земле неподрижно. Остервенелые парии и солдаты орудовали над ним с пожами. Кровь заянвала землю вокруг. Кушше стояд раздетый догола возле беревы, его оплетали толстые веревки. На табучетке соеди толцы возвышался Самсоневский.

 Вот, — кричал он, выхватив из кармана какую-то книжечку, — вот эта большевистская каинова печать, которую некоторые из нас были вынуждены носить на себе помямо своей воли, но всегда оставаясь при этом верными всянкой матери России! Это партийный билет большевиков! С ним покончено! — Самсониевский разодрал книжечку на несколько частей и пвыриул на землю. Затем он положил на плечи золотые погоны.

Толпа радостно заорала.

— Эй, комиссар!— крыкнул Самсониевский, обращась к безмольному Куппие. Ты думал, что ваша взяла, что в России навесида утвердалось царство красного хама. А вот люди, вот народ перед тобой. Он ликует, видя возврат святого прошлого. Кончайте ero!

Несколько солдат вскинули винтовки, и с дистанции

в пять шагов они дали залп в грудь комиссара полка.

Раков авкрыл глава. Постоял так, видя суматошную пгру кровавых пятен под опущенными веками, затем ваял пулемет и приготовил его к бою. Бездействовать дальше было нелья, нелья было позволить врагу так безнаказанно горжествовать.

Откинув створки окна, он высунул наружу ствол пулемета, навел на толпу и дал подряд несколько коротких

гулких очередей. Он экономил патроны.

Вой страха, боли, смерти раздался в ответ на выстрелы. Толпа шарахнулась во все стороны — во дворы, в сады, в дома. На земие, кроме мертвого Таврина, дежало еще несколько неподвижных тел. Но Раков не мог сказать толком, он та скосал вих своими очередими или это замученные коммунисты полка.

Мятежники вскоре пришли в себя. Вокруг дома защенкали выстрелы, пули стали влетать в окна, впиваясь в дощатые стены, расшибая их в щенки, вссверливая дырами. На крыше — Раков догадался об этом по трохоту —

разорвалась вакинутая туда ручная граната.

С улящы волотопогонники штурмовать его уже не решались. Они проникли в нижний этаж со двора, и теперь выстрелы стучали втиву в доме, пробивая дверь его комнаты. Раков разобрал свою баррикацу, она уже была не иржна, распалкул дверь и длинной очередью чистеля от врата нижнюю компату. Вновь над ним запели пули су длицы. Там, слышно по ввуку, врав работали два пулемота. Он лег на пол, и пули прошивали над ним стены комнаты в двух направлениях.

Время от времени он поднимался над подоконником и бил по кустам сирени, в которых мог быть скрыт один пулемет, в окна дома напротив, где могли спрятать второй.

"Но пришел такой миг, когда он нажал гашетку, а выстрела не последовало. Все! Можно было бросать пулемет.

Оставался наган с его семью патронами в барабане и с десятком-другим в карманах. Менута ва минутой приближался конец, невзбежный, неогратимый, страшный. Якань его провослясь в памяти комиссара, жазыь нежаная и од, том правимом отданням народу, революции. Жалья ли он, что встал когда-то на этот путь, приведший его под пулы, под штыки белогвардейских палачей! Нег, об этом не было и мысли. Думалось совсем о другом — о том, как прядут сода, в Выру, другие части Краской Армии и выбыот изменинов, как начиется решительное контраступление против белых, как Советская Россия отобыет окончательно атаки непрекращающейся контрреволюция и сможет спокойно строног свою заманающейся контрреволюция и сможет спокойно строног свою заманающейся контрреволюция и сможет спокойно строног свою заманающейся контрреволюция

Вивау вновь послімпалась возни, заскрипели ступени всетинць. Комиссар Раков подпонев к дверв, выстрелил вниз три раза подряд, там кто-то упал; выстрелил еще два раза. В барабане, подсчитал, осталось всего два патрона. На то, чтобы перезаржанть времени может уже и не оказаться. Если выпустить шестой... а вдруг седьмой даст осечку, Приставил ством к груди в том месте, це тяжело и торопливо балось сердце, и, подумав об Алексев Лабазеле выстремил.

26

Спеша отойжи подальше от имения Торма, от австревенного Митьки Жильпова, группив. Осохная сбилась с дороги и забрела в тошкие комариные болота. Куда им нейди— все тош, тош, скрытые прошлогодией жесткой травой да кривыми, коривыми рамитиками, ветви которых истемали белой пачкучей дринью. От голода расспывалось в глазах, ноги отказывали, котолось лечь на бурристые, шаткие под ногами кочки и успуть — пусть будет го, чему суждено быть.

Но и сдаваться не было никакого желания. Если прошли плен, если взбегли смерти, которая две долгие недели кругилась вокруг них в образе белого офицерыя и контрразведчиков, то можно ли покориться этому угрюмому, холодкому болоту?

Главная беда - голод. Его бы преодолеть, Несколько сухарей, которые Осокин приканливал в носледние дни перед побегом, он разделил поровну, и они втроем прикончили скудный этот запас в первый же вечер, когда устраивались под сосной на ночлег. Степан Озеров сказал тогда: «А мы, брат Алехин, сразу смикитили, что ты вовсе и не Алехин». - «Чего же так дружно меня выгораживали, не зная, кто я?» - «Смикитили, говорю, коечто. Как сказал ты, что из Питера, так и полумали: по секретному делу. Верно?» «Верно, - согласился Осокин. -Мне от вас скрывать тенерь нечего, ребята. Я из Петроградской Чека. И не Алехин я, а Осокин». Помолчали. Вопрос запал Егор Козлов: «А вот ежели бы мы с тобой тикать не согласились? Как тот Жильнов. Что бы ты с нами делать-то стал?» - «А я тоже не лурной: видел, что вы со мной согласные, идете да идете, ни про дорогу, ни про что не спрашиваете».

Теперь, среди болот, стоят они оба понурые, эти спинатичные новгородцы, и, само собой признав Осокина командиром, ждут от него решений, приказов, которые

бы вывели их всех на дорогу, к жилью и хлебу.

 Надо идти, — сказал Осокин. — Идти и идти. Куданибудь да придем же. Не трущобы Индии и не пустыни Сахара. Ямбургский уезд.
 Стова зашленали по ступеной болотной воде. путаясь

в прошлогодних травах, в корнях ракитника и куги.

 Стой! — услышали впереди в кустах шальной крик. — Стой, говорят! Стрелять будем.

крик.— Стои, говорит стрелить будем.

Стволы двух охотничьих берданок смотрели им прямо в глаза.

 Не кипятитесь, отцы. Спокойней, — ответил Осокин вяло, раздумывая, кто же эти бородачи с берданками, как бы возникшие из болотной тины.

Кидай винтовки! — спова крикнул один из лесови-

ков. - Не то кокнем всех троих.

— Не можем кидать, — не согласился Соскин. — Никак не можем. Вода кругом. Пропадет оружие. А нам опо еще надобно. Мы на белого плева к своим пробиваемся. Гре красимо-то, может, слыхали, а? Может, сами красные? А если белых, драться с вами будем.

Бородачи посовещались меж собой. К ним еще подошло с пяток мужиков. Внимательно и настороженно разглядывали они терявшую последние силы группочку Осокина.

- А сколько вас ишшо-то? спросил один из подошелиих.
  - Все тут. Трое.

Опять посовещались. Бородач с берданкой сказал:

Винтовки сдайте. Проверку сделаем. Опосля возвернем.

Ничего иного не оставалось, потому что не оставалось и сил ни на что иное. Составили винтовки пирамидкой, прикладами в воду, отошли.

Потом их вели еще с полверсты под конвоем, тащили следом за инми винтовки.

Вышли на островок среди трясины, поросший старыми, крижиствыми сосвами. Под деревьями было сухо, несчаный грунт устилался слоем за много лет слежавшейся бурой хвои. Дымились два костра, огонь мягко облизывал округлые бока черных чугунных котлов. Над котлами подымался парок — пахло едой.

Осокин успел лишь съесть несколько ложек горячего варева, от тепла и пищи его сморило, он завалился па бок возле одного из костров и уснул так внезапно, будто потерял сознание.

Проспулся среди белой призрачной ночи. По-прежнему курился костерок, все так же вокруг, дымя ципарками, сядели крестьяне. Еще не подымая головы, лишь раскрыв глаза, он увидел под соснами костистых, тощих коровенок, несколько лошадей. В расприженных телегах спали, по цветным юбкам суря, женщимы.

Сел, поводя плечами под взглядом нескольких пар испытующих глаз. Спутники его, Козлов с Озеровым, спали поблизости на еловых лапах, приткнувшись друг к другу.

 Спасибо за хлеб-соль, — сказал Осокин, обращаясь к бодрствовавшим мужикам. — От кого же вы прячетесь

в этой глухомани — от белых или от красных?

- Да ведь мы, по чести ежели говорить, начал мужичонка в потрепеанной меховой шанке, одно ухо которой было поднято кверху и болталось при каждом повороте головы, — мы, значитца, красных не болью межовали. Покудова парские офицеры не возвернуансь. А возвернуансь они той веделей, и такое непотребство заделалось, сказать не скаженив. Все подчистую выгребать начали. Мы и гого... Сидим, значитца, кукуем на бологе. А кто овощ сажать будет? Кто поля уназемит да уходит?
- Наказанье господне, поддержал мужичонку один из давешних бородачей.

— Где же мы теперь? — поинтересовался Осокин. —

Как места-то ваши называются?

— Да это ж, — объяснили ему, — Глумицкое болото. На заход от него деревня Черная. На север — Калитинк Мы аккурат калитинские все да старорагшицке. Соседи, значит. На восход смотреть — Большое Заречье будет, а дальше — Выра да Рождествено. А уж ежели к югу-то дебря одна, такие же гиблые топи. Соображаещи.

Соображаю.

Со дня революции занятый тем, что выслеживал, вылавливал в Петрограде ее врагов. Осокин никогда прежде не задумывался над тем, а что же еще делала в это время Советская власть. Даже заводские дела, даже дела своей семьи он воспринимал дишь с той точки зрения: кто, мол, ушел в Красную гвардию, а потом в Красную Армию, кто ремонтирует пушки, корабли, паровозы для фронта. А что v Советской власти были дела еще и в перевне, гле вырашивался хлеб пля всего народа, о том он не имел ни малейшего представления, ничем подобным голову свою не занимал. А тут, оказывается, трудностей не меньше, если не больше, чем в Петрограде. Как же достается тем большевикам, думалось ему теперь, тем представителям Советской власти, которые живут и работают среди этих мужиков, что ни день, то мотающихся из стороны в сторону! Советская власть еще не с полной прочностью вошла в перевенскую жизнь, ее укреплять да укреплять здесь надобно. Одним она своя, кровная, другим чужей чужого, третьи никак не определят свое отношение к ней, выжидают, осматриваются, примериваются. Белое нашествие многих заставит сделать окончательный выбор. Как засвистели шомпола, на как заревели коро-венки, угоняемые на прокорм солдатие, да как завыли бабы от страха, от горя, так и принялись мужиченки прикидывать на свои весы: на одну чашу -- Советскую власть, которая наделила их долгожданной землей, а на другую - белый порядок, установленный с возвратом золотопогонников и позабытых уже было господ.

Осокия, когда группа его отоспалась и подкрепиласилы крестьянскими харчами, решил пробиваться на воеток, к Выре, а затем к Варшавской железной дороге. Крестьяне толком не знают, где белые сейчас, но по отголоскам дальней стрельбы из винтоми к пулеметов можно предположить, что именно в тех местах и развертываются бы. Им отдали их ввитовки, слабдили кос-какими припасави на дорогу, в ранним солнечным утром группа снова двивулась в путь. За день преодолели топи, вышли под вечер к большой деревие. Судл по направлению, указатному болотными садельцами, это было Большое Заречье.

Остановились в кустах перед бревенчатым мостом че-

рез веселую быструю речку.

— Что делать? — раздумывал вслух Осокин, всматриваясь в ближайшие за речкой избы, сараи, хлевы. — Есть там белые или нет? Рискнем, а?

Вроде бы тихо. Коровы молчат, петухи поют. —

Козлов прислушивался.

Держа винтовки на ремнях, перешли спокойным шагом мост, вступали в деревенскую улицу. Обмундированае на них было ямбургское; в карманах они на всякий случай хранили свои трипичные погоны: ежели что, достал да напения; солдатские документы тоже могли бы, если понадобится, удостоверить принадлежность всех троих к войскам генерала Родзянко. А партбалет и чекисткие бумати Осокии еще на островке запил в гаштик.

Только дойди до полукаменного двухатажного дома, в котором, судя по старой, облезлой вывеске, прежде была бакалейная лавка, они понили, что деревяи запита бельми. Воале этого дома стояли две телеги с пулеметами «максим»; на лавках, вратых в землю, сидело десятка два солдат, а трое офицеров, присев на корточки, чертили на земле щенками то ли план, то ли нерту и спорыть

Надо было уносить ноги. Но как? Что делать, если их

окликнут, остановят?

Никто, однако, не окликал и не останавливал, может котоку, что уж очень спокойно шли они посреди улицы. Солдаты смотрели на вих, не выражая никакого любопытства, офицеры же даже и не взглянули в их сторону, занятые своим чеотежом.

Миновали улицу, свернули было в проулок, чтобы по нему выбраться за деревню да и махануть там в кусты. Но с той стороны, где, по их расчетам, должно быль быть

село Выра, нарастал глухой гул.

Конница! — первым догадался Озеров.

Не сговаривансь, по будто по команде, проломяли плечами плетень и бросились в густо разросшийся, неухоженный малинник позади сарая, который примыкал к двору перед домом. Сделали они это более чем своевременно. С полсотии конциков уже влетам в деревню. Выкрикивались команды, конники соскакивали с седел, шли к колодцу напротив дома; скринел, постукивал ворот, слышно было, как выплескивается вода из ведра, как. ахая и охая. шкот из него соллаты.

Время было пояднее, по инкто из прибывших, видимо, не думал о почлете. До ночлете ли, когда отгуда, где была Выра, спачала поодночке, ватем все чаще, чаще начал хлопать и хлопать вилтовочные выстрелы. Солдаты, забегая во двор, лезли в малининк по своим малым нуждам. Труппа Сосивна сыдела, взведя курки винтовок, готовая принять бой, и если умереть, то в бою, а не на виссолице. Через столько опасностей прошел за две с небольшим педели Сосими, столько раз стоял один на один со смертью, что острота очередной опасности притупплась, пришло звание, что не каждая из мих непременно влечет за собой смерть, и уже не было того страха, как было там впервые, е доревие Попкова Гора и в бывшем помещчыем скотном сарае, где белое офицерье сограчовал одляных красподомейцев.

Осокии подумал о том, что, если кого-либо на капалеристов прикмет уже не малая, а большая нужда, тот непременно попрется в самую гунцу малинивика. Он потролал доски тыльной стороны сарая. Доски обветшали, едла держались, на изъеденных ржавчиной гвоздих. Легкое усилие — и одиа из вих беспумно отвалилась. Не составлло труда пролезть скязова эту брены внутрь свара, где было темно и пыльно. Тесно стояли там верятка, пароконная косплав с дышлом; громоздилось множество больших круглых корани, вставленных конусными доньями одна в другую; кучей были свалены лонаты, грабля, вялы.

Осторожно пробирался Осокин среди этих предметов, из которых каждый, неловко задень его, наделает шума и грохота. Оп слышал, как следом за ини проинкли в сарай и его спутники. Но они дальше лезть не решались, тихо усторалцеь у тыльной стены.

Осокин добрался до дверей, выходящих во двор, Он услышал голоса, бублящие по дворе. Сквозь щель увидел там круглый стол, врытый на брененчатой ноге в землю, стульн, расставленные вокруг стола, и развалившихся на этих стульях четверых офицеров. Перед ними было несколько бутылок, были стаканы и тарелки с едой. За спинами обицеров сиовала солдатня.

Одпи из белогвардейцев, с погонами подполковника и сабельным шрамом на лбу, показался Осокину знакомым. Ну да, ну да, это же командир второго батальона белого полка, в который входил и батальон, захвативший Попкову Гору. Значит, тут могут оказаться и все те, с кем вместе Осокин попал в плен, и все те, кто взяд их в плен.

С волнением узнал он капитана из полковой контрразведки, того жестокого зверя, который руководил сортировкой пленных красноармейцев в скотном дворе.

 Мы не бандиты, Барский, — раздраженно говорил подполковник, обращаясь к этому контрразведчику. — Я буду докладывать в полк, в дивизию. То, что сделали с красными командирами. — это же...

— Броскте вы разводить свой мелкий мандраж! — огрызнулся тот, кого подполковник назвал Барским. — Цацкаться с коммунистами и комиссарами — значит предавать родину! Я бы не советовал вам заниматься этим, подполковник Даримою.

На черта мне ваши советы! Я офицер, а не мясник.
 В русской армии я не знал должности, подобной вашей.
 Были жандармы. Но кто же их считал за офицеров! Вы

что — жандарм?

— Подполковник, подполковник! — Барский сожалеючи качал головой. — Вы томе не офицер, а барылия. Чувствительная притом. До крайности. Ну, отревали ухо, ну, выдернули большевистский язык?.. В борьбе с красными нельзя без крайнего ожесточения. Русский мужик добр, отходчив. Из него трудно сделать солдата-мстителя. И если сетодня он выдрая ламы, то вто уже...

— Перестаньте вы, живодер! — Подполковник Ларионов так стукнул по столу, что бутылки опрокинулись. Два других безмолвных офицера — молодые поручики епва успели их полуватить на лету. — Я не желаю боль-

ше слушать ваши пакости,

Из этих разговоров Соокии поияд, что белые в этих местах с кем-то зверски расправились; может быть, с кем-пибудь из тех, кого он знал, а если и не знал, то все равно это был его товарищ по революционной борьбе: красноармеец ли, командир, комиссар.

Контрразведчик Барский тем временем налил себе в

стакан из бутылки, выпил залном, усмехнулся.

— Что ж, живодер так живодер. Учтите, господии подполковник, что после победы заслуги каждого из нас будут подытожевы, им определят должную цену. И поведение каждого получит свою оценку. Вы будете выглидеть в весьма и весьма непривлекательном свете.  С такими, как вы, нам не видеть никакой победы. — Ларионову явно надоел разговор с контрразведчиком. — Какого черта вы увязались за нами? И без вас топию

Стрельба со стороны Выры все усиливалась. В суетливый стук винтовок вплетались четкие очереди пулеметов. В деревне, постепенно переходя в суматоху, началось

торопливое движение пеших, конных, кативших на подводах. И когда, туго провыв, на огородах рванули два артиллерийских снаряда, бестолковая суета превратилась в общий панический бег.

Ларионов встал.

 Вот вам, болван, ваши языки и уши! Вы за них поплатитесь. Нас сомнут разъяренные красные.

Барский, вскочив, схватился за кобуру.

Взялся за кобуру и Ларионов.

Они постояли так несколько секунд. Барский, трясясь от ярости, Ларионов, прислушиваясь к гулу все приближающегося боя.

Два новых, еще более близких разрыва предотвратвля стичку офицеров. Париопов повернулся и вышел за палисадник не улицу. За ими последовали оба поручика. На улице раздались комащим, копинки вспрытивали в седла, застучали копыта, отряд поскакал по дороге на Выру, навстиему близка.

Барский остался в одиночестве за столом среди двора. Глядя, как под стол, ему под ноги накально лезут куры во главе с пестрым петухом, он наполнял вином еще один стакан — выпил. В еще один, и еще, пока не опустела бутымка. Хогел звяться за следующую, но во двор вбежал запыхавшийся подпоручик.

Капитан, капитан! Вы что? Красные рядом!..

Барский оправил свой английский френч и, пошатывалсь, пошел к калитке. С помощью подпоручика он коекак взгромоздился на коня, и оба — он и подпоручик — негоропливо порысили в сторону, противоположную той, куга ускакал со своим отрядом подполковник Ланомнов.

Выстрелы гремели уже, казалось, в самой деревне. Осокину даже слышались похожие на «ура», пока еще далекие, но дружные стоголосые крики. Пора было покидать сарай и тоже вступать в бой.

Выбрались через брешь назад, в малинник, подползли к забору и стали ждать своего часа, если такой час наконец-то придет на их счастье. Пацический бет белых черев Большое Заречье в сторону Старых Раглиц и Калитина, а следовательно, примым ходом на Волосово, все убыстрялся. Проносились телети, ощалевшие возницы которых вахлестывали вожжами и без того шальных лошадей, пролетали одиночные концикц, бежали пешие солдаты, некоторые уже без винтовок — то ли потеряли, то ли броских

Красная артиллерия целила теперь не только по деревне, но и по дороге, по которой, покидая деревню, отступали белые.

 Чего делать-то? — спросил Егор Козлов. — Пора бы и нам начинать, товариш Осокин.

— Боязно, — отозвался Степан Озеров. — Найдут по стрельбе, кишки выпустят.

Так рассуждать, оно и на печи лежать боязно.
 Влоуг свалишься.

 Давайте, ребята, — решился Осокин. — Давайте стрелять их поодиночке. Прицельно. Подождем только нового снаряда, и за ним сразу...

Сиаридов ждать пришлось недолго. Разрывы ухвули среди домов. И тогда выстрелил из своей винтовки Козлов. Он целил в солдата на подводе. Но, видимо, промахнулся. Услыкав близкий выстрел, солдат еще пуще поджестнуя компяту. Пешив шарахнулись на другую сторому улицы. А когда за винтовкой Козлова заговорили и две другие, не столько поражая кого-либо насмерть, сколько наводя еще большую панику, в улицу, отстреливалсь на скаку, влетели остатки конников Ларипонова. Их было уже не более деситка. Не останаливансь, они пропеслись по улице в сторому Волосова. А следом, по их пятам, паля во все стороны, бежали красноармейтра.

Несколько часов спусти Осокин и Павел Благовидов стоили вад обезображенными телами Ракова, Таврина, Кушпе — троих комиссаров батальонов 3-го Петроградского полка, многих других коммунистов, два для назад погибших в селе Выре. Останки героев, поднятые из общей ямы, краспоармейцы укладывали в изготовленные сельскими столярами простые сосновые гробы, обтинутые куматом.

Осокии и Благовидов встретились в Большом Заречье, где разгоряченные боем красноармейцы захватили группу Осокина и чуть было не прикончили. Хорошо, что Осокии успел разопрать гашник и извлек свои чекистские документы. Но лаже и тогла красноармейцы еще не успокоились. «Может быть, это фальшивые бумаги, - рассуждали они вслух. - а три типа с погонами беляков в карманах — белогвардейские шпионы». Всех троих доставили к командиру бригады Особого назначения, с которой шел в наступление и Павел Благовилов.

Алексей Лабзаев выполнил приказание товарища Ракова. Пока мятежники зверствовали на улице, он вышел во двор, дошагал насколько смог, спокойно до дощатого отхожего места в углу огорода, завернул за него, прпгнулся в канаве у плетня и так, канавой, скрываясь за плетнями, добрался до кустов; кустами же достиг леса, а в лесу со всех ног припустился в сторону Варшавской железной дороги. К середине дня он уже был в Гатчине. К Сиверской немедленно были брошены части 6-й дививии. Сколько нашлось, 7-я армия дополнила сил из своих резервов. Бой был упорный, долгий. Белые уступать захваченное не желали. Но уже на третий день красные оттеснили их от Сиверской, вышибли затем из Выры и погнали в сторону Волосова.

Благовидов рассказал Осокину о мятеже бывших семеновцев. Подробности этого кровавого события Благовидову сообщили красноармейцы, которых мятежники не успели прикончить. От них же стало известно и о том, что было после мятежа. Как только белые покончили с командиром и комиссаром полка, с комиссарами батальонов и когда застрелился Раков, офицерье выстроило батальон среди сельской улицы, как на плацу, для парада. Зайцев объявил перед строем о том, что отныше командир полка — он. Оркестр грянул Семеновский марш, и вчекрасноармейцы, нежданно-негаланно ставшие солдатами белой армии, проследовали перед новым командиром перемониальным маршем.

Лальше пошло уже не так глалко. Красноармейны, хоть они и превратились в солдат, были взволнованы, потрясены зверствами, какие офицеры и местное кулачье сотворили над прежними командирами, над комиссарами, над коммунистами, и стали - кто поодиночке, кто сбиваясь в малые группки, - разбегаться из Выры. Тем временем к Сиверской и Выре все подходили новые красные части, Бывшие семеновцы сражались плохо. В помощь им белое командование гнало отряды из Калитина и Волосова. Но уже ничто не могло спасти изменников, час расплаты приближался.

Благовидов с Осокиным сидели на ступенях крыльца гого двухэтажиого дома с башенкой, в котором так геройски погиб Александр Семенович Раков, молча курали, думали о жизии. Из нее ушел их боевой говарищ. Кто янает, когда, в какой час настанет очередь каждого из них? Битва, начатая в октябре семнадцатого года, не только не закончилась, но все больше, все жарче разгорается на юге, на севере, на востоке, на западе Советской республики, и сколько еще потребует она жизией для полиой своей поберы?

В споем просториом смольпинском кабинете раздумывал о жизни и руководитель. Петрограда Григорий Зиновьев. Среди других бумаг на столе перед ним лежала кония телеграмми, переданной из Москвы Сталину. Два дия бумага эта не дает ему покоя.

«Петроград, Смольный, для Сталина» — вновь и

вновь всматривался в ее текст Зиновьев.

«Вся обстановка белогвардейского иаступлриия на Педрад асставилет предполагать наличность в нашем тылу, а может быть и на самом фроите, организованного предательства. Только этим можно объясиять нападение со сравингельно незначительными силами, стремительное продвижение вперед, а также неоднократиме взрывы мостов на идущих в Петроград манистралях. Похоже на то, что враг имеет полную уверенность в отсутствии у рас сколько-инбудь организованной военной силы для сопротивлении и кроме того рассчитывает на помощь с тыла (помар артявлерийского склада в Ново-Скольниках, варывы мостов, сегодившнее известие о буите на обстоятельства, принять экстренные меры для раскрытия заговоров.

Ленин».

Над чем же раздумывает Зиновьев? Что так заботит его, от каких мыслей в тесную гармошку сжалась кожа на бледном лбу?

Сталин информирует Москву, Ленина, минуя его, Зиновьева. У Сталина свои информаторы, он не ходит за сведениями к Зиновьеву. Кто же они? Что за люди? Телеграмма Ленина подаца двадцать девятого мая. Семеновцы затеяли мятеж в селе Выре двадцать девятого мая угром, и в тот же девь Ленин узнал об этом: «Сегодияшнее известие о бунте на Оредеже». Он, Зиновьев, адесь, в Петрограде, в семидесяти верстах от Выры, от Оредежа, и сму пичего еще пе было известно. А Ленин там, за семьсот верст, в Москве, уже все знал. Так жить и работать невозможно.

Зиновьев не в первый раз старадся припоминть лица гех, кто был ему неприятен и кто мог бы вот так обходить его стороной. То возникиет энергичное, воленое лицо Шагова, то вспоминтен худощавый, с хитрым припуры пристрам в мыслях неравтоворчивый, по себе на уме Благовидов, который — о том сообщалось Зиновьеву томе уже не раз — изволит иметь, видите ли, свое мнение по важнейшим вопросам защиты Петрограда. «Пу, иу, — подумал Зиновьев, раздражению отбрасцавая в сторону сиятую для него помощином монию телеграмы Ленина Сталину, — мы еще с вами поговорим, любез-вые. Шутить изволите? Полититесьх.

## 27

Илья Благовидов сидел на берегу одной из речек, ковм нет числа под Петроградом, бросал в воду свежие сосновые щепки и смотрел, как быстро уплывают они по течению.

На всходе вторая неделя с того дня, когда, надев стестанку в высокие сапоть, прихватив сакновляни с принадлежностями для бритъв и парой чистых сорочек, приттовленных ему Ирвиоб, он вышел из дому, чтобы повъльным поездом выехать на ремонт железноорожного моста возде П/чости.

Мост был приведен в порядок менее чем за трое суток. Работали, не отдыхая, не ложась спать, потому что окончания их работы ожидали, нетерпеливо пыхтя у семафовов, спешившие к фронту воинские эшелоны.

Вот он, этот специальный поевд, стоит за спиной Ильы ва невысокой песчаной насыпи: вагон — слесариам мастерская — большой, длинный пульман, рядом — зеленый пассажирский вагон третьего класса, который превращен в жилье для бригады ремонтеров, дальше — платформа с другавровыми стальными балками, с бревнами, досками, мебедками не спец две красные теплущим с иным необходимым ремонтникам скарбом. В одной из них, между прочим, и кухия — несколько котлов на киришчимо основье вии, возле которых боррствует курносая, щекастая стрінуха Семеновна. Она постоянно занята тем, что или помениваєт длинной деревянной мешалкой в котлах, или что-го в нях сыплет — пшено или ядрицу, сущеный картофель, чечевицу. Поэтому, проходя мимо вагона с кухней, мало какой из ремонтеров, заглянув в распахнутую дверь, не пропоет бодрое: «Ох. сыпь, Семеновна, да под-сыпай, Семеновна!..» — «А у тебя, Семеновна, да юбка-клеш, Семеновна!..» — котда у нее хорошее настроение, откликиется этак стряпуха. Если схолчит, значит, дела ее неважные — нечего, значить, сыпать в котел.

Ремонтный отряд, в котором работает Илья, составлен из опытных мастеров. Кто с заводов, кто из мелезиодорожных мастеров. Кто с заводов, кто из мелезиодорожных мастеров. Кто с заводов, кто из мелезиодорожных мастеровик. А плотники — те из саперной воликой части, красковремей, из их из интелем с секоба — на случай нападения, которое инкогда не исключено. Всем известно, что безые настриают от Нарвы вдоль поберенья Опиского залина, от Либурга — к Гатчине и Красному Селу; нестокойно под Псковом, у Белострова, на северных озерах. Да и в самом Петрограде есть пособники белых. Почему две недели не может попасть домой 
илья, бескопечено длиниме дии и ночи не видит от с кою 
Иринунку? Да потому, что, едва был отремонтирован 
мост возле Пудости, отряду тотчас пришлюсь отправиться 
под Вырицу — и там кто-то взорвал мост. А это вот третий, возле которого сейчас стоит их поезд.

Место оказалось бойкое. День и ночь, так же как ремонгеры, без сна и отдыха по берегам безаминной речки копают, ворочают землю прибывине с экстренными поезами петроградцы: готовят окопы для пехоты, позиции для артиллерии. Живут опи в землинках, в палатках, а кто и в шалашах. По ночам всоду костры, отни, возле ихх разговоры. Днем стук лопат и топоров. Это люди здесь уже работали, когда прибыл поезд Илы. Мост взор-вали, перепутав их всех среди ночи, позавчера. Сильным зарядом динамита разпесля с мамениые береговые опоры, искорежило цвяти главных балок, стальные полотно оселю

от этого в воду.

На моторной дрезине приезжали представители штаба -7-й армии, приезжали из Петроградской ЧК, осматривали разбитые опоры, склоны насыпи, шарили по окрестным кустам, расспраципвали Илью, как и кто, по еги менению, мог это сделать. Ильы сказал, что с таким уменем произвести варыв могли только специалисты и варывного и мостового дела, но же случайвые палетчики.

И вот тажело и гороланию стучат гопоры ав его спиной, скринит сверла, преедая в металле дамы для закленок, шуршат пилы, грохочут молотки. Осевшие балки еще вчера были подильты из воды лебедками и домкратами. Их выправили, выровияли, укрепили. Теперь ставят на место. Завтра, Илы рассчитал, по мосту можно пускать поезда. А дальше что? Громымет еще один мост где-щибудь на Ижоре или Суйде, и снова ремонтному отряду в путь, снова кругносуточная спешка.

Илыя раздумывал о своей Иринушке, представлали мысленю, каке й трудно и стравню одной в их просторной квартире. В бумажнике у него всегда хранилась се фотографическам карточка, обернутая в пергамент. Карточку эту он никогда не выпимал во буманника, он давло изучил каждую черточку на Иринином лице, ему достаточно провести ладонью по кармаму, напцупать там бумажник, чтобы увидеть Иринушку так, как если бы опа чудом явилась перед ним живая, се еглубским глазами, красивой шеей, с продуманно-строгой эффектной прической.

Одну за другой бросал Илья щепки в быструю воду, вода вздрагивала, мелко рябила, и в этой ряби тоже ви-

делось ему все оно же — лицо Ирины.

Как удивился бы инженер Благовидов, если бы, пройди вдоль речки туда, где конались петроградцы, увидел
среди них не меньшего, чем он сам, зватока мостостроительного дела, вместе с ним, Ильей, восемь лет назад
кончившего Путейский институт. Инженер Игумнов
тоже был в высоких сапогах, в заношенной куртке и
сукопном старом картузе. Под курткой—сатиновая косоворотка, опоясанияя ремнем с медной бляхой. Не то мастеровой, не то городской обыватель. Радом с Игумновы
не слишком ловко ковырял землю шанцевой лопатой
плотный седеющий человек с обдутым весепним встром,
куртных, темным лицом. Ни Игумнов, ни его сосед не
слишком усердствовали в работе, подолгу отдахали, курили, ходили к речке напиться свемей проточной воды.

Увидев этого второго, еденощего, плотного, если был ак моляо его точного, уже удивилься бы Ирина. В квартире Виктории Федоровим его называли при ней Роматире Виктории Федоровим его называли при ней Роматире Воматире Воматире Стана и при ней Роматире Стана и при ней Роматире Ступе Ступе

мовым. Полковник Незнамов.

Но и Илья и Ирина поудивлялись бы только одну первую короткую минуту, не долее. Время на земле стояло такое, когда прапорщики командовали армиями, а генералы из-под своей генеральской полы процавали сахарин, работницы с ткацких фабрик заседали в Советах. верша государственные дела, а молодые, гордые графини, дабы не умереть с голоду, стараясь лишь хоть слегка прикрыться видимостью светской жизни, ложились в постель с казачьими сотниками и подхорунжими, с бакалейщиками и сахарозаводчиками. В восемнадцатом году тысячи буржуев были привлечены к общественным работам, тоже вот так копали землю, пилили прова, чинили мостовые на улипах. Кто знает, может быть, инженера Игумнова и полковника Незнамова Петроградский Совет прислал сюда отработать неотработанное своевременно. Кто станет об этом расспрацивать, интересоваться этим?

Среди дня объявили отлых. Игумнов с Незнамовым отошли подальше к бережку, каждый из них развернул газетный сверток с дневным пайком, розданным еще утром: у того и у другого было по половине рыжей селелки, по куску тяжелого, непропеченного клеба, а еще и по обломку подсолнечного жмыха. Незнамов постучал жмыхом о каблук сапога: звук был - как поской по поске — деревянный. Оба переглянулись, усмехнулись, Огляпываясь, не вилит ли кто, достали из-под этих непривлекательных кусков завернутые в белую писчую бумагу кружки копченой колбасы, пачки галет, кубики сахара. Ели они аппетитно, не торопясь, запивая волой, зачерпнутой котелком в речке. Под конец Незнамов разломил напвое плитку французского шоколада. Бумажную обертку с золотым тиснением он сжег над пламенем зажигалки, а фольгу скатал в тугой серебряный шарик и бросил в речку: шарик блеснул там, как рыбка, и ущел на пно.

Инженер и полковник не разговаривали, молчали. О чем могут говорить и вообще могут ли говорить два голодных, истомленных человека!

Солице первых дней июня никак не хотело уходить за горивонт. Даже опустваниись к горизонту, опо еще долго не сисша катилось дальше к западу, почти по самой зубчаттее темных лесор. По земме от каждого первиета тянулись поэтому длинные, в десятки саженей, сине-лиловые тени. В этот вечерний час ремонтеры собрадись поэле патона с кухней. И слесари тут были, и железнодорожники, и краспоармейцы-саперы. Брикали дожками о котсляк, при-канчивали ужин. Молодой слесареном с Балтийского завед, то и дело утирая нос о руква тимнастерки, играл на двухрядной гермони. Два его приятеля складно пели под немудреную пиликающую музаку;

Серая свита, И серый картуз, Полбашки обрито, И бубновый туз.

Две пары портянок, И пара котов, Кандалы надеты, И в Сибирь готов!

Пели они долго, жалостливо, излагая предлинную и несселую историю молодого каторжника. Никто их не перебивал, никто не мешал. Семенован, сиял на ступенях лесенки, приставленной к ее вагону, не скрываясь, не отворачиваясь, лила горючие бабы слезы в грязный поварской фартук.

> Выйду за ворота, Мать моя сидит, Она слезно плачет, Сыну говорит:

— Сын ты мой, сыночек, Сын мой дорогой, Что же ты наделал, Сын мой, над собой?

 Ладно вам! — не выдержав, сказал пожилой железнодорожник в форменной фуражке. — Хватит людей-то за душу тянуть. Веселую бы какую сыграли.

Взялись за другую, по дело не пошло: никто не знаи додой веселой несни до конца, начинали, сбивались и бросали. Позевывая, стали расходиться, полезли в вагон, укладывались на жесткие матрацы каждый на своей полке. Решело было поспать не долее чем до ляти угра. Петроград торопил. К завтрашнему вечеру мост должен быть спан.

Илью мучила тоска по Ирине; думал он и о брате своем Павле. Вспомилл детство, себя и Павлушку мальчишками, бранчливого отца, а потому и не менее бранчливую мать. Павлушка постоянно схватывался с родителями,

упрекал их в неспіраведливости и, когда его лушили за правдолюбие, стойко выдерживал трепку. Ему же, Илье, всегда хотелось, чтобы в семье никогда и никаких не возникало ссор, были бы мир в ней и спокойствие. Но сделать так не удавалось, за миротворчество свое он тоже, как ершистый Павел, все равно получал оплеухи и где-инбудь в чулане, на чердаке, в сарайчике с курами плакал от обиды.

Вокруг Ильи разноголосо храпели его ремонтеры, а он все ворочался с боку на бок, сон к нему не приходил. Не выдержал, в конце концов встал, вышел из вагона на воздух. Вечерняя заря переходила в утреннюю, Небо высилось над землей все в алых, голубых и синих акварельных тонах. Там, где оно было синим, еще золотилось несколько звездочек. В окрестных лугах с мудрой неспешностью перекликались дергачи. Над рекой тянулся парок, вода была спокойна, и в ней всплескивали рыбы. Илья мечтал о хорошей рыбной ловле с петства. Но в петстве мечта эта не осуществлялась потому, что не было ни крючков, ни лесок: родители не позволяли транжирить деньги на глупости. Потом, когла и пеньги появились, не стало времени. А если и выпалало время, то лавливались невзрачные окуньки да плотвички. А вот так, чтобы вытащить большую, настоящую, рвушуюся из рук рыбину, - это всегла оставалось лишь мечтой. Жаль, что сейчас нет под руками никаких снастей, - заветная мечта могла бы наконец осупествиться: вон какие подскакивают в воде под мостом толстоспинные красавцы. Язи, наверно, или шуки.

Илья присол на свежее, пахнувшее смолой бревно, копорое плотники уложили днем ва каменный устой под выправленную ферму, и смотрел в воду, плавно утекающую туда, под искалеченный и вновь восстающенный мост. Он небольшой, этот мостик, весто несколько саженей от берега до берега. Но от него зависит дееспособность желевнодорожной магистрали длиной в сотни километров.

Вода перед глазами бежала, бежала, плыла и плыла, п вместе с нею уплывал в налетавший сон и Илья, поклевывая носом.

Удар по затылку чем-то жестким, оглушающим сбросил его с бревна под откос. Он поплыл дальше, по уже не среди приятных, ласкающих воли сна, а в багровом, жарко опалившем голову густом тумане. Он слышал обрывки слов над собой. Но, может быть, слов и не было, может быть, их наносило тем отненным тумапом.

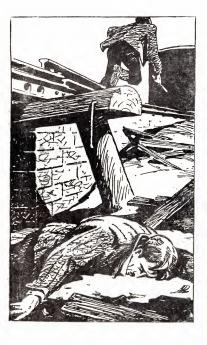

Потом вокруг резко, тяжело дрогнуло, встряхнулось. Илья ощутил от этого новый удар — в грудь. И больше уже не ощущал ничего.

Шевеля светлыми бровями, Ян Кардович стояд волже вторично обрушенного в воду моста на этой важной дороге. Подошедшая на Петрограда санитариям летучка только что увезда убитых и раненых. Их было пятеро. У вагона, в котором спали ремонтные рабочие, вырваю стенку. Двоих върывом стенку. Двоих върывом динамита поразило там насмерть, трое были исклагечены.

Осмотр местности вокруг моста результатов не дал. Помощники Яна Карловича исползали каждый квадратный аршин насыпи, осмотрели оба берета реки. Варывнан волна смела все спеды, упичтожила возможные вещественные доказательства ночного преступления.

Чекисты отправились туда, где производились фортификационные работы, беседовали с одним, с другим, с гретым. Да, все съпшали, конечно, как вочью, вернее, уже на рассвете, громыхнул сильный взрыв, не услышать его было невозможно. Мяютие видели и столб дыма, земли, обломков вад мостом. А больше — вст, ничего.

— Ян Карлович! Ян Карлович! — позвал один из молодых чекистов. — Что нашел! — В руках его был смятый окурок папиросы, который чекист вытащил из торфянистой рыхдой почвы. — Глубоко был втиснутый. Еле заметил.

Ян Карлович ваял окурок, положил на свою вместигельную ладонь. Из надписи на мундштуке следовало, что напироса была инострациял. «Эксцельскор», — прочен он вслух. Затем спросил обступивших его людей, есть ли у них стадший.

Привели двоих.

— Мы оба старшие. От райсовета. В чем дело?

 Кто у вас курит такие папиросы? — Ян Карлович показал райсоветчикам окурок.

Те весело рассмеялись.

Папиросы?! Да откуда теперь папиросы, товарищ! Загибаешь.

 Пусть подходит каждый, и пусть каждый смотрит, сказал Ян Карлович и положил окурок на опрокинутое вверх дном цинковое ведро.

Сто восемьдесят человек — группами, по одному — подходили посмотреть. Все разводили руками. Ни сами они, ни кто-либо из их товарищей таким роскошным куревом пе баловался. Но когда стали оглядываться, мало-помалу определилось, что пескольких человек в рабочем отряде недостает. Вот был такой седоватый, коренастенький да еще и второй, все глазами моргал, будто песок у него под веками. Не больно оба нажимали на лонаты, все больше покуривали да посиживали. Но покуривали-то, кажись, обыкновенное, как все, — самокрутик.

Еще пооглядывались и еще двоих недосчитались. Ян Карлович завернул окурок в бумагу, положил в

карман куртки.

 Что ж, спасибо, — сказал и, позвав жестом руки своих помощников, пошагал к ожидавшей их на полотне дрезине.

## 28

Шли трудные дни самого трудного для революции года. Далеко в Сибири, в Омске, адмирал Колчак, объявиемий себя «верховным правителем России», под диктовку французских, английских и американских генералов и полковников, которые представляли при нем Атататту, быстрой нервной рукой набрасывал на листе хрусткой бумаги с узорными водиными знаками пространную телеграмму генералу Юденичу в Гельсинтфоре. Из телеграммы явствовало, что с этого исторического для Юденич главно-командует «всеми Российскими воруженными и морскими сплами, действующими против большевиков в Прибалтика».

В Лоидоне и Париже военные стратеги, а сообенио помитиканы-премьеры, водя пальцами по географическим картам, с удовольствием следили за тем, как стрелы наступающей к северу коотаковской армин Гайды где-то выки Перми смыкаются с интервентскими войсками, ндущими со стороны Архангельска, как финны охватывают Пегроград с востока, как Деникин устремился от Ростова к Харькову, Курску, Орлу, Туле и в конечном счете к Москво-Удар из Прибатики, со стороны Нары и Пскова, обеспечит быстрое взятие Петрограда. У России, истеравнной большевиками, еще до сосябождения Москвы будет наконец-то своя, подлиниая, историческая столица, не какаянибуль Самара, Уфа или Омск. Воспринут сее, кто способен держать в руках оружие, все, кто пал было духом и потеснят надежу и на возрождение родины. Телеграмма «верховного правителя», датированная пятионя, копиравилась в дальний иуть, отговая вокруго Юго-Восточной и Южной Азии добрую половину земного шара. В Европе ее перехватят правительственные кабинеты. Тринациатого имня сообщение о ней появится в лондонской «Таймс», и только четырнадцатого представители союзнических миссий в Прибалтике торжественно вручат ее Юденичу в отеле «Societeliouset»

Но Северный корпус Родвянко, как бы чуя грядущие события, уже четвертого июня, в капун того дня, когда адмирал Колчак ставил подпись под своей телеграммой, перешел, собрав все наличные силы, в новое наступление со стороны Аймбурга и Нарвы. В последнюю педелю он был отброшен от многих захваченных к юниу мая рубежей. Совдная Балтийская дивызи вышла через Юглы на Ямбургское шоссе и погнала белых к Веймариу и Ямбургу. 6-я дивызи, в составе когорой рействовала бригада погишего комистава Ракова, осуществив свой фланговый маневр, выбила противника из Кикерина на железной дороге Гатина — Ямбург.

Но теперь, с первыми июньскими димям, казалось, что вновь кее оборачивается в подъму Северного корпуса. Восемь тысяч штыков и восемьсот сабель броспы четвертого 
июни в бой генерал Родянию. В его войсках появлансь 
имне и отряд безофинно и набраниме в Стоитольне шведские доброводьцы, отдячно эккпированные и вооруженные. 
Интого июня в районе Велоострова траницу перешлаг части 
регулярной финской армии Маннергейма. Опять зашеветамись финны в Прионежье. В Пскове, распорижансь очередной казнью на Сенной площади, батька Вудак-Балаховче кричак: «Внередия Торопинной дальше — на Москву!»

Северный корпус клином вошел меж флангами сводной Балтийской и 6-й дивизий, где никакой сплошной линии фронта не было; отряды белых стали быстро растекаться по тылам красных частей, порождая среди них беспорядок

и панику. Красные стали откатываться.

В ночь на девятое июня Зиновьев, только что возвратившийся из штаба действующих боевых кораблей, где, пожалуй, уже в десятый рав вер равтоворы о потоплении Балтийского флота, лишь бы не отдать его врагу, с нескрываемым элорадством перечитывая конпию полчаса назад отправленной Сталиным телеграммы Ленину.

«Учитывая положение на других фронтах, — бежали его глаза по строчкам, — мы до сих пор не просили новых

подкреплений. Но теперь дело ухудшилось до чрезвычайности... Питер висит на волоске. Для спасения Питера необходимо тотчас же, не медля ни минуты, три крепких полка».

Зиновьев не сильно стукнул кулаком по столу. «Завертелся самоуверенный кавказец! А то расхаживал тут, пыхтел трубкой и грозился Центральным Комитетом. Пусть поплящет теперь. Мы-то, питерцы, будем сражаться. Питерцы — народ крепкий. Если и оставим Петроград, то не без боя. Рабочие выйдут на баррикалы как один. А вот вы. госполин хороший, что запоете, когла пойлет по уличных боев? «Три подка»! Как раз — будут вам эти подки! Где возьмет их Москва?»

Ничего не понимал этот человек, ослепленный злобой против тех, кто его недооценил. Если бы он только мог увидеть Ленина в те минуты!.. Председатель Совета Обороны республики не покидал своего рабочего кабинета. Стучали телеграфные аппараты, звонили телефоны. Следо-

вал приказ:

. — Немедленно в Седьмую армию три полка!

За этим приказом — новый:

Помочь Питеру с Восточного фронта!

Реввоенсовету Восточного фронта идет разъяснение: Иначе пельзя.

Десятого июня Центральный Комитет вынес решение признать петроградский участок фронта первым по важности. Ленин предупреждал:

- Полки, идущие в Питер, должны быть абсолютно належны!

Центральный Комитет требовал усилить контроль нап военспецами в войсках, обороняющих Петроград.

Враг наступал. Но навстречу ему уже шли новые полки и отряды, катились бронепоезда, выходили в море балтийские крейсеры и эскадренные миноносцы, рабочие на ваводах вступали добровольцами в Красную Армию, из пих составлялись роты, батальоны, артиллерийские батареи и дивизионы. На фронте если одни части и поплавались панике, бросали свои позиции, то другие стояли на рубежах насмерть. От многого это зависело, и в немалой мере от комсостава. Гле не было внутренних врагов, гле не было предателей, там никто не пускался в бегство. Составляя Комитету Обороны доклад о положении в частях 7-й армии. Павел Благовидов особо отметил курсантов Первых Новгородских пехотных курсов командного состава. Их боевой отряд вдоль шоссе отходил от Ямбурга на Красное Село. Курсантам удалось закрепиться возле деревни Шелково. Спержав врага, они по всем правилам военной науки оборудовали позиции и решили, что назад не сделают больше ни шагу, будут драться до последнего. Белые обтекли их с двух сторон, зашли в тыл и окружили. Курсанты и в таком положении не дрогнули. Они стали спешно перестраиваться для круговой обороны.

Офицерской группе белых все же удалось дихим штыковым ударом прорваться в деревию. Рассчитывая на панику, офицеры положгли несколько домов, принялись стрелять в спины курсантам из ручного пулемета, швыряли гранаты. Казалось бы, ничего не оставалось третьего: или погибай, или, если сумеешь, разбегайся по окрестным лесам.

Комиссар отряда Степанов отобрал два десятка курсантов для того, чтобы те окружили прорвавшихся офицеров, тем более что сделать это было нетрудно, так как офицеры засели в двух домах. Бой пошел как бы двумя кругами, в одном колесе вращалось другое колесо. Если большее, наружное, кольцо направляло свой огонь вовне, то внутреннее, малое, било из винтовок внутрь, по тем двум домам. Будущие красные командиры новгородцы сражались несколько часов. К ним в конце концов подошли другие части армии, со стороны Красного Села, и противник был

Благовидов собирал скупые сводки из частей, то выезжая в них сам, то посылая нарочных, то накручивая ручку телефонного аппарата. Полной ясности положения на фронте требовал уполномоченный Совета Обороны республики Сталин.

Бои шли на шоссейных и железных порогах, возле мостов через реки и речки, в селах, деревнях, на десных просеках. Родзянко, прибывший из Нарвы в Ямбург, бросал

в огонь свои последние резервы.

Белые штабы, белая разведка, белые генералы и полковники, генерал Родзянко с начальником штаба Северного корпуса генералом Крузенштерном, ревельское штатское болото, состоявшее из лианозовых, карташевых, волконских и прочая, прочая, сам Юденич, еще не знавший. что он уже главпокомандующий белыми войсками под Петроградом, но постепенно входящий во вкус новой своей жизни, в окружении адъютантов, холуев, контрразведчиков, князей и экс-министров. — все они жлали еще и внутреннего варыва в Петрограде, об осуществления которого так много хлонотал загадочный помощник Юденича генерал Владимиров. Вот-вот должно было грянуть, вот-вот должно было свершиться. Лишь бы как можно ближе нодойти к Петрограду.

Одиннадцатого июня по искровому телеграфу от одпого из своих агентов в Кроншталте Владимиров получил скверное известие. Председатель Петроградской ЧК приказал: все жители Петрограда, не имеющие права на хранение оружим, обязаны сдать таковое к первому часу

ночи 14-го.

— Что-то проиюхали, — докладывал Владимиров Юденичу. — Это очень опасно. Это означает, что по истечении указанного срока начнутся массовые обыски, Николай Николаевич. Уж поверьте мие, я-то знаю.

— А что делать? — Юденич раздувал усы.

- Усилить натиск. Ускорить события. Надо, чтобы генерал Родзянко...
- Он строитив, этот ваш генерал! перебил Юденич. — Сам узурпировал командование корпусом, а когда ему не то что приказание — простой совет даешь, рассматривает его как ущемление своих прерогатив.

Надо повлиять на англичан, на адмирала Коузна.
 Его эскапра...

- Англичанеl. Юденич грузию еранул в кресле. Да они же вся история говорит нам об этом — лишь тогда вступают в дело, когда оно абсолютно верпое, и только на том этапе, когда оно уже завершается. Англичане будут выжидать. Сначала им иужен паш крупный усцех.
  - Но нельзя же смиренно ждать неожиданного удара.
     Юденич молчал.

Осокии и Ян Карлович сидели возде постеди Ильи Благовидова в госцитале. Голова его еще была в бинтах, по глава уже смотрели с обычной деностью и добротой. В первые дни состояние Ильи было очень тяжелых: прачи установили сотрясение моага на-за сильного удара в голову, по, по счастью, чем-то не металлическим, а дереванным поленом, может быть, толстой палкой или прикладом винтовки.

Несколько ночей возле него провела Ирина. Теперь опасность миновала. Илью посещали его товарищи из Петросовета, на несколько минут раза два-три заезжал Павел. Ирина приходит каждый день, грустно сидит перед койкой, гладит его руку, улыбается, но почти не открывает рта — все молча да молча.

 Вы, пожалуйста, меня извините, товариш Благовидов. — заговорил Ян Карлович. — Но мне хотелось бы. чтобы вы нам немножко помогли. Вы постаточно хорошо знаете профессора Завадского?

Да, конечно, — ответил Илья. — Я у него учился.

Именно он преподавал нам курс мостов.

Вы бывали v него пома, в его семье?

 Случалось, Редко, правда, Очень редко, А когда вы были там в последний раз?

Илья поморшился.

- Примерно в марте. Может быть, в апреле. Плохо

 Да, да, — согласился Ян Карлович. — Такой удар. Знаю, знаю.

 Не в этом дело! — Илья отрицательно повел рукой. — Я полжен вам сказать, товариш, что в нашей институтской среде и позже, в среде инженеров, фискальничанье или доносительство всегда считались и считаются одним из мерзейших пороков человека.

 Но это же не то, не то, — запротестовал Ян Карлович. — Как вы не хотите понять, товариш Влаговилов! Это не доносительство, это помощь народу, помощь революции против контрреволюции.

— Не все средства хороши, нет, - стоял на своем Илья. — Помогать надо открыто, честно, а не так.

 Илья Андреевич, — вступил в разговор Осокин. — Вы только скажите, кто там был и о чем шел разговор. W RCe.

- Ах. товариш Осокин, товариш Осокин! Илья качнул забинтованной головой. - Этого-то я как раз и не скажу вам. Именно этого.
  - Но почему?

А потому что в Чека служите вы, а не я.

 Ах. товарищ Благовидов, товарищ Благовидов, отвечу я вам. - в тон ему сказал Ян Кардович. - Мне пришлось видеть вас возде взорванного моста. Страшно было смотреть на то, как вы были изувечены врагами. Но это лишь эпизол. А представьте себя в их руках. Разве бы они вас пошалили? Разве бы так вот рассуждали о чести и совести, о фискальстве? Пусть вам Осокин расскажет, что он видел у белых, что сам на себе испытал.

Но мы не можем повторять их, этих ваших белых! — воскликнул Илья. — У них одна мораль, у нас она полжна быть почтой. совем поугой.

Ян Карлович встал с табуретки, молча пожал руку

Илье и направился к двери.

— Эря вы так, Илья Андреевич, эря, — скаэал Осокин и тоже вышел слепом за своим начальником.

Спускаясь по госпитальной каменной лестнице, Ян

Карлович говорил:

- Я не хотел бы, Осокин, чтобы этому хорошему челеку было плохо. Но ему, должно быть, мало разбитой головы. Он может дождаться от своих энакомых, которых так смешно и трогательно оберегает, еще и не этого. Жаль мие его. Осокив.
- Я́н Карлович, выйдя на улицу, сказал Осокии. А знаете, все это очень сложно. Вот я видел офицера я же вам рассказывал, — подполковника одного, там, воале Выры. Здорово он возмущался зверствами, какие творили его приятели. Еще бы маленько, и мог кокнуть капитана из контгравачески.
  - Что же ты хочешь мне этим сказать?
- Как же, Ян Карлович, получается тут насчет того, хоу сказать, что если одна сторона никогда не примирится с другой, то какая-то из них непременно должна истребить другую?
- Ишь ты гусь, Костя Осокин! Ян Карлович хмыкнул. — Тебе тот офицерик пригланулся? А он, может быть, просто слабый на вервы. Он хочет, чтобы всю гразную работу делали другие, а он бы ничего этого не видел? Откуда ты знаеми?
- А может, он считает, что воевать надо честно, без зверств?
  - Тоже может быть. Есть, не спорю, и такие офицеры.
     Ну и что, их тоже к стенке?

Ян Карлович ответил, когда уже сели в автомобиль:

 Это хорошо, что ты над такими вопросами, Осокин, задумываешься. Но ты уж меня навини, не на все твои вопросы я смогу ответить. Каждый сам, по обстоятельствам, многое должен в жизии решать.

 — А вот я... вы мне этого еще не сказали... правильно я решил, что не признался белым, кто я, а? Может быть, надо было сказать: коммунист, чекист, презираю вас, плюю в ваши морды.

Там, в сарае-то? А кто бы тебя услышал?

 Ну те офицеры... Пленных красноармейцев было человек семьдесят. Белые солдаты...

— Все это ты должен был говорить в том случае, если бы тебя уже поставили к стенке. Вот тогда, Осокин, плой во все морды и говори все, что успесшь сказать, чего не можешь не сказать. А если еще до стенки дело не долше не терлійся. Можно и смертью своей воевать за революцию — это когда уже больше нечем. Но все-таки жизнью вовется лучше. В общем, ты поступил правильно. Очень правильно. И говарищ Петерс так сказал, когда я ему о тебе покладывал.

К двенаднатому июня прорыв беных был остановлен. Ни на фронте, ни в Петрограде чуда, которого ждаля не только в Гельсинтфорсе, в Ревеле, Нарве, Имбурге, но и в Париже с Лондоном, все не было и не было. Напротик, красные наносили один ответный удар за другим. В Петроград прибывали полки и отрады с других фронтов реструблики, они тотчае вступали в бой, вапористо громили передовые части врага, вырвавшиеся чуть ли не к самым подступам города. Уже утадывался благоприятый передолом в ходе боев. Красные части отброслия финов под Белоосгровом, задержали белых на дорогах и Красному Селу и Гатчине.

И тогда в ночь с двенадцатого на тринадцатое июня разразился мятеж на форту Красная Горка. Мятежников возглавил комендант форта — бывший поручик Неклюдов. Триста пятьдесят избитых, окровавленных коммунистов и верных Советской власти беспартийных краснофлотцев было брошено мятежниками в бетонные казематы Башенной батареи. С форта к финнам полетели радиограммы Неклюдова о том, что с этого часа Красная Горка в их полном распоряжении. Другой радиограммой предъявлялся ультиматум Кроншталтскому Совету о немедленной слаче крепости. Сроку давалось пятнадцать минут, после чего форт откроет артиллерийский огонь. Ответа, конечно, не последовало, и мятежные орудийные башни загромыхали. Линейные корабли «Петропавловск» и «Андрей Первозванный» ударили по ним из своих двенадцатидюймовок. Мешкать нельзя было ни минуты. В Петрограле с полной

ясностью сознавали, что означает потеря Красной Горки, переход ее в руки белых. Особоуполномоченный Совета Обороны республики Сталин настоял, и крупные силы войск и флота начали одновременную атаку с моря и с супи.

Но мятежники в тот самый день, когда Юденич подтособытия уследи на берегу реки Коваши расстрелять двадцать коммунистов. Гремели аргилдерийские залпы по форту, тяжелые спарады домали его бетонные и стальные башии. Но гремели и залпы винтовок, нацеленных в грудь большевиков, комиссаров, красных комалидиов.

И в этот же день — так все совпало — истекал срок приказа председателя Петроградской ЧК о сдаче оружия в Петрограде.

20

Ирина под вечер вернулась на госпиталя от Ильи. Истомленная, она приесан на стул воале окна, положила руки на подоконник, голова сама склонплась к рукам. Стояло лето, теплое, с легкими свежими ветернами, от которых пахло морской водой; еще не было пыли, листва в парках, садах, на бульварах зеленела молодо; была она тоже пахучей, дупистой; в комнату влетали составленные из многих запахов пивиолы зовушиме, тереожные адоматы.

В былые годы запахи эти, такие ветерки звали на даув, в лесные, приморские окресности Петрограда, кудаинбудь туда, где собиралось веседое, остроумное общество, 
о котором поэт Александр Блок так и сказал: «Среди канав гуляют с дамами испытанные остряки». А было, ездали Ирина с Ильей и годовалой Лялькой в Крым. По в тот 
од уже нагалась война и чувствовалось, как на людей 
надвитаются беды и несчастья. А вот рапыпе, спусти год 
были полтора чудсеных месяна. Верхом ездили в горы, пни и кислое, чудсеных месяна. Верхом ездили в горы, пни и кислое, чудсеных месяна. Верхом ездили в горы, пни и кислое, чудся в чудствов в технов 
в шилучих, как шампанское, наравиных ваннах. Вечром — кураал, концерты, оперетта, анаменитости и тоже 
остроумные, легкие общие беседы. Кто-то слегка ухаживал 
а ней. Илья, конечно, элился.

Ах, бедный, милый Илья... Ирина только что оставила его на несевжей госпитальной постели. Ему лучие, лучие. Слава богу! Как испугалась она, когда за нею приехали, повезли в госпиталь и показали ей его беспымитного, обмотанного кровавыми билгами. У нее отпялись ноги, отпялся

язык, руки повисли, бессильные и безжизненные. Она думала, что все кончено, что Ильи, ее доброго, хорошего мужа, у нее уже нет, и было от этого так страшно, что Ирине показалось, будто бы и она в тот миг умирает вместе с ним. Кто-то говорил какие-то слова: 4 Найдем тада, найдем, не волнуйтесь!», «За товарища Благовидова враги еще ответит, еще сами слезами умоются». Но разве она волновалась о том, как бы найти того «тада», который так искалечия Илью? Какое уж это все имело значение. Нячто уже не имело никакого значения.

И вот ему наконеи-то лучше, господи, господи! Уходя от него, понидая госпиталь, опа каждый раз видит провожающие, понида в так, под этим ваглядом — пытка, мучение. В первое время ео ставляли воле него и на ночь. Опа спала на соседей койке. Но это было очень неудобно, потому что в палате кроме Ильи лежали еще семеро больных и раненых мужчин, присутствие женщины их смущало, и, как только Илья пришел в сознание, ей уже не позволили ночевать в палате. Да она и рада была этому. Сама бы покинуть в палате. Да она и рада была этому. Сама бы покинуть

его не решилась, а коли нельзя, так нельзя.

Поэже Ирина стала задумываться над тем, кто же мог так жестоко изранить Илью. Конечно, тот, кто пришел вновь взрывать восстановленный отрядом Ильи мост, это ясно. Но кто он был, кто? И беспокойно, больно ныла в сознании мысль о том, что она, Ирина, знает людей, скрывающихся от Советской власти, от ЧК, и вот сама в какой-то мере скрывает их от красного закона и даже от брата Ильи — Павла. Корзины и сундуки на антресолях что это такое? Пьяный дом на Фонарном переулке, с вопяшими переодетыми офицерами, с Вадимом Лужаниным, призывающим к мести, крови, убийствам, — чей это дом? А эта загадочная квартира Виктории Федоровны?.. Надоилти и все-все рассказать. Надо. Но кому? Кому об этом рассказать? Павлу? Павел мелькнул раза два в госпитале возле Ильи, и его вновь нет. Он все время на фронте. А еще кому? Ну корощо, если лаже и найлещь, кому рассказать, что получится из этого? Как объяснить, почему у нее в доме стоят эти проклятые корзины? Почему она не сообщила о них раньше? А потом появится Кубанцев. который, как сказал Горчилич, способен на все. Кубанцев убьет ее, убьет Илью. А если и никто никого не убьет, если все окажется не таким, как думает Ирина, то все равно начнет разматываться нить. дай только ЧК ее кончик:

схватят Горчилича, Викторию Федоровну, многих других, и что скажут они о ней, Ирине Благовидовой, которая им казалось такой милой, приятной, интеллигентной, была из порядочной семьи. О боже, боже!

Ирина вздрогнула от звонка у входной двери. Она не ждала никого. Но звонок повторился, и она полумала, что.

может быть, это Павел, подошла, спросила.

Кубанцев беспокоит, Кубанцев, — услышала за дверью деланно добрый, ласковый, отвратительный ей голос.

Что вам нужно? — сказала она растерянно.
 Вешнчки хотим забрать. Ирина Владимировна.

И всего-то, всего.

Ирина почувствовала, как с души ее начал спадаттяжикий, давиций груз: наконец-то! Оно отоминула аасовы и задвижки и тотчас поняла, что сделала еще одиу, очередпую — в который уже раз! — грубую ошибку. За дверью, за спиной Кубанцева, стояли не двое-трое, как было прежде, а чернела там густая плотиая толпа. Один за другим все эти люди входяли в передиюс — ях было не менее десяти. Впустив последнего, Кубанцев припялся сам тщательно запирать замки.

— Извините, навините, мадам, — говорил почти важдый ва вколувшим. Они сбрасывати в передней гартузы, пепромокаемые накидки, куртки. Постепенно Ирипа стала различать среди них знакомые лида. Кроме известного сй Кубапцева был здесь молодой краснолицый офицерик, копечио, по-прежнему переодетый, который в доме Виктории Федоровым порываяся диди провожать ее; был и тот, о котором с уважением рассказывал ей Горчилич, — полоквини Кнаямамов. Присуствие этого человека в ее доме покавалось Ирипе особенно стращным. Среди дурно пах-нувшей махрой, грязпой одеждой и сапогами толиы оп был, песомненно, главным. Войдя в гостиную, он хмуро семотрелся и толюм понажа сказал Кубанцему:

— Гле оружие?

Сейчас будет, господин полковник!

Несколько человен полеали на антресоли, остальные же, не слишком перемонясь, растекались по Ирининым комнатам. Они проверали замки на дверях черного хода, выглядывали в окна на улицу так, чтобы самих их с улищы не было видно, задеривали тиолевые гардины. Припа не анала, что говорить, как себи вести. С волнующимся от тревоги и страха сердцем ходила она следом за этими дюдьми и чувствовала, что теперь-то уже в ее жизни гибнет окончательно все лоброе, никакого иного булушего.

кроме тюрем, решеток, крови, у нее нет.

 Успокойтесь, — сказал ей строго Незнамов, усаживаясь в гостиной на диванчике. — Так надо. Понимаете? Время суровое. Не до сантиментов. Посидите! - Он укавал ей на кресло.

Но Ирина не села. Ее бил мелкий, отнимающий последние силы, самопроизвольный озноб. Она не могда си-

деть. Незнамов и не настаивал.

— Мы проведем у вас одну ночь, и завтра нас здесь не будет. Всего одну ночь. Ротмистр Кубанцев поручился за вас. Сказал, что вы человек надежный, полностью наш, преданный, верный родине, России, Это хорошо, благородно,

В корилоре тем временем брякало железо: обернувшись. Ирина увилела винтовки. Да. ла. так она и чувствовала, что в корзинах Кубанцева находилась смерть для ее семьи, гибель. Кубанцев раздавал винтовки пришелиним. Этих пришелших Ирина, наконеп, сосчитала — их было левятеро. На столах, на стульях появились пачки патронов. Все щелкали затворами, вгоняли обоймы в магазины винтовок, проверяли наганы и браунинги, выташенные из карманов. Уютная, чистенькая квартира Ирины становилась похожей на военный лагерь, на казарму, на каземат

какой-нибудь крепости. Незнамов распоряжался:

 У входной двери с парадной лестницы — двое. У черного хода — тоже двое. Извольте устраиваться на поду, как угодно, но чтобы с дверей не сводить ни одного глаза. Остальные рассыпьтесь по компатам. Дежурство возле окон, тщательное наблюдение. Но чтобы и носа не показать тому, кто станет наблюдать за нами с улицы. Не сомневаюсь, что эта квартира в полнейшей безопасности. Но шутки черта общеизвестны, он не брезгает ничем, когла хочет пошутить. Примем бой. Если даже половина из нас погибнет, то вторая пепременно полжна вырваться из огня. Отходить через дворы. Ни в коем случае не вылезать на улицу. На улицах сегодняшней ночью будут просеивать всех сквозь мельчайшее сито.

 — Я бы хотела уйти. — сказала Ирина. — Простите, но я женщина, и мне очень страшно.

 Увы. Ирина Владимировна, — с его обычной, сладко-насмениливо-ехилной улыбкой ответил Кубанцев. --Нельзя.

 Но почему? Вы оставайтесь. — Она уже решила, что побежит на Гороховую искать какого-то пруга Павла --

Костю Осокина, о котором ей приходилось слышать в разговорах Павла и Ильи. Что будет, то будет, — пусть, но и так она жить уже не может.

— Нельзя, нельзя, — повторил Кубанцев. — Идите к себе в спаленку. У вас там уютненько, я заметил, пожитесь спать. Дверку, правда, не запирайте, пожалуйста. Иначе придется повредить замочек. Вы в полной безопасно-

сти, Ирина Владимировна, в полной.

Похрустывая суставами пальцев, которые она сплетала и стискивала в ратчании, Ирина упла. Она плотно закрыла за собой дверь. Но дверь, чего не случалось прежде, тотчас вновь отопла, образовав — едва просунуть спичку — цель. Ирина вновь притворила створку, и та впотопла на топцину спички. За дверью стоял Кубапцев.

Вот так пусть. Вернее, — сказал он.

Ирина села в мягкое, с пуховой подушкой, свое любимое креслице возле постели.

А не связать ли ее, ротмистр? — услышала она го-

лос Незнамова. - Шутки черта общензвестны.

— Не беспокойтесь, тосподни полковник. Беру па себя, «Поздно, поздно, поздно, — стучало в висках Ирины. Да, она опоздала со своими намерениями, со своими решениями. Как всегда, растратила время на колебания, сомнения, вассуждения.

Ирина не заметила, как задремала от усталости, от

трудных переживаний, ода водрежала это лишь, когда очтулась от спокойного, одинокого бархатного удара часов в жабинете Ильн. Бало мил половина какого-то часа, вли первый почной час. Определить певозможно, на улице секто — белая же ночы.

Стекла в оконных рамах задребезкали — по булыжныкам мостовой тяжело прокатия грузовой автомобиль. Опостановился, застучали сапоги по камням, ударили кулаками в ворота. Прина подошла к окиу. Грузовой автомобиль стоял наискось от их дома на той стороне улицы. Десятка полтора воруженных виптовками людей толпилисьу ворот. Среди них были матросы в думеметных лентах, мастеровые в пиджаках, комиссары в кожавых куртках. Ворота отомкули, вооруженные халыкули во двор.

Отойдите от окна! — уже не прежним своим вкрадчивым тоном окликнул Кубанцев. — Вам сказано — ложи-

тесь спать! Не укладывать же вас насильно.

Отошла, снова опустилась в кресло. Вслушивалась в шумы, в шаги на улице, в гулкие среди ночи оклики и команды. Видимо, уже шли пешие отряды. Да, да, это по приказу Петерса идут проверять тех, кто не слад оружие.

Приказ его объявлен еще позавчера.

Ирина самшала и торопливые шаги в коридоре своей квартиры. Люди Неанамова и Кубанцева перебегали от черных дверей к парадным и обратно, от одних оком к другим. Она не самшала этого, но полковник Незнамов, стоя за дверьми в передней различал каждое слово, сказанное на лестнице. Чей-то голос спросил там:

А здесь кто квартирует?

 Здесь-то? — ответил, видимо, представитель домового комитета. — А здесь, не вывольте беспокомться, граждане-товарици, инженер Благовидов из Петросовета. Контрреволюционры его без малого чуть не насмерть зашибли той веделей-то. В госпитале от

- A!.. - ответил первый голос. И все-таки в квартире

раздался длинный, сполошный звонок.

Ирина вскочила, рядом с ней, держа наган в руках,

тотчас появился Кубанцев.

- Сидеть! крикнул он сквозь зубы, как кричат собакам. И толкнул обратно в кресло. — Убью, мадам, слышите?
- В квартире все замерло. Ирина представляла себе, как каждый в ней вцепился в винтовку, и если кто-то сумеет открыть или сломать входиую дверь, начиется такая стрельба... Она трислась от страха, не будучи в силах совладать

Она тряслась от страха, не оудучи в силах совладать с этой жуткой дрожью. А Незнамов все слушал с лестницы:

— Должно быть, в госпитале она. Ночевать там приходится. При супруге-то. Уж очень жестоко с ним обошлись. Звоиков больше не было. Ноги стучали на площадках других этажей.

В окнах Смольного — по всем его этажам, во Дворце груда возле Николаевского моста, на Гороховой, 2, в зданиих районных комитегов партин, районных комендатур, районных Советов всю эту ногу, коги и была опа светлой, белой, не тасли отни. Двадцать тысяч коммунистов, революционных рабочих — мужчин и женщин, советских работников, чекистов, отрядами по пять, по десять, пятнадцать человек, одну за другой осматривали, до закоунков исследовали все взятиме на подоврение квартиры бывших буржуев, генералов, крупных меньшевиков, эсеров, князей и баронов, загадочных представителей иностранных государств, даже и после отъезда посольств в Москву зачем-то оставшихся в Петрограде в их общирных, роскошных особняках. Железные, твердые руки пролетариата выполняли указание правительства своего пролетарского государства и Центрального Комитета большевистской партии, Грохотали по городу грузовики все с новыми и новыми отрядами, шли и шли из улицы в улицу дюди с винтовками за плечами и с наганами в руках. Надо было срубить голову гадине в Петрограде, прежде чем гадина оскалит свои зубы за спиной отбивающих внешний натиск врага долков и дивизий Красной Армии.

Возвращаясь в комендатуры, грузовики везли вороха винтовок, револьверов, ящики патронов и гранат. Растерянно смотрели на отнятое у них, найленное, извлеченное из тайников оружие схваченные, арестованные полковники, ротмистры, поручики, калетские змиссары, эсеровские функционеры, мепьшевистские демагоги, заговорщики, пригретые в замаскированных апартаментах иностранных особняков.

В эти же решающие часы шел грозный артиллерийский бой и в районах мятежных фортов Красная Горка и Серая Лошадь. Каждые пять минут на большом Кронштадтском рейде громыхал, подобный грому, зали главных калибров линейного корабля «Петропавловск». Маневрируя в заливе, бросал оттуда свои двенадцатидюймовые снаряды «Андрей Первозванный». Крейсер «Олег», эсминцы «Гайдамак» и «Гавриил», десятки гидропланов участвовали в этом сражении с моря. На Красной Горке, перепахиваемой снарядами и бомбами, вставали дымные столбы огромных пожаров.

Гул с задива катился над Петроградом. В городе ревели ночные грузовики. Запах щедро цветущей в пригородах спрени заглушался запахом пожарного дыма, бензина

и пороха.

Уполномоченный Совета Обороны республики Сталин вышел из автомобиля на шоссе за Ораниенбаумом. Земля вапрагивала пол ногами от пущечных ударов. По усам Сталина прошла хмурая, непреклонная улыбка. Петроград, или, как полчас говорят о нем, колыбель пролетарской революции, не полжен, не может быть слан врагу, как бы складно ни рассуждал на эти темы Зиновьев. Он. Сталин. имеет право положить Совету Обороны. Центральному Комитету, Владимиру Ильичу лишь одно; «Поручение выполнено», — и если в запасе Зиновьева сколько угодно иных вариантов, у него, Сталина, только один — этот. И какие могут быть другие варианты при такой готовности питерцев биться насмерть за свой горол? При такой мощи Кронштадта, кораблей, при том порыве рабочих. матросов, верных революции красноармейских частей?

Чекисты и матросы Осокина перерыли всю квартиру профессора Завадского, выстукали стены, полы, даже потолки. Завадский во время обыска сидел на стуле в столовой в войлочных домашних туфлях, в подтяжках поверх ночной сорочки и сонно курил сигарету за сигаретой. Возня в квартире, казалось, его нисколько не волновала. Зато Санька ходила следом за матросами и работниками ЧК. Глаза ее с укоризной посматривали на Осокина. Ну зачем, мол, приперлись, ничего же тут нет, говорила я вам. Заставили меня сидеть в ненавистном доме, сижу зря, ховяин стал совсем страшный, даже бриться перестал, шетиной обрастает.

 Извините, гражданин Завадский, — было сказано в конце концов подремывающему с сигаретой, прилипшей к губе, профессору. — Порядок такой. Всех сегодня беснокоим. - Осокин приложил руку к фуражке, и группа его покинула квартиру Завалского.

 Чего им надо-то было? — как бы стряхивая с себя сон, спросил Завадский у Саньки. — Какого черта все перерыли?

 Так ведь сказано же было — оружие искали. У вас уши, что ли, позаложило? - не скрывая своей неприязни к хозяину, дерзила Санька.

 Оружие! — Завадский хохотнул. — Ну и отдала бы им свой секач для рубки мяса. Все равно мяса у нас никакого цет. — И он. зевая, пошлепал к спальне.

Ирина вновь и вновь уплывала в сон, свернувшись под закинутым одним краем на спину одеялом. На улице утпхло, грузовик ушел. Иногда топали по тротуарам, переклпкались, но уже в их дом никто не входил. В сознании Ирпны брезжили неясные сны - то Лялька весело смеялась перед ее глазами, то вдруг вздыхала мать и отчитывала за грязь в квартире, то звал, просид пить Илья. Он ловил, хватал ее руку.

Очнувшись, Ирина увидела Кубанцева. Он сидел на краю постели и держал ее пальцы в своей гадкой холодной руке. Она дернулась, бросилась от него, выхватив руку.

- Что это значит? Вы с ума сошли! Я буду кричать,

кричать, кричать!

- Кричите, спокойно ответии Кубанцев. Придут и — Кричите, спокойно ответии Кубанцев. — Придут и воправнения и правичения и с ремешком на руке. — В десять вас вместе с нами; уважаемая, уже поставят к степочке. Інпф-паф! Потом и супри этом Кубанцев делату уквазетельным пальцем так, будто это револьвер. — Не валяйте дурака! — вдруг рявкиух он полушенотом, схватив ее ав горло слоей жесткой рукой, и, не успела она сказать слова, придавил у нее пальцами з ушами. Сознание покидало Ирину, она дергалась, напряталась, пытаясь высвободиться. Но это уже были вялые, слабые движения.
- Я спущу с вас шкуру! услышала она взбешенный голос. В дверях с наганом в руке стоял Незнамов. — Вон отсюда! — Кивком головы полковни указывал Кубанцеву дорогу в коридор. — Скотство, ротмистр! Мы вас будем су-

дить офицерским судом.

Кубанцев выскочил мимо него из спальни.

 Мадам, приношу свои извинения за этого мерзавца, — сказал Незнамов. — Спите спокойно. Ничто подобное не повторится. Во-первых, я буду охранять ваш покой сам. Лично. Во-вторых, мы не позже чем завтра покинем

вашу квартиру.

— Завтра? Только завтра! — воскликнула Ирина, ошесмоменная, подавленная тем, что только что произошло в ее снальне. Нет, опа не могла пи секуплы находиться под одной кровлей с Кубанцевым, с негодяем, подлецом, чудовищем, нет. — Нет, нет, соказала она, умоляя, протестуя, крича всей душой. — Нельзя до завтра, нельзя. Я должна сегопия быть в госшитале у мужа.

— Что? — Незнамов встревожился. Старый, опытный волк почуял опасность. Этот меланхоличный тип, которого он тогда возле моста двинул полевом по голове, если сегодня к нему не явится его женушна, поднимет панику, и кто-нибудь епеременно явится узвать, в чем дело, почему она не пришла. Увидят, что дверь заперта, тотчас сигнал в домовый комитет, оттуда в ЧК, следственным властям. — Да... Хорошо... Шутки черта... — произносил он инчего не означающие слова, обдумывая, как же быть его группе. — Что ж, уйдем раньше, мадам. Не воличитель Я вам очень благодарен за убежище, Кубанцев понесет на-квание, веръте моему слову. Это ему так не пройдет. Русский офицер — рыцарь без страха и упрека. Впрочем, — он состроил гримасу презрения на своем грубом лице сильного человека. — Впрочем, — повторил, — к Кубанцеву это не относится. Жандарм! Таких просто бьют по морде. Еще раз простите.

Он вышел.

В гостиной долго тянулось совещание группы. Наконец все тот же Незнамов объявил Ирине, что они поодиночке, на протяжении часа-двух, уйдут после десяти утра.

Закончив обыск в квартире Завадского, Осокии вся свою группу дальше. Обыскивали Завадского только для виду, хотя и тщательно. Сам Осокии и не подумал бы заходить в эту кваритру, где вела постоянное наблюдение санька. Но Ян Карлович привазал. Ян Карлович сказал ему: «Если обойдены ее, будет очень подозрительно. Там, Осокии, тоже не дураки. Понял? Весь Петроград общарили. Одного Завадского не замечаем. Сообразят молодцы. Провалится дело. Иди, дружков!

В вту почь, конечно же, не спал и Павел Благовидов, Вместе с матросами и рабочими Адмиралтейского завода оп в каретном сарае румывского посольства на Захарьевской улице разбирал хлам, растаскивал ящики из-под макарон, в груде которых было скрыто грехдюймове орудие. Группа Благовидова была удачливей группы Осокина. Ее грузовик уже давно переполнился винтовками, гранатами, баллонами с каким-то газом. А вот теперь приходится выкатывать на улицу и прицеплять к нему сзади и эту неведомо как оказавниумог урмын полевую групку.

В Кропштадте рука революции настигала одного за другим предателей, на которых так рассчитывали и представители союзнических миссий в Реведе, и генерал Юденич со своим Владимировым, и Неклюдов, затенвший млеж на Красной Горке. Матросы и чекисты вели под штыками по кропштадтским удицам начальника штаба крепости Будкевича, помицика главного инженера порта инженер-механика с миноносца «Достойный» Анурова и еще с десяток «степом», которым пошли служить Совет-

ской власти только затем, чтобы вредить ей, тайно бороться против нее и ждать такого часа, когда можно будет выступить открыто.

## 30

Юденич поставил свою подпись с вялой, бесформенной закорючкой на конце под приказом о преобразовании и переименовании Северного корпуса в Северную армию. Это был первый приказ, под которым появилось официальное: «Главнокомандующий». Все эти политиканствующие деляги, которые вертелись вокруг него в Гельсингфорсе, как они сами называли, в качестве «Политического совещания», уже давно величали его то командующим, тоглавнокомандующим. Но чем он тогда командовал и кто его на это уполномочил? Первым, если не изменяет память - да. именно так, - первым его как будущего командующего представил «русскому комитету» Петр Бернгардович Струве. С того и пошло. Бородатый козел удрал теперь в Париж, путается с хитрыми политиканами на улице Гренель, в бывшем царском посольстве, и, махровый калет чуть ли не стакнулся с бомбистом-эсером Савинковым. Юленич фыркиул, вспомнив болтливого Струве, и среди лия и среди ночи способного рассужлать о демократии, о революпии, о походе на большевиков и притом не забывавшего ничкать превосходной финской сметаной своего рыжего сынка-балбеса Глебушку, который с младенческих ногтей стал баловаться литературой.

Если бы ему, боевому генералу, побольше сил и власти, он бы внал, что делать с этой разговорчивой шушерой, от которой, если с ней провозишься день, к вечеру голова трещит, как после крупной попойки. Ну, к примеру, этот Карташов, глава «русского комитета», бывший во Временном правительстве министриком исповеданий. В «Политическом совещании» он ведает делами пропаганды и агитации. Хитрый, подловатый святоша, с виду сахар медович, на самом же деле интриган из интриганов. Чего ему надо? Зачем он путается тут? Не надеется ди. возвратясь в Петроград, сделать государственную карьеру? Маком, почтенный, маком! А второй профессор, старая кляча Кузьмин-Караваев, с его воплями: «Вещать!», «Расстредивать!..» Будто без него никто не знает, что надо делать, когла белые войска войдут в Петроград. Крутится среди этих липовых профессоров липовый генерал Суворов. Со своим великим однофамильнем он не имеет инчего общего, кроме громкой фамилии, и известен лишь тем, что некогда сильно либеральствовал в военной среде. Эти политсовещанцы прочат его чуть ли не в министры впутренних дел. Но он же тоже, подобно им, безудерживый болтун. Какие с него «дела»! Лишь об одном на всей шатии можно сказать добрые слова — о Ливнозове. Ни в военные вопросы, пи в политику сей король нефти и керосина не суется и даже виду не старается делать, что он в вих что-либо смыслит. Занимается транения финансов для армин, делает это дело в меру своих сил и возможностей, ну и дадно, делай.

Вот у нас уже и армпя! — сказал Юденич, отодви-

гая от себя пзику с подписанным приказом.

Генерал Владимиров закрыл ее, положил себе на колени.

— Но это пока только бумага, — бурчал дальше Юденич. — А что там, там?.. — Он указал рукой в сторону залива через гельсингфорсские крыши. — Плохи дела-то?

Владимиров понял, что Иденича интересует положепие под Петроградом и в Петрограде. Северный корпус Родзянко, только что росчерком пера переименованный в Северную армию, отходит под ударами красиых. Москва подбросмла Петрограду свежие силы. Петроградци и сами провели широкий призыв и мобилизацию. И вот принялись нажимать. Но Родзянко, сидя в Нарве, плохо пиформирует об этом Гельсингфоре. Если бы не люди Владимирова в Ямбурге, при штабе корпуса, здесь и вообще бы инчего о боевой обстановке не было известно.

Лучше, чем дела корпуса, Владимиров знает положение в Петрограде. Верных людей там у него несравнимо больше — и в учреждениях гражданского управления п в

Красной Армии, в ее штабах.

Разгромили большевики наших, а? — повторил Юденич, видя, что Владимиров молчит. — Здешние газетки

кое-что пронюхали.

— Собираюсь с мыслями, Николай Николаевич, — засповорил Владимиров. — Да, удары получены опутнимые. И Краспая Горка, и провал в Кронштадте, и эта варфоломеевская почь четырнадцатого числа, когда они перехватили сотни напих людей и ликвадировали чуть ли не все склады оружил. Но, Николай Николаевич, отчаиваться нельзя. Главное-то ядро уцелело, да. И оружия еще предстаточно. Вчера прибыли мои курьеры с подробным докластаточно. Вчера прибыли мои курьеры с подробным докладом. Вильгельм Иванович, правда, попался. Потеря для пас тяжкая. Но группа его сумела ускользнуть от обысков и облав.

Какой такой Вильгельм Иванович? Нелепейшее со-

четание русского с немецким, тьфу!

Штейнингер, Штейнингер, Николай Николаевич!
 А, все позабываю! Инженер-то этот, «Вик»? Да, да.

Попался, значит? Жаль, жаль.

Но Владимир Яльмарович Люндеквист на месте.
 И мпогие, мпогие другие наши. Что же делать, что же делать? Война! Она всегда несет и потери, не только победы, и без потерь побед не бывает.

 Это философия, генерал, философия. Мне нужен подсчет сил в цифрах, а не во вздохах и восклицаниях. Придется, полагаю, мне самому посетить войска, объехать

фронт армии. Какие там пути сообщения?

От Ревеля до Нарвы и Ямбурга — железнодорожный, вполне исправный путь. До Пскова — тоже от Ревеля через Юрьев — железная дорога. Поездом, вагоном надо.

Позаботьтесь, генерал.

Псков жил в постоянном напряжении. Совсем близко от него стояли красные войска, которые время от времени предпринимали попытки выбить белых из города. Уже не только железподорожники или рабочие фабрик ждали этост часа. Все большее число обывателей начинало вспоминать Советскую власть, установленный ею заковный порядок, отсутствие страха за свой карман и даже за жизнь. Красным сочувствовали, их ждали.

Но Булак-Балахович укрепился в Пскове, казалось, надолго. Его собственные вооруженные свяль были невелики. Но каждый раз, когда стаповилось туго, на помощь к нему приходили белоастопцые св к бронепоевдами и тяжелой артиллерией. Валахович не столько воевал на фронепоевдами и тяжелой артиллерией. Валахович не столько воевал на фронепоевдением развискался публичными выступлениями в стиле а-ля Запорижська Сиги, ломал из себя «батьку», продолжала вешать, перепсея теперь место казней с Великолуцкой улицы на Сенную площадь, путался со своей красавицей баронессой. Все, что ин происходило, делалось по его настроению, от случая к случаю.

Зато пачальник местной контрразведки полковник Энгельгардт, комендант Псковско-Гдовского района подпол-

ковник Куражев, комендант Пскова капитан Макаров, всяческие стоякным и якобъм со зверской мотодучиюстью творили расправу над паселением Пскова, все выдавливая и вылавливая тех, кто сотрудичал с бодывевиками при Советской залети, кто выражал какие-либо недовольства происходившим в городе. Торьма и несколько каменных зданий, тоже превращенных в тюрьмы, были переполнены.

Бедое офицерье кутило в ресторанах и трактирах, било посулу, падило из револьверов в потолки. В леньгах не стеснялись. Опни, так сказать, офицерье рядовое, не приближенное к «батькиным» верхам, просто входили в дома торгашей и предпринимателей, известных городу граждан и, приставив к носу револьверные стволы, забирали леньги, прагоценности, вещи, «Верхи» налагали контрибуции. устанавливали сроки и к этим срокам получали требуемое. Был придуман и другой способ добывания денег. Редактор белогвардейской газеты, он же помощник районного коменданта Афанасьев, нашел гравера с литографским камнем. и в номерах гостиницы «Лондон», где обитала часть «батькиной вольницы», началось печатание «керенок». Об этом проиюхали иностранные корреспонденты и американские фотографы с киносъемочным аппаратом. Они уже засняли для своих кинематографов сенсационные ленты публичных казней на Сенной, а теперь попытались проникнуть и в эту гостиницу, чтобы запечатлеть процесс подпольного делания денег. Во избежание скандала и для усиления конспирации все предприятие по приказанию Балаховича перенесли прямо в здание районной комендатуры к Афанасьеву.

Погожим летним вечером Балахович, развалясь на мягком диване, сидел в своем штабе в захваченном для этого здании возле городской почты.

— Что ноешь, что ноешь? — говорил он одному из своих верных помощников по отряду полковнику Стоякину. — Баба тебе эта люба?

Тот кивал чубатой головой, жал саженными плечами.

— Ну и любись с ней. А что там судачат вокруг и стыдят с в всякие сучки, мы им заткнем глотку. Эй, Аксакові Бери бумагу и перо. Пипп, что тебе продиктую. Так пыпи. «Удостоверение»: Написал? Подчеркии. Дальше: «Спедано начальнику оперативного отделения штаба командующего войсками Псковского района полковнику Стоякину в том, что ему разрешается вступить во временым! брак с...» Ких зовут-то ес? Фамилий? Ну вот. Аксаков,

вписывай в точности, как говорит Стоякин. Вписал? Дальше. Значит: «...во временный брак впредь до возвращения мужа». Дату и подпись. Хоти обожди. - Балахович привадумался, пощинывая ус. - Вот что надс добавить. «Поводом к расторжению брака может послужить также появление во Пскове жены полковника Стоякина».

Все присутствующие радостно и шумпо захохотали.

Усмехнулся и автор необыкновенного документа.

 Теперь справа, значит, ставь попписи. Мою и свою, Аксаков. Лату, номер там, как положено. Перестучи на машинке, и вручим молодожену. Как, Стоякин, подный порядок?

Вошел брат Балаховича Юзек.

 Телеграммочка, Станислав, — сказал он. — От Ролзянки. Предупреждает, что двадцать четвертого июня к нам прибулет главнокоманлующий.

Какой еще главнокоманиующий? — Балахович уста-

вился на брата непонимающим взглялом.

— Генерал Юленич. Его алмирал Колчак пал нами поставил.

 Пусть едет, если желательно. Только командующий во Пскове и, а не он. Что за гуси эти гепералы! Как воевать - в огонь тычут Балаховича. А как парады устраивать - тут тебе и фон Неф явится, и Родзянко, и вот этот Юденич. Да он же старый матрац. Из него пыль колоти палкой - не выколотишь. Словом, так. Виселицу с площади убрать. Встретить генерала по должной форме. Но викаких парадов, никаких колоколов. Не царь. Надо просто, демократично.

Юденич прибыл поездом, который состоял из паровоза двух вагонов; один из них — роскоппный салон-вагон, одолженный главнокомандующему эстонцами, второй обычный, классный. Переезжать из вагона в гостиницу Юленич не захотел: «Клопы сожрут». Поезд под охраной двух десятков офицеров остадся на главных станционных путях. Встреча была скромная, главнокомандующему это не понравилось.

- А скотина ваш Балахович. - сказал он Влалими-DOBY.

 Он вовсе и не мой, Николай Николаевич, — ответил Владимиров.

— А чей тогда? Мой, что ли?

Несколько утещило генерада от инфантерии то, что совсем иначе, чем Балахович, к его появлению в превнем. Пскопе отнеслись отцы города, вопреки желаниям Балаховича устроивине торжественный молебен в соборе. Поглазаеть на главиокомандующего в собор набилось множество народу. Все заполнили сюртуки, кружевные платыя, шлипы с педьями. Дымили свечи, пахло ладаном, стройно пели печче. Басили подвыпившие дыякомы. Было кесьма все веследию.

Тогда дрогнули и воениме. Они дали Юденичу больпой, обильный российский обед. Сидя за кофе и коньяком в стороне от остальных, Юденич верпулся к своей мысли и напрямик, со свойственным ему солдафонством сказал Балахомичу.

- Полковник, о вас ходят разные слухи.

Именно, ваше превосходительство?

- Красным-то вы служили.

 А год назад им многие служили.
 Так вы же не просто тянули лямку. Вы усмиряли крестьян, которые бунтовали против Советской власти.

Как же это?

— Я их усмирля так, что они еще алее становились против пее, против этой власти. Я порол тех, кто землю чужую присванал, поделенную меж инми красными, тех, кто имения растаскивал, тех. Да вы что, допрос мне устрапваете, ваше превосходительство?! — Блажович закинел. — Да и уже год в бою! Кто Гдов взял? Кто Псков держит? Кто?..

Его еле успоковли. Оп ущел в другой угол обеденного зала, есл тазь, кругил колосико заихиталки, никак не мог чринурить паширосу. «Дерьмо!» — сказал оп ведух, сверля глазави Юденича, который уже разговаривал с кем-то поутим.

А Юденич, когда они с Владимировым возвратились

в поезд, сказал:

 Убрать бы надо этого сукина сыпа. Мешать будет своим партизанством.

Колесил генеральский поезд но железным дорогам Зетонии. Одним раниям утром, миновав Выбург, оп прибыл в Веймари. До района боев отсюда быле рукой подать. Красные уже вновь заняли Кикерино, приближались к Водосову. Их артиллерия гудела и на востоке и на юго.

Юденич вышел на платформу. Походил, разминая воги, вслупиваясь в артиллерийские гулы. На автомобиле подъехали генерал Родаянко, начальник его штаба Крувенштери — тощий, бледный, в пенсие на носу с крутой горбинкой, граф Пален и дна полковника, ведавшие материальным снабжением корпуса, переименованного в аюмию.

Позавтракав, все уселись за длинный стол в салон-ва-

 Господа, — сказал Юденич, — такое совещание просили созвать генерал Родзянко и граф Пален. Я пошел навстречу. Прошу вас. госпола. высказывайтесь.

— Наши ресурсы на исходе, — заговорил Родзянко. — Перед наступлением ны собрали все до малых крох. Красные нас остановили. С чем же мы будем начинать новый натиск? Нам известен ваш принка, Николай Николаевич. У нас теперь армия. Но разве в названии дело? Союзники только болгают. Где обещалное ими обмундирование? Где снаруды, патроны, винтовия, артильерия?

Один за другим говорили генералы и полковники. Они готовы сражаться до полной победы, до вступления в Петроград, до разгрома большевиков. Но чем это делать? Го-

лыми руками?

Юденич слушал, казалось, подремывая за столом, дул

время от премени в усы, пыхтел: было жарко.

— Учтиге, — ответил он на все претензин, — холяевами положения мы будем только в Петрограде. Здесь мы почти полисстью, и даже просто полностью аввисим от союзников. А у них там, в их правительствах, тоже нет единопушия. Один настанвают на неограниченной поменам. Другие пе котят вызываться в такое дело. Дескать, вавизнешь в чертовой России, и, глядишь, у себя дома революция грянет. Пример Германии у всех перод глазами. Но как бы ни было, помощь идет. В Англии зафрахтовани пароходы. Получим обмундирование, боепринасы, оружне. Даже тавик. Надо сейчас удержать красных, ве дать им оттеснить нас спова на чужую территорию. И затем с большой обстоятельностью подготовить новый чляр.

Ему задавали вопросы о переформировании частей, о возможностях мобилизации крестьян в Псковском, Гдовском, Ямбургском уездах, об административном устрой-

стве на запятых территориях.

— Это мелочи, мелочи, господа, — отвечал Юденич с досадой. — Надо думать о главном. Только о главном. Не разменняватесь.

Потом, оставшись с Владимировым, Родзянко и Арсеньевым, он сказал:

- Непременно обратите особое внимание на Псков. Опасный фланг. Надо покончить с единовластием псковского Тараса Бульбы. Непременно займитесь им. господа

генералы.

На обратном пути в Нарву он захотел остановиться в Ямбурге, взглянуть на то место, где казнили «красного генерала» Николаева. Пояснения ему давали и Владимиров и ямбургский комендант полковник Бибиков. Виселипа на плошали стояла по-прежнему, время от времени Бибиков устраивал здесь зредища вроде тех, какими не мог насытиться в Пскове Балахович. Юленич постоял перед виселицей, утер доб белым платком.

В назидание, в назидание, — сказал он. — В подоб-

ных случаях снисхожления быть не может.

Нарва могла бы поразить кого уголно, только не русского главнокомандующего. Старый город был похож на уливительный музей пол открытым небом. Генерала возили по средневековым каменным улицам, рассказывали о доме Петра I, о городской ратуше, о соборах, о Персидском дворце, в котором Петр устроил склад персидских товаров, но последующие цари превратили его в казарму. Чтото объясняли о готике, о романском стиле. Юденич даже и не кивал на все это. Зато он долго и внимательно с девого, эстонского, берега быстрой Наровы, от подножия башни шведской крепости, рассматривал Ивангородские стены на правом берегу.

 Вот так, — сказал не без высокопарности, — стоят сейчас две России одна перед другой. Как эти крепости, как эти башни. Отсюда Россия белая, православная, нанесет удар по России красной, большевистской, Как ни сильны были твердыни шведов, но русские войска их одолели. Россия знала временные поражения, но последнее победное слово всегда оставалось за ней.

- Извините, господин генерал, что вмешиваюсь, сказал прихваченный из музея знаток местной истории. шуплый, хитро шурившийся старичок с белым хохолком нал большим покатым лбом. - Но Россия-то стояла с той стороны, а не с этой. Здесь, вы сами изводили отметить. швелы располагались. Та сторонка всегда била эту. Слова из песни не выкинещь. Россия-то все-таки там, а здесь...

Вланимиров молча показал историку кулак в светлых

волосках. А генерал Арсеньев сказал:

 Вы уже в преклонных годах, господин историк, а ведете себя, как гимназист. Стыдно!

Юденич смолчал. Только покраснела, как от спльной

натуги, его крепкая шея в складках.

В поезде, по дороге к Ревелю, главнокомандующий сдел и смотрел в вагонное окно. Мелькали бугры, поросшие редкими, чахлыми кустарниками, синел вдали Финский залив, пролетали аккуратные эстонские селения с деревлиными доминами и каменными скотными домиными доминами.

Прав чергов старикацика, думалось генералу. Прав в том, что здесь уже не Россия. Потерлал опа, матушка, эти свои прибалтийские губерник. Шебаршили, шебаршили, шебаршили, шебаршили, шебаршили, шебаршили у что выптраля? Инчего. Недолго прожила их Советская власть. А вот духа национализма из бутылки выпушкаты, теперь самих же их свои из безголичения из бутылки выпушкаты. Теперь самих же их свои из сегол-

ские генералы и буржуи давят.

Зло думал об отделившейся от России Эстонии Юдепин, имали, ладию — плыли мысли — понтрайтесь в республику. Дойдем до Петрограда, обратим на вас внимание. Все ваши Пятсы и Лайдонеры полетит кверху задинцами. В ту сторију — прав стариканика — действовать ендегко. А уж с той-то стороны Россия не растериется. Лайдонер, Тоже нашлась фигура! Знает его Юденич. В России учплся этот зегонец, грамотный, конечно, во разве он полководец! Карла XII Петр Великий разгромил, одного из видающихся военачальников своего времени. А тут Лайдодающихся военачальников своего времени. А тут Лайдо-

нер!..

Никак не думалось генералу Юденичу, что если Лайдонер не Карл XII, то и сам-то он совсем не Петр I. Смешалось все в этой не сильной на знание истории, гладкой. как арбуз, голове. Вновь и вновь думал он только об одном: как вступит в Петроград, как покончит с шушерой. с этими болтунами из «Политического совещания», как займет в Петрограде то место, какое в Омске занимает анмирал Колчак, А скорее всего, место это будет неизмеримо значительней колчаковского. Омск — разве он Петроград? Зимний дворец! Генеральный штаб! Можно не сомневаться, что с вступлением Северной армии в бывшую столицу России верховным правителем будет уже не Колчак. У Колчака только то надо обязательно взять в пример: как он решительно, одним ударом, покончил со сволып болтунами, с этими зсериками и прочими политиканами, спевшимися В Уфе и вообразившими себя правительством. В годы тяжких испытаний правительствует тот, кто распоряжается дивизиями, у кого в руках пушки и новое, неотразимое оружие — танки.

Мысли главнокомандующего становились все светлее и радостнее. Никто к нему в салон не заходил, никто не мешал предаваться мечтаниям.

## 31

На обеденном столе, с которого была снята скатерть, пред профессором Завадским во всю ширь лежкала цветная карта железнодоромных, водных и гужевых путей сообщения северо-западной части России, включая бывшие прибалтийские губерния и Финлялия и

Окна столовой выходили на улицу Гоголя. Дневыва июльская жара разогрела сосновые гориды, которыми была покрыта мостован, и по квартире от этого несло мазутной пропиткой. Такой запах не был неприятен Завадскому, напротив, он папоминая ему о железных дорогах, вокалах, станциях и полустанках, о строительных работах и путепистычку.

Отморивая циркулем верпини на карте и по масштабу превращая их в версты, Завадский посматривал по временам на дверь в коридор, где со щегкой возилась Санька. Щетка стукалась о плинтусы, о дверные створы, и это раздражало Артура Ксаверевячка, мешкаю ему работать.

С некоторых пор Завадский из на минуту не забыльа о том, что в доме существует пот эта рыквая демка. С тек самых пор, когда она вновь возвратилась к нему после почти месячного отсутствии. Сам-то Завадский пе думаэтого, но полковник Незанамов сразу тогда сказал: «Уважаемый профессор, вы получвли в дом пероспального затепта Чемз. «Чушь, ругида! — загорачился Завадский. — Эту деячонку ми с женой привезли из Старой Руссы, примо из деревии. Она у нас как родива». «Не забывайте теорию Карла Маркса о классах, профессор, — настапиал из своем Незанамов. — Вы буркуй, она продетарка, вы эксшузататор, она эксплуатируеман. Вы присваняваете результы се труда, и она никогда выя экото не проститу».

Оп, этот, как о нем говорили, железный полковник, поигрывал зажигалкой на цепочке и угрюмо усмехалси. В незнании жизии его обвинить было недъзи. Командир отчаянной волчьей сотии на Западном фронте, наводившей панику в тылах противника, был в свое въремя замечен и отмечен. Генерал Алексеев, еще когда ставка была в Бара-

новичах, взял его к себе в штаб, в отдел разведки. Там, в ставке, но уже в Могилеве, Незнамов имел счастье быть представленным государю императору как смедьчак, герой, истинный служака царю и отечеству. Дело было на пасху шестнадцатого года. Перед праздничной рюмкой водки, христосуясь с десятками штабников, царь позволил приложиться к своим полстриженным, пропахшим табаком, жестким усам и Незнамову. После этого Николай стал для Незнамова подлинным кумиром. Как улары ножом в самое свое преданное сердие воспринимал уже ставший полковником Незнамов сначала отречение царя, затем его арест в Царском Селе, его изгнание в Тобольск, Олним из первых по предложению московских и петроградских монархических кружков и организаций отправился он тула, за Урад, и совместно с братьями Раевскими, в контакте с епископом Гермогеном, с якобы большевистским, тоже прибывшим в Тобольск эмиссаром Яковлевым принимал отчаянные усилия для того, чтобы освободить, выручить, умчать царскую семью или подальше в Сибирь, или на север в устье Оби, где ждала такого часа специально снаряженная морская яхта.

Не его вина, что из этого инчего не подучилось. Еще при первом знакомстве с Незнамовым в доме Виктории Фелоровины Завадский с интересом рассматривал дорогие, сохраненные беевым полковинком реликвии: листом бумаги с императорскими водяными знаками, на котором собственной рукой царя был вычерчен плап дома в Тобольске, тде под стражей содержались Романовы, иконка божьсей матери в ладона велачиной, подаренная Незнамор Алексанцию Фелоровной, и даже карточка меню одного из по-саених обезов наской семы перево отповякой загустей-

ших узников в Екатеринбург.

Незнамов был и в Екатеринбурге, видел, как среди почи грузовой автомобиль увез из Ипатьеского сообинастелей свей странен и грузовой автомобиль увез из Ипатьеского сообинателем за наря, совершал геррористические убийства, напачиня, участвовал в любих антисоветских заговорах. Пока Юдения был в Петрограде, возвратившийся с Урала Незамов состоял при нем. Потом, когда жандарыский полковиик Новогребельский переправил генерала через границу в Финлиндию, Незнамов явялся к Юденичу и Гельсингфорс. Но он не мог там сидеть без дела и попросился у шефа на боевую работу. По совету Новогребельско-Владимирова Юденич слова отправля беспокойпого

полковника в Петроград, где к тому времени возникла ветьь сильной, опекаемой и снабжаемой англичанами тайной организации противоборствующих Советам национальных русских сил. Ее так и называли, эту организацию, — «Национальный центр».

Завадского и Незнамова свели рамки именно этой организации, Вильгельм Иванович Штейнингер поручил Завадскому контроль над всеми ведущими из Петрограда и в Петроград путями сообщения. Дороги, мосты, станции, сигнальные устройства, блокпосты. Когда Незнамов по заданию Владимирова создавал группу для взрыва мостов во время майского наступления Северного корпуса, чтобы мешать красным подбрасывать силы, маневрировать бронепоездами, подвозить боеприпасы, Завадский дал ему в качестве специалиста инженера Игумпова, знающего, опытного путейца, и провел с ними обоими долгий, обстоятельный инструктивный разговор. Завадскому было известно, что Незнамов чуть не убил инженера Благовидова при осуществлении одного из взрывов. Он тогла поразводил руками, пофилософствовал на ту тему, что-ле во время борьбы противолействующих сил нельзя, исповелуя некое христианское прекраснодущие, занимать среднее положение. Или та или другая сторона тебя в пылу борьбы все равно заленет. Так и случилось с уважаемым. мололым, жизненно неопытным Ильей Анлреевичем Благовиловым. Жаль, жаль, но что полелаешь. Можно было бы, конечно, не бить бревном по голове, а связать человека, заткнуть ему рот. Гуманно, христолюбиво. Но ведь и время не ждало - в вагонах по соседству спали готовые вскочить при первом шуме люди с винтовками. Борьба, борьба! И полозрительность Незнамова в отношении прислуги Саньки Завадский тоже отнес бы в конце концов к издержкам этой борьбы, если бы агентура «Центра» не установила с точностью, что девчонка эта встречается то с представителем военного отдела Смольного, фамилия которого пока неизвестна, то с прямым агентом ЧК, фамилия которого тоже еще выясняется.

Неанамов, когда этими сведениями подтвердились его подозрения, предложил, не мешкая, задушить девку и сунуть труп в канализанионный люж. Но бывший жандарм Кубанцев, приглашенный на совет по этому делу, только посмедлел над таким легкомысленным решением грудного вопроса. «Теперь уж ни-ни! — сказал он. — Теперь поред этой ламой воещвокиваться прилется. Уж вы мие поверьте. Что надо сделать? Надо немедлению и непремению в се отсутствие удалить из дома господина профессора до мелочи все, что может скомпрометировать и его лично и организацию. И пусть она себе живет как жила. При пей — только усыпляющий чемистов пустопорожиний разговор». «Значит, пропада яика, удобиая квартира?» — сказал Незивмов, «Па, увы, Бывает, Но зато какой это громо-

отвод, какой ложный след для Чека!»

У Завадского самого по временам является желание сунуть эту рыжую дрянь головой в выгребную яму да притиснуть ее там покрепче железной крышкой. Она испортила ему жизнь. Мало того, что непрерывно пало ждать нового обыска по ее указке, мало того, что никого не пригласи и ни с кем ни о чем не поговори, - так Кубанцев енде требует от него, чтобы он, когда ее нет дома, сжигал все бумажки, все черновики писем, записок и даже окурки, если он курит папиросы, получаемые «Центром» от иностранных представителей. «Сопоставят ваш домашний окурочек, отнесенный из вашей пепельницы в Чека, сказал Кубанцев, объясняя, почему надо делать так, а не иначе, - с тем окурочком, который вы по профессорской рассеянности бросите возде одной из наших других квартир, до которых чекисты еще не добрадись и, дай боженька, не доберутся, если мы не наделаем ошибок, и вот вам след! Устанавливают наблюдение, садятся в засалу — и хлоп!» Па, нельзя теперь в забывчивости, в рассеянности оставить окурок в пепельнице, и даже пепел нало вытряхнуть за окно, чтобы разнесло ветром. Как у конаплойлевского сышика Шерлока Холмса. Ну и пожили! Ну и властишку себе приобрели! Весь семналиатый гол после февраля господа кретины социалисты, октябристы, монархисты, анархисты делили ее - не могли поделить, пока, как говорит Кубанцев, не сделали всем и всему «хлоп!» большевики.

Завадский мог предъявить длишный счет и Советской раасти и этим большевивам. Красная солдатия сиалила его новую, только что, в пятнадцатом году, законченную дачу в Озерках. Для ее строительства Завадский приглашал модного архитектора из Конентагена. Это была не дача, а игрушка, сказка, мечта. Оставили пепотацияной «буржуйку» с трубой, варварски высупутой в широкое, почти во всю стену зеркальное окпо, — и пе стало мечты, сгорела. Автомобиль, его бежевый лимузии с броизовым ордом на раднаторе. сразу же после Октябльского переворота забрали для комиссаров в Смольный. Все акции машностроительных и металлургических компаний, в которые профессор двадцать лет
вкладывал свои средства и средства Зоп Инполентелены,
учаследовашей от родители-вдоица угольные шахты в
Донецком бассейне, — все исчезлю, как мираж в пустыне, едва лишь закатилось солице старого мира. С добродушнейшей улыбкой большевики вывернули всем кармавы, «Экспиоримация экспориматоров» — красиро п пот-

ти убедительно. Что ни день, то вновь и вновь ставят эти госпола его. профессора, былого пайшика походнейших предприятий, всо в более и более глупое положение. Уже не говоря о помашнем агенте ЧК. Но паже и жены пома нет все из-за них же. «Национальный центр» предполагал, что квартира Завадского будет надежным убежищем для офицеровбоевиков. Улобство ее состояло в том, что поблизости -ЧК, совсем рядом, на Гороховой, за углом. И попятно, что чекисты у себя пол носом искать не булут. Потому и Зоя Иннокентьевна перебралась к Виктории Федоровне. Остался, мол, один средних лет мужчина, охолостел, мужские компании у него собираются, девицы захаживают. Все честь по чести. Сорвалось! Чертова девка все провалила. И Зою Иннокентьевну теперь уже не вернешь. Опасно. Где была — начнутся расспросы. Пусть уж пребывает в нетях. Теперь таких, которые в нетях, великие тысячи

Завадский отбросил циркуль. Волня с картой — тоже для отвода глаз. По взданию советских директивных организаций путейский профессор, осущестытия свою лояльность, составляет проект строительства новых путености, составляет проект строительства новых путем собщения на север-западе. Такое поручение ему официально дал Багловский. После ликвидации «северного правительства» Багловского повизили в должности, но оп все же как-то еще держится, хотя уже не прочно, одной рукой, за рузь управления областью.

Кстати, Багловский однажды признался Завадскому, что хотя и вступил в партию к большевикам и носит их партийный билет в кармане, но по убеждениям своим и по партийной принадлежности остался эсером, своей партии никогда не изменял и не изменит. Он гордится тем, что тайными путями, через Псков и Новгород, сопровождал Александра Федоровича Керенского, когда тот в коппе семнапцятого года порбиврался в Петроговы. чтобы оказаться там в день открытия Учредительного собрания. Они, эсеры, в ту пору были убеждены, что, безусловно, победят в Учредительном собрании и законным, не узурпаторским путем придут к власти, «Мы прибыли в Новгоночью, - рассказывал Багловский. - Вьюжной, сырой декабрьской ночью. Город был переполнен большевистской солдатией. Показываться было нигде нельзя. Нас приютил заранее оповещенный служитель психиатрической лечебницы в Колмове, близ города, почти на самом берегу Волхова. Мы сидели у топившейся печки, при свете лампешки, вернее фитилечка, плававшего в перевянном масле. Александр Федорович то молчал, вглядываясь в пламя, то вируг взрывался негодованием по поводу того, что творится в России, то доверительно рассказывал о своих планах. «Мы были не социалистами-революционерами, а примитивными либералами, когда выпустили из рук господина Ульянова-Ленина. Не энаю, надо ли было его казнить...» «Александр Федорович, — вставил свое слово хозяин дома, - оно бы само собой так получилось. Ведь не выпустили бы его офицеры живьем, даже если бы и суда никакого не было». Александр Федорович сделал вид, что не слышал этих слов. «Да, да, продолжал он. — не знаю. Но что высдать его надо было немедленно снова в Швейцарию, это несомненно. Многое было бы не так, как есть сегодня».

Мысль Завадского вволь возвратилась и действительпости, к тому, что и он имеет сегодия. Он слышал стук швабры в коридоре и раздражался. Чертова девка! После вочного объска, когда по весму городу искали оружае, Кубанцев порекомендовал не спешить с выводами насчет нее. «Видите ли, — рассуждал он на диях, — есля бы опа была чемстским атентом, вполне воможемо, что Чека и не явилась бы к вам, господин профессор. Но что касается меня, то л бы на их месте непременно устромя такой обыск, будь даже трое моих атентов в вашем доме. Для отвода глаз — на общих, дескать, сонованиях. Во келком случае, с выводами не спешите, но и не утрачивайте зовкости. Посмотрим — увядимъ.

Санька! — крикнул Завадский,

- Чего? появилась та в дверях.
- Почисть мои ботинки.
- A чем их чистить-то? Ваксы нету. Плевать на них, что ли?
  - Как знаешь, Можешь и плевать. Лишь бы чистые

стали. Я должен уйти. Снова одна останешься. Тоже можень отправляться в город.

— А чего мне там?

 К своему солдату, скажем. Или еще куда ты там ходинь. В кинематографе посидите, семечков полузгаете.

Оп смотред на деячойку, которую Зои Иниокентъевна, когда опи еще до войны гостили на старорусских лечебных водах, выпросила у ее родителей к себе в прислуги. Выла миленькая деячушка, с добрыми главами, услуживяв, всеная, и, вот смотрите, в какую деракую гордячку превратилась. Агент ЧК, черт побери! «Шутки черта общенавестны», —как любит говорить полковник Незнамов. Но, может быть, сочиняют про нее эти Незнамов с Кубанцевым? Подумать только, какую прическу соордила в место прежних косичек! Этакий благородный греческий узел на затылке. Голову как держит — припцесса Туованог, па и все тут.

Откуда было знать Артуру Ксаверьевичу, что, побыв в ломе Ирины Владимировны Благовиловой и уверив себя, что только такая, как Ирина Владимировна, нужна Павлу Андреевичу, деревенская Санька во всей своей внешности, в манерах держаться, ходить, ставить ноги, взглядывать на людей с тех пор подражала хозяйке, у которой пожила так недолго. Пока Завадского не было дома — а его очень часто не бывало, — она часами простанвала перед зеркалом, сверяя по памяти какой-нибуль подюбившийся ей поворот головы Ирины Владимировны: или, надев не по ее ноге большие туфли Зои Иннокентьевны на высоких каблуках, прохаживалась в них, тоже, конечно, перед зеркалом, плавно покачивая боками. Все это пелалось пля него, только пля него - пля Павла Анпреевича. И уже много было такого приобретенного ею. которое она тотчас выдожила бы переп Павлом Анпреевичем, появись лишь он наконец. Но он все не появлялся. Телефон его молчал. Только раз кто-то другой ответил ей сухо: «На фронте». Совсем неожиданно Санька увидела Павла Андреевича восьмого июля, когда к прежним могилам на площади Жертв революции были добавлены новые. Придя на площадь с толпами петроградцев, она слышала, как перед выставленными в ряд на земле красными гробами Павел Андреевич говорил речь. Она не знала дюдей, которые лежали в закрытых гробах, осыпанных пветами, но она так горько плакала по ним, ей так было их жаль, этих, должно быть, близких, дорогих

Навлу Алдреевичу его товарищей, если говорит он о них такие хорошние слова, что у нее тигучей, давищей болью заболело в сердце.

Певел Андреевич увидел ее, рыдающую, все посматривал вту сторону, где она столял, в, когда гробы под валиы из винтовок опустили в могилы, когда их забросали землей и над могильными колмиками поставили дичин с надписями: «А. С. Раков», «П. П. Таврин», «А. И. Купше», подошел к ней. «Саия!— сказал. — Ты как здесь? Она уткиулась ему в грудь лбом: «Как, как! По всему городу который день ищу. Пропали совсем, Павел Андреевич».

Они посидели в Летнем саду на лавочке. Павел Андреевич все больше только улыбался. Да и ей, Саньке, в тот раз почему-то не очень говорилось. Вздыхала, поглядырая на него синими глазами, замирала вся. А как вздумает сказать - слово скажет, и больше будто бы нечего говорить. А как же нечего-то? Говорила бы да говорила, если бы знала, что это ему надобно. Но он такого внака не подавал. Он сказал, что опять уезжает, приехал вот со специальным поездом хоронить погибших, замученных беляками боевых товарищей, и надо снова на фронт, «Взяли бы меня с собой, Павел Анпреевич, Сестрой бы милосеряной была. Понадобилась бы. а?» --«Ты и тут нужна. Обожди, погоди, вернусь надолго». Одно радовало чуткую Саньку, что и он все-таки рад встрече с ней, по всему же вилно, что рад. И удыбается как хорошо, и смотрит, и руку погладил.

Она плевала в кухне на толстоносые штиблеты хозяина и, с улыбкой вспоминая эту нечаянную встречу, старательно начищала их сапожной щеткой.

рательно начищала их сапожной щеткой.

Спустя полчаса Завадский был готов. Он остановился в пверых.

- Следовательно, вот так, повторил. Можешь располагать собой.
- Ага, ответила Санька. Пойду к солдатам. Они меня обожают.

Завадский внимательно посмотрел на нее. Санька спокойно стояла под его взглядом, со щеткой в руке и при своей сделавшей ее выше прическе с большим узлом на ватылке.

В квартире был телефон. Но Осокин не велел ей говорить с ним по этому апнарату. Она дошла до почтамта и позвонила Осокину оттуда.

Встретились они в Александровском салу, возле Мелного всалника.

Ну. — нетерпеливо спросил, подходя, Осокин, →

- Ничего нету, ответила Санъка. Хочу, чтобы отпустили вы меня. Опостылел этот дом. Мертвый он совсем. Нечего мне в нем пелать. В милосеряные сестры
- Ах ты елии-палки! Осокин сел на железную невысокую ограду памятника. - «Гляжу я безумно на черную шаль».

— Чего-чего?

 Да ничего. Не знаю, что делать с тобой, вот что. А где Павел-то Андреевич теперь? — Санька тоже присела на оградку.

Осокин испытующе оглядел ее.

Сохнешь по нему, что ли?

 — А чего мне сохнуть! — Санька вздернула голову. Смотри, чтоб этого не было. — Осокин был строг. — Павел Андреевич — идейный большевик. Ему но

по этого.

— По чего — не до этого?

- До вашего женского вопроса. Ясно? «На заре туманной юности всей душой любил я милую» — ты ему этими штучками голову не морочь. Как чекист тебе говорю. За революционный порядок я полностью отвечаю.

Санька с изумлением смотрела на него.

 Вот что, — сказал Осокин, почесав лоб. — Ты все-тэки там еще побудь. Гнездо, понимаешь. Чую, что гнездо. Только уж очень ловко они затаились. Сообразили что-то. Запасная малина. Ну, еще маленько. А я, если хочешь, конечно, в кинематограф тебя приглашу, а?

В «Паризнане» на Невском шел заграничный боевик «Камо грядеши». Санька невольно жалась к Осокину, когда сицилийский вулкан Этна стал выбрасывать столбы огня, дыма, лавы, камней в черное небо над городом, в котором кипели страсти человеческие. Страсти природы и страсти людей, объединяясь на экране, потрясали арителей. Охваченные переживаниями, они еще энергичной плевались в спины силящих вперели шелухой от полсолнухов, ахали, кое-кто слегка матюкался. На такого оборачивались и обещали, вот часть кончится, набить мовлу.

Между частями устраивались церерывы, зрители выходили в фойе и степенно прохаживались по кругу.

— Я их знаю, — сказала Санька, указывая на двоих,

которые курили в углу фойе.

Осокин посмотрел туда. Люди как люди. Один коренастый, плотный, уже в возрасте — седина в голове. Другой молоденький, вроде сына первому. На обоих куртки, ботинки. Все обыкновенное. Курдт. молчат.

Кто такие? — спросил он без интереса.

 Как звать, не знаю. Только видывала их у нас в доме. Особенно вон того, постарше который. Молодой тоже был. Лез ко мпе. Я его по сопатке съездила.

— Постой вот тут, за углом, — сказал Осокин Сань-

ке. — И не показывайся. Чтобы тебя не видели.

Он стал не спеша продвигаться среди година, постепенно пробивалсь к тем двоим. Зачем он это делал, что это могло ему дать, Осокви еще не знал; может быть, просто следовало запомнить их лица на влекий случай, и больше вичете. Он прошел возае них туда и обратно. Стариций заметил это. Окинул Осокин понимал, что или надо уходить, или как-то объяснять им свой интерес к их персонам.

Извиняюсь, закурить у вас не найдется? — сказал

он, подходя, с виноватой ухмылкой.

Старший вытащил из кармана кисет, небрежным движеннем, почти не гляди на Осокина, подал. Осокин отсыпал на ладонь щеноть махорки, оторвал клок газеты, тоже поданный этим человеком, поблагодарил, отопела, стал деловито свертывать. «Самит-то они курит не махорку, — думал он, стоя к ним спиной. — У пих-то в зубах папиросы. А меня махоркой угостили. Почему же так?»

Заявенед звонок, все снова пошли в зал. Осокин задержался, походил в том месте, где стояли и курили те двое, — не бросили ли окурок. Окурков на каменном полу было сколько угодно. Но не папиросных — цигарочных. Где же окурки их папирос? Он ведь янов видка длинные,

чуть кремоватые мундштуки.

Кое-как просидел рядом с Санькой до следующего антракта, выскочил. Обощел все фойе, вглядываясь в каждого. Но тех двоих с папиросами уже не было.

После сеанса он попрощался со своей спутницей и

побежал на Гороховую.

Положив большие, тяжелые руки на стол, Ян Карлович внимательно его слушал, по временам покачивал головой: так. так. так.

- Ты прав, Кости Осокин, сказал он. В этом есть нечто такое, о чем следует подумать, Почему, куря папиросы, опи угостили тебя махоркой? От жадности вли от чего-лябо иного? Но теперь думай не думай, туда опоблыше не придут, и ты их об этом уже не спросишь. Опи тоже, видимо, что-то подумали. Но не огорчайся, Осокин. Вотышего ты инчего сделать не мог.
  - Я мог бы их задержать.

— Нет, ты бы вх не задержал в одиночку. Один на заорал бы, что ты грабитель, что ты залез к нему в карман, в, отрев тебя по голове кастетом, в суматохе бы скрылся. И второй бы скрылся. А тебя еще мину десять лунили бы добровольные страмк порядка. Ни факт фактом: за квартирой Завадского наблюдение надо продолжать. Путсть тяюз явкомая потерпит. Ты ей хорошо это объясияещь? Надо, чтобы она сознавала всю ответственность своей задачу.

## 32

Буфетчик петербургского «Медведя» Сонькин давно уже из школы деревин Большие Поля перекочевая да на залы некогда существовавието в Ямбурге трактира. Господа офицеры расположенных в Ямбурге военных учреждений и праежие с подсутивниях к городу участков боввых действий имеют возможность отвести в уездной ресторации душу за рюмкой водки и за хорошим бифитексом но-тамбургски, что означает с мухами, с тараканами, с волосами и щенками в гарирае.

С первого июля Северияя армия то требованию миссии союзников, дабы ее отличать от белой армии, действовавшей со стороны Архангельска, переименована в Северо-Западную армию. Офицеры и солдаты североованадники получили сосбый знак на левые рукава шинелей и гимнастерок: матерчатый белый крест под нашитыми углом грехняетными росспіскими дептами. Все белотвардейское дюжение пошло теперь под этим осеняющим его белым крестом. Белый крест нашит и на старом русском трехнрентном флаге, и отныне это как бы государственный флаг всех тех, кго вдет на Петроград за генералом Юденичем. Ебелым крестомы называется тазета, которую выпускает еще с июля явившийся в войсках тот, кого когдато прозвади в России Валай-Марковым, удмекий скапда-

лист п погромщик Марков-второй. По документам, выданным ему гвардии полковником Хомутовым, который ведает военно-гражданским управлением в Ямбурге, он уже пе Марков. Он штабс-капитан Лев Черняков.

Тоспода офицеры имеют теперь и чем рассчитываться в ресторане. Не надо сдергивать с себи нательные кресты или прощаться с утаенными при обысках и реквизициях в обывательских квартирах портсигарами, кольции, серьгами, проскими золотыми питерками в десятками; или, что еще хуже, умолять официантов, чтой долг записали в книгу. По обращу и подобни окереноки выпущены свои, армейские, бумажные деньги — сродяники. Они обеспечены, как смеются в арини, лишь золотом генеральских погон, тем не менее покладистые кабатики от нях не откальнаются.

В заношенной офицерской гимпастерке, в салотах с грубо надоженными заплатами, в углу рестораца, перед столиком, скрытым круглой годландской нечью, хмурясь, сидал подполковник Ларионов. Ведого креста на его ружнае было не вядил, потому что леван рука подполковника жежала на груди в черной повызке. Он только что въратился вы этосинталя в Нарве, где провел около месада. После боев возде Сиверской и под Вырой оп был 
ранен на станции Кикерино в грудь, и в руку осколкими 
красного снаряда, оброшен с лошади и осталея жив только потому, тот двое из его солдат по перемение тапплан

своего командира на плечах до Волосова.

Рана в грудь оказалась менее опасной, чем рана в руку. Осколок повредил локтевой сустав, и теперь там чтото не улаживалось, рука плохо сгибалась и почти все время нудно, изматывающе болела. Ларионову предложили было выехать для лечения в Финляндию или еще куда-нибудь подальше от фронта. Но он, добровольно прибывший из войск Бермонта-Авалова под Петроград только затем, чтобы быть поближе к семье и в конце конпов попасть в родной город, вновь ташиться отсюда в неведомые края отказался. Но и командовать боевой частью он еще пока не мог. Подумав, его прикомандировали к армейскому управлению по военно-гражданским пелам. По приказанию главного начальника тыла армин ему предстоит наутро отправиться в бывшее имение бывшего предводителя Ямбургского уезда графа Сиверса. там натворили, в том имении, рьяные контрразведчики, черт их знает. Ларионов должен разобраться.

По-гурмански потягивая из рюмки водку под малосольные огурчики, подполковник раздумывал о тех бумагах, которые находились в его кожаном портфеле. Некто Петр Михайловский до большевистского переворота состоял управляющим в имении графа Сиверса «Георгиевское». После переворота немалая часть графского имущества была роздана Советами крестьянам, другая же часть осталась в имении, которое большевики превратили в свое советское, государственное хозяйство. Михайловский, как опытный специалист, был оставлен на службе у большевиков и служил им до тех пор, пока в мае Северный корпус не изгнал красных из «Георгиевского». Ничего необычного в этой ситуации не было. Многие бывшие управляющие, агрономы, ветеринарные врачи имений оставались при большевиках на прежних местах и продолжали служить по специальностям. Они же не офицеры — зачем и куда им было бежать, в какие другие армии?

Но контрразведка скватила Михайловского, предъявила ему обвинение в расхищении имущества владельца, «Георгиевского», в службе большенямым и, следовательно, в большевизме. Михайловский, как свидетельствуют бумаги, ньиге ужке казнен через повещение. Заодно с ним повещен еще и какой-то Каттель - за приналлежность

к партии коммунистов.

В деле Каттели разобраться совсем невозможно. Видимо, он и на самом деле большения. Но что касается михайловского, то из-за него в Нарве и даже в Ревеле подилт сильнейший шум. Во все инстанции жалуются его родственники; они утверждают, что если Петр Михайловский и позволял растаскивать имущество графа Сиверса, котрому служил честно до последнего своего часа, то при этом тивтельнейшим образом записывал, ито что взялчтобы знать, от кого что возвращать потом, когда наконец придут законные власти. Он сохранял, оберегал имущество, а не пускал его на поток.

Что делать теперь? Ну хорошо, с помощью свидетельских показаний, без которых так лихо обошлась контрразведка, Ларионов докажет, допустим, что Михайловский не вшповен, — не вернешь же его с того света. К чему тогда псе я та контролерская канитель? Какой смысл имеют эти расследования, когда коменданты уездов и воло-стей делавот такие дела, что даже и контрразведуникам за инми едва ли утиаться? В портфеле Ларионова дежат копин нескольких документов, из когорых ясно, что че-

ловеческая жизнь для этих комендантов не стоит и копейки.

Он открыл портфель, стал перелистывать листы, подшитые в папку. Вот уездный комендант Гдова пишет коменданту Мошковской волости, очевидно отвечая на запрос: «Фельдшера разрешаю оставить, а лиц подоарительных и возбудняних население арестовывайте и представляйте ко мне. По постановлению военно-полевого суда уже расстреляно 6 человек». И еще. Тому же тот же: «По постановлению военно-полевого суда граждане: дер. Дымоколь, мошковской волости, Семен Калин повешен, дер. Зуевец, той же волости, Константии Германов расстрелян, а потому предписываю вам конфисковать их михинество».

Ларионов? — услышал он голос над собой. — Вот

встреча! Здравствуйте!

К столику, улыбаясь, подходил штабс-капитан Снегирев, с которым лет десять назад опи начинали службу. Поэже Снегирев завияся политикой, оп состоял в какойто, кажется в эсеровской, партик; в начале войны его в нолку уже не стало, и на том знакомство кончилось. Но был он, запомнялось Лариопову, человеком веселым, остроумным, общительным, и потому Ларионов обрадовался встрече.

Снегирев! — воскликнул он. — Садитесь, прошу вас.

Откуда вы? Какими судьбами? Рюмку водки, а?

Ларионов окликнул официанта, тот принес еще одну рюмку, налил в обе из графинчика. Офицеры чокнулись, с интересом и дружелюбием рассматривая друг друга.

- Честно говоря, сказал Снетирев, закусывая отурпом и скользя взглядом по сабеальному шраму на абу Ларионова, — в Ямбург я прикатла из чистого любопытства. Знаю эти места с детских лет. Мой отец служил в здешних менних. Он был агрогомом. Мы жили в Елиавветине, в Гомонтове... А это что? — Снегирев указал на повязку Ларионова.
  - Война! Стредяем. Кто в кого попалет первый.

— Не сильно?

Могло быть и хуже. Но для меня и этого достаточно.

— A голова?..

Это старое, давнишнее. Восточная Пруссия.

Радуясь встрече, они выпили еще по рюмке.

Ну, а где служите вы? — поинтересовался Ларионов.

 Пока еще нигде. Прискакал курьером из Парижа в Гельсингфорс через Стокгольм. А в Гельсингфорсе никого и не оказалось. Все ваши вожди кто в Ревеле, кто в Нарве. Юденич-то уже в Нарве со своим штабом.

Курьером? Из Парижа? — удивился Ларионов. —
 А знаете, это здорово интересно. Расскажите, пожалуй

 — Я уже и в Архангельске успел побывать. Гоняют по всей Европе.

С какими же вестями?

 Напротив, за вестими. Сейчас в европейских правительствах идут дебаты, решают, сколько и чего вложить в Северо-Запациую армию. Наше парижское «Политическое совещание», естественно, оснащается фактическим материалом, дабы продемонстрировать союзникам то, подо что те вкладывают свом средства.

Снегирев внимательно осматривал бывший трактир, убогую его мебель, мух, роящихся над столами, фуксии в

герани в горшках на полоконниках.

— Да, — сказал он, — твиете вы адесь, друзья мон, в родных российских болотах. Дыривит вас красиме товарици пулнии и осколками. А там, в Парижах и Лондонах, все они же, они же, кто и прежде был на верхы пребывают в по поми пребывают в полном довольствии. Слушайте, Ларионов, мне пришлось повидать многих. И Маклаковых всяких и Сазоновых, Извольских, Гирсов. Сидят в нашем бывшем посольстве на ля рю Гренель, в помиезном громоздком польстве на ля рю Гренель, в помиезном громоздком новых уже нет. Гобелены, персидские ковры, лепка, позолота по стенам и потолкам. О-ла-ля! – как говорят французы. Всюду портреты наших обожаемых монархов — и поясные и в полный рост. А под монаршей сенью заседают с постными рожами, скорбя, должно быть, о вашей искаратечной уке, великие российские пемократы.

ашей искалеченной руке, великие российские демократы. Снегирев выругался и потребовал у официанта еще

графинчик и еще огурцов.

— Это, так сказатъ, одна компания. Государственные умы! А есть еще и идеологи, этакие проводники идей в массы. Ну уж, конечно, не последний среди них тосподни Струве. Ну уж, конечно, знаменитый Бурцев. Ну, естественно, и ведосущий Савинков. Я побывал у него в бюро на улице Ренуар. Все они мыслят масштабами половины земного шара — от Владивостока до Одессы и от Мурманска до Батума. А сами кто? Смешно смотреть, "Парио-манска до Батума. А сами кто? Смешно смотреть, "Парио-

нов. Пигмен. Карлики. Слушайте, где же люди-то в Россия? Большие, подлинно государственные умы? Дельцов одних видим да комбинаторов. Страшно даже как-то. Ведь были же они. а?

Если бы были, не развалилась бы Россия, — отве-

тил Ларионов.

Снегирев оглянулся, не слышит ли кто, заговорил ти-

ше, чем до этого:

 Когда на такое насмотришься, честное слово, подумаешь: ни черта у нас не получится. Историю обратно не повернуть. От нечего делать в длинных дорогах я кое-что почитываю, на что времени прежде недоставало. Например, интересный труд Шарля Монтескье «Размышления о причинах величия и падения римлян». По аналогии взялся читать, увидав название. Россия тоже была великой. Почему же она пада? Монтескье утверждает, что империя, основанная на силе оружия, должна и сохранять свою силу посредством оружия. Я согласен, А как же иначе? И у римлян, когда они пустились в гульбу, армия пришла в упалок, и у нас в последние годы от нее оставалась одна парадность. Не петровской, не суворовской стала армия и даже не времен Николая Палкина. Монтескье говорит о придворной заразе, разъевшей Рим. Императорский двор все дальше отходил, отстранялся от государственных дел. Никто ни о чем не высказывался прямо, обо всем важном предпочитали умалчивать, этак намеками пытались изъясняться. Гонение шло на тех, кто чемлибо был славен в прошлом и потому позволял себе иметь собственное суждение. Министры и военные начальники, как раз те, кто обязан был поступать самостоятельно, вертелись по указке таких людишек, которые и сами не способны служить государству да еще и не выносят, когда другие служат ему с честью.

Это все Монтескье? Или уже вы? — Ларионов был

заинтересован.

— Он, он. Я только утверждаю, что точно так же было и у нас. И ноэтому мы новторным историю и погибли в полном соответствии с ее заковами. И напиям питмейчим уже ничего тев вернуть. Зря вы пожертвовали своей рукой, Ларновов. — Он снова отлянулся. — Мало того, я согласев и вог с чем из этого оригивального автора. Он утверждает, что ни одио другое государство не представляет такой сильной угрозы для остальных, как то, которое псинатаю ужасы граждаетской войны. Потому что все его

граждане — зпатные, горожане, ремеслепники, крестья-

не - становятся солдатами.

— А знаете, это верно, — подумав, сказал Ларионов.— Чертовски верно. Но это свидетельствует о том, что таким государством станет государство большевиков. У него уже, кажется, треживалионная армия горожан, ремествиков и крестьян, как павывает ваш автор. А еще не меньше вооруженных рабочих на заводах. Рабочие отрады негротрадцев быот нас не хуже, а даже лучше, чем иные регулярные части Красной Армии. Вот только езнатные» России пошли особинком.

— Значит, код истории сметет их в мусорный ящик. Нет умов у нас, нет, Ларионов. А у большевнков?, Монтескые говорит: гражданские войны снособствуют появлению великих людей, ибо в общей смуте выдвигаются те, кто извет заслуги, и соответственно этому они занимают место и получают должность. У наших парижских мудрецов с языка не сходят имя Ленина. И так и эдак его полопут. Ну и что? И ничего. Победит Ленин. Потому это он личность. А наши..... Систернее снова эло выру-

гался.

В залу вошла большая группа офицеров, они стали сдвигать несколько столиков вместе, в длинный общий. Один из пришедших кивнул Ларионову, окинул взглядом Снегирева. Ларионов сказал вполголоса:

Здешний комендант. Полковник Бибиков.

 — О! — Снегирев усиленно запялся закуской. — А что это вы с нортфелем? — ноинтересовался он затем. — Не чиновинком ли заделались?

 Именно. Кстати, взгляните на эти бумаженции. — Ларнонов стал открывать замки портфеля. — Вы говорите, здесь жили. Может быть, знаете названия этих деревущек?

Спетирев нерелистывал страницы, вшитые в панку,

как час назад делал это Ларионов.

— Ну вот. — сказал ой, возвращая папку Ларионе, я и говорю: конец нам. Этими виссищами чето добьогся паши кретини? Того, что у красных ве трежизлинивая армия будет, а трищатимиляющая. Да эти же мужини из Димоколи и Зуенда не захотят завтра, чтобы их так поштучно подвешивали и переквадивам. Они винтовы возмутя руки против комендантов, против пас с вами и тех господ с парижских улиц Гренель и Репуар.

Офицеры за длинным столом, вышив по первой рюмке, подияли такой пнум и крик, что Ларионов предложил Снетиреву пройтись по городу. Тот согласался. Опи расплатились и не спеша двинулись в реке Луте. Под берегом сидело несколько мальчишев, которые удочками таскали узики серебристью удабок.

 Уклейка, — сказал Ларионов, следя за тем, как мальчишки забрасывали удочки без грузил, отчего насадка плыла почти по поверхности воды. — Бывало, тоже лавливали, бывало.

Снегирев не ответил. Они присели на траву под березой, закурили.

Чертовски не хочется заниматься этими делами.

- Ларионов похлопал здоровой рукой по портфелю.
   А чего вам хочется? после паузы спросил Спегирев.
  - Честно? — Честно.

— Увидеть свою семью. Жену, дочку Ниночку, сына Петьку. И ничего больше. Пришел бы к ним, лег на дивери и так бы лежал две недели не вставая, а они бы сидели вокруг и смотрели на меня.

— Основательно же вас умотала жизнь, друг мой. — Снепирев с любопытством смотрел на Ларионова. — А где они. ваши полные:

В Петрограде.

Что? — Снегирев отбросил в сторону едва начатую

напиросу. — В Петрограде?

Ой хотел сказать еще что-то. Но не сказал, откинулся спиной на траву, стал скотреть в небо, по которому шли редкне облачка. Под ними стремительными эллипсами и параболами реали воздух черные стрики с соседних колоколен. Земля подрагивала время от времени, грузио и грозно.

Это где же палят? — спросил Снегирев.

 Большевистские форты, наверно. Или железнодорожные артиллерийские установки.

Положение-то на фронте каково?

Они жмут. Мы отходим.

— Здесь, в ваших краях, в Ревеле, например, тоже беспечные живут людишки. Вроде тех парижан. Когда я проезжал Ревель, мие показали господ из местного «Политического совещания», которое при главнокомандующем. Этих Волконских, Карташевых… Сидели, уживали в парке Екатериненталь, слушали местных певичек. Не лица, а кирпичи, без мысли и волнения в глазах.

Между прочим, именно они, эти «кирпичи», называют «кирпичом» генерала Юденича, — скавал Ларионов. — Скажите слово «кирпич», и все знают, о ком оно.

— Жаль только, что из таких «кирпичей» порядочно-

го здания не построишь.

Ларионов чувствовал, что и на этот раз Снегирев хочет сказать еще что-то. Но тот снова промолчал, Спросил лишь:

Вы где остановились?

В офицерском общежитии.

— А мне порекомендовали один частный дом, пойду поищу. Что ж, пока прощайте, подполковник. Рад, рад вам. Чертовски рад. Вы когда уезжаете?

— Я же говорю: и вовсе бы не уезжал.

 — Вечером-то, во всяком случае, еще будете в Ямбурге?

Конечно.

Зайду. Отыщу ваше общежитие и зайду.

Снегирев пошел в город. Ларионов остался сидеть на траве под березой. Разговор с этим режущим правдуматку штабс-капитаном разволновал его. Он ясно представил свою Шпалерную улицу близ Таврического дворца, свой, может быть, не очень казистый снаружи, но скрывающий в себе их небольшую уютную квартирку, дом № 39. Как живут, что делают сейчас в ней, в этой квартирке, его Нинка и Петька, их мама Люда? И живы ли, здоровы ди они? Не мстят ли им большевики за то. что отец v них белый офицер, по большевистской терминологии, контрреволюционер? Если разобраться как следует, то он же действительно и есть контрреволюционер. Перед Ларионовым вновь со всей отчетливостью предстала картина расправы офицеров-семеновцев в селе Выра над красными командирами и комиссарами. Это был чудовищный возврат к средневековым зверствам, и он, Ларионов, как ни доказывай иное, тоже причастен к ним. Он добровольно состоит в этой зверствующей армии, он ее офицер, один из ее командиров, и нет никаких сомнений в том, что вместе со всеми ответствен и за смерть гдовских мужиков, повещенных белыми комендантами, и за пругие тысячи жизней, оборванных пулями, веревками, шашками, штыками завшивевших рыцарей белого креста, которые вломились в этот мирный край — во имя чего? Во имя, как декларировалось всюду, благополучия, преветания – кого? Этих мужиков, вадериутма и расстреприятили — кого? Этих мужиков, вадериутма и расстрелянных в деревнях Димоколь и Зуевец и в десятках, десятках других селений? Так разве пе вправе петроградские большевии поступить точно так же с женой, с детьми объщеса-наламя Даноновая?

Он поинмал, что да, да, вправе, в полном праве, и вместе с тем говорил себе, что лого не может быть, не может быть. И туз же с горькой усмешкой себе же и отвечал: те мужики тоже, конечно, по дороге к виселище думали, что не может быть, не может такого быть. А вот же — в его портфеле лежат эти бесстрастные по форме и муткие по содемжанию вокументы: опо, такое, было,

Ларионов поднялся с земли и вялым, никуда не устремленным шагом побрел. Сначала вдоль берега, в сторону железнодорожного моста. Потом свернул в город.

 Подполковник Ларпонов! — окликнул его полузнакомый поручик, кажется из контрразведки или комендатуры.

Ларионов остановился.

Подойдя, поручик спросил:

 Что это за индюк был с вами в ресторане? Я сидел за печкой и кое-что из его разглагольствований невольно подслушал.

— Он из Парижа. Курьер к главнокомандующему, —

ответил встревожившийся Ларионов.

— То-то и видать. У этих господ викаких ограничений на ламк пет. «Монтескье, Монтескье» Иникаюй не Монтескье, самая что ин на есть большевистская пропаганда. Напрасно вы ему так неопределенно отвечали, Я, правда, не все слашал... Надо было напримик. Посолдатски. Другого разговора эти элатоусты не понимают. Ну, прошу прощения, прошу процения.

Поручик козырнуя и пошел своей дорогой. А Лариенов остался стоять, волнуясь все больше и больше. Не за себя—за Спетирева. Надо его непременно предупредить. Жаль, не помитересовался адресом того частвого дома. Теперь жди вечера. Может быть, Спетирев и придет, как

обещал.

## 33

Две дивизии 7-й армии, 2-я и 6-я, начали бои за овладение Ямбургом. 6-я наступала со стороны Копорского залива, вдоль озер Копенского, Глубоного и Бабенского, нацеливаясь прорваться к северным подступам к Ямбургу через Котлы. 2-я дралась на шоссе Ямбург — Красное Село.

Другие части армии, соприкасающиеся слева с 15-й армией, в упорных, трудных боях оттесняли противника обратно в лесные, болотистые краи Гдовского уезда, откуда так стремительно те выдезли тринадцатого мая.

Павел Благовидов приехал в деревушку, расположенпую между Копорьем и Котами, и вместе с новым начальником б-й дивизи Солодуживых, с его начитаба, с командирами полков сидел над картой, обсуждая направления и последовательность упалов.

Потерять Ямбург для белых озвачало потерять мисое. Ямбург стая их базов, откуда они бросались в наступление по двум прямым и удобным магистралям к Петрограду; одна — это железная дрорга через Гатчину, другая — хорошее шоссе через Красиео Село. Поэтому-то и поставлена была именно такая зарача перед красными дивизиями: во что бы то ни стало вырвать Ямбург из рук пототняника.

Обе дивизии, предназначенные для этого, были укреплены, пополнены, получили достаточно оружия. Павел Благовидов сам занимался отбором для них свежих пополнений.

По решению Петроградского Комитета Обороны и ревовенсовета армин на этот же участок пришло носколько отрядов моряков, пришли коммунисты с питерских предприятий; командирами взводов и рот во многие части были казвачены недавние красные курсанты. Павел Благовидов строго соблюдал классовый принцип при отборе людей в армию, помин, что об этом постоянно говорит товарищ Лении. Митеж на Красной Горке, мистовивших семеновцев в Вире, переходы целых полков к белым под Псковом, возле Ямбурга в мае, измены и предастыства многом разгучали петроградских большеником.

Немало изменений произоплло за послоднее время и в самой системе организации защиты Петрограда. Пленум Центрального Комитета, собравшийся в Москве, в начале июли, особое винямие удельи событиям под Петроградом. Для централизации руководства боевыми действиями, для собирания сил в одних руках решением ЦК Петроградский Комитет Обороны в оперативных и прочих военных делах был подчинен Реввоенсовету 7-й армип. Певтельность Сталина, подномучного представителя Совета Обороны республики, получила хорошую оценку, Сталин был переброшен на Западный фронт и в Петро-

град после пленума уже не возвратился.

Центральный Комитет партии усилил помощь Петрограцу и людьми, и продовоиствием, и военными материалами. Поспособствовало этому изменение обстановки на Восточном фронте. Комчак, так рештиельно наступавший всеной, был к тому времени сломлен. Разбитые его войска откативались пед дальше в Сибирь, распадансь в дороге на шайки бандитов и грабителей. Освобождались хлебимь. Облатые полозопыстыем вайоны.

Петроград и сам напрятал пес силы. В эти дии, когда 7-я армия развертнывал наступление на Ямбург, Петроградская партийная конференция постановила отправить в дивизяи и полие ище пятьсот коммунистов. Питърссия ответственных партийных и советских работников пошлаю отретственных партийных и советских работников пошлаю отретственных партийных и площадка Петрограда горожане каждый день видели отряды коммуныстов, которые обучались стрепьбе из винтовом и пудеметов, сосанвали управление бронемащинами, готовились стать навопунками и задежающими в артильнойских стать навопунками и задежающими в артильной им задежающими в артильнойских стать навопунками и задежающими в артильной им стать навопунками и задежающими в артильной им стать навопунками и задежающими в задежающими в стать навопунками и задежающими в стать навопунками в задежающими в стать навопунками в задежающими в стать навопунками в задежающими в стать навопунк

батареях.

Вместе с командным составом дивизии Павел Благовидов еще и еще раз обсуждал осуществимость задуманного удара. Он и начдив Солодухин за день до этого участвовали в заседании Реввоенсовета армии. Новый начальник штаба, военспец, бывший полковник Люндеквист, после разгрома белофиннов под Видлицей возвратившийся с Севера, высказал сомнение в своевременности ямбургской операции. Он предлагал закрепиться на нынешних рубежах, создать прочную оборону, а под ее прикрытием накапливать силы и совершенствовать боевую полготовку частей. «Но ведь пока мы это делаем, то же самое будет делать и противник, - возразил ему Благовидов. — Мы имеем доказательства того, что союзники начали поставлять Северо-Западной армии вооружение. боеприпасы и продовольствие. «Что они там могут? --Люндеквист поморшился. — Капнуть каплю возможного в океан необходимого. А за нами — великая страна, Республика Советов!» «Но республика еще не покончила с Колчаком, а Деникин все еще наступает, у него Харьков, v него Царицын. — сказал новый командующий армией Матиясевич. - Затягивать под Петроградом нельзя, товарищ Люндеквист. Правы товарищи. Мы не имеем права давать такую спокойную возможность Юденичу набираться сил. Принимаем решение: усилить натиск на Ямбург и взять его во что бы то ни стало».

Люндеквист промолчал, вертя в руках остро заточен-

ный карандаш.

 Что ж, — сказал Солодухин, поглядывая на Благовидова, который вспоминал этот вчерашний разговор, ударная группа двинется, обходя Котлы, затем вдоль этой вот железнодорожной линии на Килли, на Большой п Малый Луцк. А когда мы появимся там, белые сами бросят Ямбург, Побоятся быть захлопнутыми в мышеловке.

Гладко было на бумаге!.. — Командир одного из

полков засмеялся.

 Да забыли про овраги? — Начлив взглянул на него из-под припухших век. - Как раз об оврагах-то и помнили. Тут много скрытых подходов лощинами и лесами. А наш фланг со стороны реки Луги будет обеспечен еще и вот этими. -- он указал на карте. -- общирными болотами. Так что ни о чем мы не позабыли.

Назавтра с утра Павел Благовидов уже был в бою. Один из полков 6-й дивизии наступал на деревню Пиллово. Первыми через несжатую рожь шли моряки-краснофлотны. Шли лихо, в полосатых тельняшках, с выощимися по ветру ленточками бескозырок; винтовки - штыками вперед. «Ура» волнами катилось по полю наступления. Но до деревни никто из них дойти не смог. Одни попятились назад, другие то ли окопались во ржи, то ли залегли в ней так, что уже никогда и не подымутся. Из Ппллова по наступающим било не менее пяти пулеметов. Через густой их. плотный огонь прорваться было совершенно невозможно.

Благовидов посоветовал командиру полка тот стрелковый батальон, который был подготовлен к атаке вслед за моряками, не посылать с фронта, не бросать его под пулеметы, а направить в обход через деревушку Каллина и зайти Пиллову в тыл. С фронта же усилить огонь стрелкового оружия и приданной дивизии трехорудийной батареи полевых пушек.

Командир согласился, и к середине дня обходный ма-невр был осуществлен. Увидав красных, охватывающих их с тыла, белые перебросили свои пулеметы туда, на фланг. и в тыл. Тогда другой батальон и уцелевшие во ржи моряки кинулись в новую атаку на Пиллово. Белые побежали. Первый батальон полка перехватывал их на

дорогах к Керстову и Килли, кося винтовочным и пулеметным огнем, встречая прямо на штыки. Многие белые солдаты бросали винтовки и полымали руки кверху.

Павел Благовидов вошел в Пиллово, изрытое окопами и ячейками для израметов. Столетние березы и лишы вдоль улицы, посаженные еще, быть может, дедами и прадсдами вынешних жителей деревии, были срублены и презращены в баррикады. Всюду валялись мертвые. Выясинлось, что это были не только белые солдаты. Отсупая, белоговардейця застрелили нескольких крестьяи, которые своевременно не ушли в лес, как это успело следать большиство.

Деревня была разорена. Растащены крестьянские по-

греба с припасами, порезан скот, побита птица.

— Два месяца они у нас стояли, — объясиял один крестьянин, не то со страхом, не то с надеждой поглядывая на Благовидова. Своего-то у них ничего не было. Все наше жрали. А разве на нее, на саранчу эту, на настнос было! Двою всех перехватали, баб молодых. Один сельчанин наш за бабу за свою — не стерпел человек — солдата ихнего шкворнем до смерти зашиб. Дак и самото его, и бабу, и деда восьмидееяти годов вои к той избе поставили и с ружей лишили жизни. Смотри идв, гражданин-товарии: L.

Старик подвел Благовидова к дому, и Благовидов увыдел вошедшие в бревна виптовочные пули. Он попросил топор, выковырнул одну из пуль. Она была вамятая и такая рыквая, что Благовидову подумалось, не кровь ли на ней того разгиеваниюто мужика или его обесчещенной жены, убитых этим самым кусочком свинца в медной оболочке.

— Ребятении вот остались! — Старии указал па двух жавшихся друг к другу желтоволосых девочек. Торчали в стороны их детские косички, испуганно п серьезно смотрели синие глаза. Было им лет по восемь. — по девять, но они до удивлении напомнили Благовидому Савъку. Подрастут — и порыжеют их головенки, еще гуще, синее станут глаза. Савъки и Савъки, Две враз.

 Как же они живут-то теперь? — спросил он старика, с жалостью разглядывая маленьких желтоволосых

крестьянок.

 Да вот, видишь, ни отца, ни матери. Ни деда с бабкой. Одни на свете остались. Но ты, гражданин, пе думай: обчество их не бросит. Вырастим. По домам на срок брать станем, вырастим. Замуж опосля повыходят. Иснокон веков так в деревне-то.

— А может, в город их отвезти, в детский дом? — сказал Благовилов.

При этих словах девочки, все время смотревшие ему в лицо, подхватились и, держась за руки, изо всех сил побежали прочь.

— Не, — сказал старик, — негоже это. И не думай. Деревенские дети что козлятки дикие. Не могут они в

городу. Вырастим, вырастим сами.

С тянким сердием покидал Благовидов деревию Пиллово, на огородах, на улице, во дворах которой красноармейцы и моряки подбирали убитых и раненых, отыскавали винтовки, пулеметные ленты, всякий иной военный скарб.

Вечером вместе с начдивом и другими командирами допрашивали пленных. Солодухина интересовали вопросы военные: где, сколько, номер части? А из головы

Благовидова не выходили девочки-сиротки.

 Зачем крестьян-то убивали? — спросил он солдата, который, по лицу судя, показался ему более сообразительным, чем другие.

Тот стоял потупясь, ожидая, видимо, верной и неизбежной смерти.

Чего молчишь? Говори, рассказывай, как против

- женщин и детей воевал, вояка?

   И не я это вовсе. Я сам крестьянин. Чего мне людей убивать, ответил солдат, с которого сияли пояс, и он стоял перед Благовидовым в распущенной чуть не до колен, великой ему, вылиявшей гимастерке, смещной и жалкий, на тощих кривых ногах, обернутых рваними обмотками.
  - А кто же?
- А это которые с контрразведки. Офицеры. Они и своих солдат к стенке то и дело ставят. Не то что чужих.
- Врет ои, товариш комиссар, заговорил другой пленный, утерев предварительно исс рукавом. Офицеры офицерами. А и среди нас, солдат, сволоть есть хорошая, Я этих белых гадов всех бы передушил без разбирательства! Вот этот кривоногий козел, скажем. Он, верио, убивать тут никого не убивал, а курям головы откручввал за милую душу, в погребах шарил, подлюга, на виду у хозяев. Винтовку покажет и лезет.

 А ты кто же такой? — Благовидов разглядывал словоростливого солдата с трехцветными лентами и белым крестом, пашитыми на левом рукаве, как и положено солдату Северо-Западной армии.

 Да я, товарищ командир или комиссар, по второму разу плененный. Красный я, красноармееп. Из бригады товарища Николаева, зверски казненного красного гене-

рала, душевного русского человека.

— Николаева? — О трагедии в Попковой Горе и о казни бывшего генерала Благовидову рассказывал Осокин. — Где же тебя белые взяли в плен? В каком месте?

 Перед самой Попковой Горой. Мы там оборону держали на лесных позициях. Нас исполтишка...

 Это я знаю, — перебил Благовидов. — А вот почему ты остался служить у белых, а не нашел возможности вернуться к своим, вот что объясни мне.

Солдат опять утер нос рукавом: его прохватывал нервный насморк.

— Вот это да, это да... Тут по чести скажу, врать не буду. Не знал, жуда подаваться. Зачисилали меня в роту, винт выдали — винтовку, значит, эти хреновины вследи напигь, — он указал на свои парупавные эмблемы, — и вот служки. А что делать, товарящ комнесар? Пужанный я с кызмальства. Коров боялся, коней... Меня и в вочнеза-за этого ребята не брали. От коала на печку в набе загавала, под тулуи. Куда ж и побезу? У насе в роте ченере солдата титу дали, с другого взвода, не с пашего. Опи в имение поехали, мужиков усмирять. И убегли. Только, впадать, не все у них ладио было мертами в песу нашли. А трое так и утекли. Переполоху было! Остатиих во взводе в кутузке целуго перело парили, все допрос вели. Взводному нагоняйка была от верхних командиров.

— А фамилии тех солдат не помнишь? — Благовидов понимал, что «дважды плененный» рассказывает ему о побеге Осокина с двумя красноармейцами.

 Откуда ж мне? — ответил солдат. — Они же из другого взвода. Верно, меж ними были, тоже как я, пленные

из нашей бригады. А кто — вот не скажу.

«Что же делать со всей этой шушерой? — размышляли командиры в дивизии. — Держать в плену и дорогой народный хлеб на них, дарможоров, изводить? В боевую часть влить, как после сортировки на коммунистов и беспартийных поступают белые с захваченными в плен красноармейцами?»

Ни то, ни другое не подходило. Штаб армии распоряпился гнать их под конвоем в тылы - там заставят рыть вемлю на оборонительных рубежах или еще что-либо соответственное.

Хотелось бы встретиться с пленным офицером. Но офицеры пока не попадались. Нашли несколько убитых. а вот пленных все нет и нет. Нашкопили, боятся, что будут расстредяны.

День за днем дивизия все дальше пробивалась к Ямбургу. На левом ее фланге уже слышали стрельбу со стороны Ямбургского шоссе, вдоль которого наступала 2-я дивизия северной группы 7-й армии. Благовидов решил побывать и там.

На крестьянской подводе он приехал в большое село Ополье на самом Ямбургском шоссе, где расположился штаб дивизии. Отсюда совсем немного оставалось до Веймариа. За Веймари белые держались цепко. С церковной колокольни Ополья, на которой дежурили наблюдатели, отчетливо виделись дымы белогвардейских паровозов на станици.

До полуночи проговорил Благовидов с работниками штаба, поселившимися в каменных строениях старинного почтового двора. Сначала разговор шел вяло, перебрасывались словцом-другим, курили, сплевывали на пол, растирали плевки проношенными подошвами.

Потом, когда один из штабников, зевнув, сказал, что

пойдет спать, и ушел, все оживились.

 Из офицеров он, товарищ Благовидов, — объясния ведавший связью в дивизии, как Благовидову уже было известно, питерский рабочий, коммунист с дореволюционным партийным стажем. -- Мы знаем, руководящие верхи все время нам разъясняют, что к бывшему офицерью нало по-разному относиться, не все они волки, не все в лес смотрят, есть и честные, которые без подвохов служат Советской власти. Понимаем мы это. Умом. А тут. - он приложил руку к сердпу. - тут приема для них нету, товариш Благовилов.

Начался спор. Одни утверждали, что без офицеров Красной Армии не обойтись. Другие — что от офицеров

олни несчастья в войсках.

— Товарици дорогие, — с улыбкой сказам Благовидов, — с я-то ведь тоже бывший офицер. Как же относиться ко мие? Раять меня, на строгое подозрение ваять? Или оставить? Я же коммунист большевистской, ленинской партим.

— Да., — послышалось вместе со вздохами. — Вопрос

не простой.

— Что верно, то верно: офицерский корпус в значительной мере оказался контрреволюциюнным, — продолжал Благовидов. — Но какай его часть контрреволюциюнна? В основном это та, старая, кадровая, дворянско-помещичьего корпя, составляниего оплот романовской династви. Киязыя, баровы, дворине — о них что там и говорить. Но во время то войны из военных училищ вышли и совсем другие офицеры: деги служащих и даже рабочих и крестьяи. Что же вы думаете, надев потоны пранорицков, опи переродились, перестали принадлежать своему классу?

Говоря так, Благовидов подумал о начальнике штяба армии Люцеквисте, сыне парекого генерала, полковнике Генерального штяба, дворянине. Припла мисль о том, что даже если тот и честно служит в Краспой Армин, то служит в Краспой Армин, то служит в Краспой Армин, то служит в короном в редументельного стин. Не его класс взял верх, а чумкой, протвоюложный его классу,— как же вначе ой может ему елужить? Люди рвутся об, то всех оддо желание: вышиботъ белых из Дибурга, прогнать их к Нарве, за реки Лугу и Нарову, за Чудское озеро. А бывший полковничек сиокойтелько рассуждает: вакуепиме, накопим свл, за нами мощь республики. Ему опо, в верно, ве к слеху.

Мысль о Люндеквисте плохо вязалаесь с доказательных стройными врассуждениями об офицерах, которые только что высказывал он, Благовидов, топарищам из штаба дивизяи. Ему стало досадно за такое раздвоение дум. И чтобы не сбяться с позиция, он привялся рассказывать о бывшем генерале Николаеве. Кое-кто уже слышал об этой истории, но отдаленно; подробностей не знал ни один. Благовидов во всех красках, со слов Осокина, описывал, как белые генералы отометили в Ямбурге тому, кто пошел не с ними, а с народом, кто пошел не с ними, а с народом.

Не прощает класс отколовшимся от него, нет, —

подвел кто-то итог разговору.

Стали собираться ко сну. Благовидов вышел на крыльцо почтового двора покурить. Деревенской жизни он не знал. Его жизнь проходила в Петрограде, сначала среди заволских заборов, потом в стенах реального и военного училиш. Ни полей, ни лесов он толком не вилел, не пышал их воздухом и крестьян тоже не знал. Только теперь, в дни боев, он начал соприкасаться с ними, в какой-то мере заглянул в их жизнь. Вступая в революцию. отдаваясь ей всеми помыслами, он так же, как его друг Осокин, думал лишь о том, какую завоюет жизнь рабочему классу. Всегда видел перед собой одних рабочих, рабочих, мастеровых. О крестьянах никогда и не думалось. Но вот он повстречал сельских певочек, похожих на Саньку, и они не лают ему покоя, эти маленькие, хуленькие, надолго, может быть даже на всю жизнь, напуганные жестокой действительностью крестьяночки. Если бы не тот старик, Благовидов, конечно же, не оставил бы их в разоренной деревне, увез бы в Петроград, определил в детский дом. Но старик так убедительно говорил о том, что «испокон веков» деревня, «обчество», растят сирот, что Благовидов отступился перед силой вековых обычаев.

Жалостная эта нежность в сироткам сложными путями сплеталась у него с нежностью к Савьке. Он смотра в черно-сипее изольское тебо, все в таких крупных, ясных ввездах, каких в Петрограде не бывает, и видел там сине глаза и путался в мыслях, то жалея девущиек из Пиллова, то задумываясь о трудной деревенской жизни, где все добывается изиурительным, почти лошадиным трупом го мелая, чтобы вот сейчас, адесь, радпок с ним,

сбоку, под его рукой, оказалась бы Санька.

### 34

У рыбацких причалов Уст.-Нарвы разгружался серый английский пароход из Либавы. Вниз по трапам на шаткие доски причалов, а с них на песчаный дюпистый берег стекали два солдатских потока. В них плыли виптовки, пулеметы, патроиные ящики, бомбометы; кранами из трюмов вытаскивались повозки-двуколки, четырехколки, в защитный пест окращенные походиные кухив.

Взглянуть на новую, только что прибывшую в его распоряжение двизию автомобилем из Нарвы, из своей ставки, приемал сам главнокомандующий Северо-Западной армией.

Не выходя из автомобиля, Юденич из-под широкого козырька роскошной гельсингфорсской фуражки следил

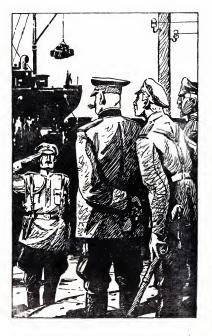

ав выгрузкой войск. Солдаты были обтрепаниые, матерщина среди инх столал закан, что от нее, казалось, завывало пыльные, с мусором викри на берегу. Люди путались один воале другого, никто не знал, куда, ступив на землю, двигаться дальше, никакого не было разделения вемлю, двигаться дальше, никакого не было разделения на взводы, роты. Происходила суматошная толького, бывает на прибрежных базарах Диепра или Волги с прыбытием рейсового парохода, когда нассажиры со всех ног, дабы не оподать обратно на пароход, кидаются закупать арбузы и бадальжаны.

Всезнающий генерал Владимиров, который повеюду рассовал своих агентов, уже успел доложить главнокомандугощему историю этой дивизии. Во всех телеграммах и документах она почему-то называлась студьской». Дивияейе ее числили при этом лишь для видимости. По сути дела, был это отрад в шестьсот солдат и офицеров. Но уж коли армии нужны дивизии, то и это дивизии.

За неделю до «туляков» вот так же прибыла другы притом Ливенской, поскольку начальствовал навизаей, и притом Ливенской, поскольку начальствовал над нею гвардеец квязь Ливен. Какая бьющая в глаза разница между двужя вонискими формированиями! Ливенцы явились прекраско обмундированными, полностью всем снабтивами образованиями. В прекрами образованиями образованиями образованиями. Тенералов. Северо-Западной армии смущало, правда, то, что и солдаты и офицеры этой дивизии были одеты в немецкую военную форму, вилоть до железных касок, и вооружены ксилючительно немецким оружием.

Ливенцы блеснули выправкой. Удивляться этому не приходилось. Давизию выпиколили немцы в составе войск фон дер Гольца. Князь Ливен располагал даже эскадроном кавалерии, красивых, породистых лошадей для кото-

рого отобрали у латышских крестьян.

Нескотры, однако, на сверкающий вид ливенцев, Юденяч не слицком радовался инициативе соковников, добившихся переброски этого отряда из бермонтовских войск сюда, под Нарву. Офицерский состав его целиком был набран из кадровых гваррабцев царского времени, половина из которых были прибалтийские бароны, и вовместе оди молились на немцев, утверждая, что только немцы способиы освободить Россию от большевиков, а не какие-то провициальные Юденчии и Родяники.

Нет, ни Юденичу, ни Владимирову эти полунемецкие-

полурусские аристократы не нравились.

Но то, что явилось взору главнокомандующего сейчас,

тем более не могло доставить ему радости. Сброд, толпа, шайка.

Владимиров подробно рассказывал вчера об этих «туляках». Никакими туляками они не были. По сведениям Владимирова, история высаживающейся дивизии была вной. В марте месяце из Москвы на фронт против поляков, под Речину, перебрасывался железнодорожным эшелоном полк, сформированный из служащих учреждений и из студентов советской столицы. Рабочих в нем не было, коммунистов почти не было, и когда на станции Гомель, где остановился эшелон, в полк явились агитаторы из антисоветской офицерской организации, «интеллигенты», как их вскоре прозвали в Гомеле, оказали неповиновение властям: пальше-де ни шагу, воевать не станем. Антисоветской тайной пеятельностью в Гомеле руководил капитан Стрекопытов, который служил в одной из красных частей. Он давно занимался разложением гомельского гарнизона, готовил его к восстанию, и теперь, когла забузотерил этот «интеллигентный» полк. Стрекопытову показалось, что момент подходящий. Он подал сигнал, Начались бунты и в других, подготовленных Стрекопытовым полках. На железнодорожной станции завязался настоящий бой. Многие из прибывших московских красноармейцев с оружием в руках нытались помещать беспорядкам. Но силы были неравны, и мятежники оттеснили их за реку Сож, в Ново-Белицу.

Офиперье, скрывавшееся под видом «воевспецов», войзв на Румянцевой улице — Юденич поминл эту гоставидь в в Румянцевой улице — Юденич поминл эту гостаниту, где он останвативанся однажды в тачале войны. В «Савой» собратись партийные и советские работники Гомеля, и было там до батальона их красных бойцов. Они гобили несколько атак. Тогда мятежники с воказата Гомель-Полесский открыли по гостиние огонь из пушек, разбили знание и в коние концов ввяли его штумом.

Хмельной угар вскоре прошел. Спровоцированные офицерьем красноармейцы постыли, уварили, то ими наделано, и стали разбетаться кто куда. Красные подтячули к Ново-Белице силы из Брянска, и через несколько дней Стрекопытос с голиой нанболее вериых сму бунговщиков сбежал через Речицу к полякам.

Большевики, вступпвшие в город, в полуразбитых помещениях «Савойи» нашли тела двадцати четырех своих комиссаров и коммунистов и похоронили их в Гоголевском сквере. А интериированные стрекопытовцы вместе со своим вожаком угодяли в польские концентрационные лагеря. Французы, собиравшие противобольшевистекие силы по всей Европе, вызволили их оттуда и через Литву отправли в Латвию. Теперь же они, эти «тулляки», от которых можно черт-те чего ждать, уже загесь.

«Не войско это, не войско», — размышлял Юдени, глядя на бестолковщину среди солдат, располашихся по берегу. Тот, кто начинает свою военную службу с неповиновения одним командирам, думалось генералу, непременно несет в себе заразу неповиювения вообще; не будет он повиноваться и другим. Офицеры что-то там орут, а солдаты и не лумают слушнаться.

— A где их командир-то, этот капитан? — Юденич оберпулся к Владимирову.

Он уже не капитан, Николай Николаевич, — ответил Владимиров, склоняясь к главнокомандующему. — Он полковник.

Ну и где он, где?

Кинулись искать начальника «тульской» дивизии. Минут через десять перед Юденичем, рапортуя, стоял человек лет сорока.

Юденич вышел из автомобиля, без особой охоты подал Стрекопытову руку. Адъютанты сбегали в соседний рыбацкий домик, принесли табуретки.

 Присаживайтесь, полковник, — сказал Юденич, с опаской опускаясь на одну из них и указывая прибывшему начдиву на другую.

Чуть в сторонке, на третьей табуретке, устроился генерал Владимиров.

— Ну это... как оно... — заговорил Юденич. — Рассказывайте, словом.

 Да рассказывать нечего, — ответил Стрекопытов. — Вот будем воевать — весь и рассказ.

«Развязен, — с неприязнью подумал о нем Юденич. — Вояка!»

 Полковник, — сказал Владимиров, — это правда, что из государственного банка в Гомеле... как бы это точнее... вы, уходя, захватили семьдесят пять миллионов рублей наличими?

— Преувеличил кто-то, господин генерал. — Стрекопытов не смутился. — Не более тридцати или сорока. А что было пелать? Оставлять большевикам? — Как же вы распорядились теми тридцатью — сорока миллионами?

 А людей вот этих, — Стрекопытов кивнул в сторону своей солдатии, — кормить-поить несколько месяцев надо было? На польских харчах все бы давно передохли. Они же нас, от себя-то, коровьей свеклой снабжали да серой капичстой.

Юденич сказал, что с этого дня начальствующему составу дивизии надлежит заняться военной выучкой и укреплением дисциплины, без чего к походу на Петро-

град он дивизию не допустит.

Быстрым шагом к нему подошел офицер, подкативший со стороны Нарвы на мотоциклете, и, отрапортовав, подал спешный пакет.

Юденич не торопясь отломал сургучные печати, вскрыл конверт, пробежал глазами по строчкам.

Первые слова, которые он произнес вслух, были матерные. Из следующих стало ясно, что курьер доставил

ему известие о падении Ямбурга.

— Красиме вышли к Бозьшому и Малому Луциу севериве города. Наши отступают вдоль правого берета Луги. Эстопцы взорвали мост, чтобы перекрыть красным путь на Нарву. Поденич хмуро взглянул на Стрекопытова. — Приготовьтесь к тому, полковинк, что сегодыя-автра вам, может быть, придется вступить в бой. От Лябурга до Нарыы — два десятих верста.

## 35

«Батька» Булак-Балахович, несмотря на августовскую жару, в полной генеральской форме расположился среди тесного залыца полутораэтажного особняка в Завеличье, где, дружно соседствуя, помещались и штаб эстонской дивизи полковинка Пускара и квартира с канцелярией консула Эстонии господина Пиядинта.

Генеральский чин был пожалован Балаховичу совсем недавно, по представлению генерала Арсеньева, которого Юденич прислал в Псков с довольно-таки хитроумной пелью.

привыкший жить и действовать вольно, по своему усмотрению, иначе говоры — просто бандитствовать даже и в те времена, когда служил у красних, Балахович и адесь, на Гловщине и Псковщине, в составе бывшего Севевиют копится был до квайности недоводен полытками

Родзянко, а затем и Юденича преобразовать его вольницу в регулярную часть и подчинить ее твердой воинской дисциплине. При благосклонной поддержке белоэстонцев он давно превратился в самодержавного диктатора Пскова и никого, кроме себя, не признавал. Это несло в себе бациллу возможных неожиданностей, и бравые вояки из штаба Северо-Западной армии, а с ними и мудрецы из «Политического совещания» при Юдениче задумали во что бы то ни стало ограничить его власть, поставить «батьку» на должное место. Для этого-то в Псков одним июльским днем и прибыл представитель главнокомандования генерал Арсеньев. Со всей торжественностью Балаховича сначала произвели в генералы, так сказать, отметили и обласкали, а затем определили ему быть начальником дивизии в том корпусе, который принялся формировать Арсеньев. Таким образом, в Пскове начала свое существование вторая бедая дивизия, не подчиненная Балаховичу, появился второй начальник, второй штаб. Балахович понял, конечно, куда идет дело и куда оно пойдет дальше. И вот они силят с господином Пиндингом, также отлично понимающим ситуацию, и обдумывают, как быть в столь непростой обстановке.

Господин Пиндинг и Булак-Балахович уже успели съедить в Ревысъ. Консул встретился там с премьерминистром Эстопской республики, бывшим присижным поверенным округа петербурской судебной палаты, госпидным Штравдманом В бывшем губернаторском доме, в той же губернаторской приемной, где посетителей принимали и в царские времена, провел полтора часа и ставший генералом Балахович.

Белоэстонское правительство побаввается того, что с белотвардейщина станет в Прибалтике, и в частности в Эстонии, забирать все большую силу. А так как Юденач — махровый мовархист, поборник России в цанстине под тяжкую десницу чего-либо подобного былому самодержавию.

Учитывая все это, хитрый Балахович решил вступить с эстопцами в переговоры на предмет образования самостоятельной «Псковской республики». Он был бы ее главой, диктатором, нисколько не зависимым от Юденича, а эстопцы могли бы тогда не опасаться неожиданностей со стороны дружественного соседа. Гесподин Пиндицг, в легкой белой серочке с закаталными рукавами, генерал Булак-Балахович, с расстетнутым воротом генеральской тужруки, сидели друг перед другом за круглым столиком посреди залыца, пили коньяк и обсуждавал подпобности препстоящих акций.

Тому и другому уже было павно известно о том, как десятого августа, через пять дней после сдачи Ямбурга, в Ревеле было образовано северо-запалное «правительство» из госпол Лианозовых, Карташевых, Суворовых и других, крутившихся сначала в гельсингфорсском «русском комитете», затем в «Политическом совещании» при Юдениче. Под диктовку представителя английской миссии генерала Марша «правительство» было сформировано в течение сорока минут. При помощи этой комбинации союзники делали попытку добиться урегулирования отношений белоэстонского правительства с русской белогвардейщиной. Но что это дало практически? Все равно эстонцы не верят Юденичу, а Юденич все равно лелеет мысль покончить с эстонцами, как только дойдет до Петрограда и укрепится в столице бывшей Российской империи. Эстонские правители давно прикинули все «за» и «против» и пришли к выводу, что Балахович, с его программой разгульной, бесшабашной, веселой жизни, им несравнимо менее опасен, чем оголтелые самодержавники Юденича, и всячески приручали «батьку», потворствовали ему, помогали. В Эстонии он был почти свой человек.

На этот раз Балахович вел разговор с Линдингом с том, что хотел бы несколько большей поддержки со стороны эстонских войск на фронге. Дивизия полковника Пускара могла бы, по его мнению, действовать активнее: она хорошо оснащема, хорошо вооружена, обучество,

— Красиме начали новое наступление на Псков, — говорыи Балховыч, кругя коньячную, ромких в нальцах. — Опи жмут вдоль железной дороги, движутся вдоль левого берета Великой, атакуют со стороны Порхова. Они собрати насе: и отряды фанатиков-коммунитов и мужиков-тартизан. Кроме кадровых Десятой и Одиниадцатой дивизий, кроме артиларерийских частей у них, господин консул, да будет вам известно, сформирована целая красива эстонская бригара. Да, эстоиская

Мне это известно, господин генерал. И давно.
 И именно это в немалой мере мешает полковнику Пускару действовать активней. Пример красных эстонцев очень

влияет на наших солдат. В Юрьеве из повиновения командованию вышел целый полк. Полковник Пускар не без основания опасается массового дезертирства с позиний

Стрелять надо негодяев! — Балахович стукнул дон-

цем рюмки о стол.

— Стрелять надо в противника. — Консул улыбнулся.

— К нам ндут свежие части с севера. Талабский и Семеновский полки, Конно-Егерский... Идут бронепоезда, броневции, новые батареи... — Балахович горячился.

 Это прекрасно, это прекрасно! — Консул удовлетворенно кивал при упоминании каждой следующей части.— Я свяжусь с ѓенералом Лайдонером, с полковником Пу-

скаром. Да, да, да.

Когда было переговорено обо всем, Балахович вышел на удилу к ожидавилы его штабилькам, прикавал им возвращаться в штаб, а сам вскочил на коня, чтобы в окружения «малого» конвом отправиться под Изборск, тре последняе дим его окспансивная, подпан сил баропесса от нечего делать убивала время при помощи ловаи рыбы ал удочку в окрествых речках. Он решвл стоильт туда, пока к Пскову для нового наступления подходит упомянутые ми у консула повые боевые части.

Он безмятежничал, потому что многого не знал. Далекий от питабымх тайн Юденича, он прежде всего не знал, кто такой генерал Владимиров, верный советчик и охранитель главнокомандующего Северо-Западной ар-

мией.

Два дня назад, поутру, едва главнокомандующий поднялся с постепи в расчесал кови потит обретили пронюю красоту знаменитые усм, Владимиров, немало потрудившийся над планом ликвидации не только самостоятельности Балаховича, по и самого Балаховича, принесму на подпись приказ. В параграфе втором этого при-

каза Юденич вслух прочел:

— «Полковнику Пермикипу, командиру Третьего стреднового Талабского полка, взяв в свое распоряжение полки: Конно-Егерский, Семеповский и Талабский, две конные батарен, гри бронепоезда и две бронемащины, врестовать в городе Пскове чинов штаба генерал-майора Булак-Балаховича, замешанных в беззаконных действиях, весь состав дичной сотни генерал-майора Булак-Балаховича и представить их в мое распоряжеще для расследования и предания суду виновыму. — Кое-какие моста пробежав еще раз глазами, главнокомандующий согласился: — Что ж, превосходно! Действуйте, Владислав Станиславович. С богом! — И поставил свою подпись с безвольной закорючкой в конце.

Владимиров принял подписанную бумагу в кожаный бювар, сказав:

 — А уж потом, когда он будет в клетке, этот псковский тигр, мы сумеем изготовить из его шкуры ковер к камину.

И пока Балахович не спеша рысил на гнедом жеребце по Рижскому шоссе к Изборску, в Псков для его арестования, для разгрома его атаманщины вступали помянутые в приказе полки, батареи и бронепоезда.

Первым делом Пермикин со своими талабцами ворвался в штаб Булак-Балаховича. Встретил его полковник

Стоякин.

 — А, дружище! — радостно вскричал Стоякин, которого месяца полтора назад «батька» так своеобразно обвенчал на время с женой живого мужа. — Давно тебя было не вилно.

оыло не видно. — Где батька? — не приняв его восторгов, спросил

Пермикин, озираясь. Комнаты штаба тем временем наполнялись офицерами-талабивми.

Стоякин заподозрил неладное и стал пятиться, стараясь зайти за письменный штабной стол. Рука его потянулась к кобуре.

 Руки вверх! — скомандовал Пермикин. Несколько офицерских наганов устремили стволы на Стоякина.

Тот, выдергивая на ходу свой наган, бросился к распахнутому окну. Никто не успел спустить курки: он был уже во дворе. Но там угодил прямо в руки солдат.

Держи его! — заорал в окно Пермикин.

Во дворе началась свалка. Стоякий стрелял из нагава. Один из солдат с воем пованился лицом в землю, другой присел, схватившись за бок. Стоякина это все равно не спасло. Пока Пермикин бежал из дома во двор, молодожена-полковника уже молотили прикладами по голове.

— Сволочь! — сказал Пермикин, увидав его труп. — В случае чего надо будет говорить, что убит при полытке к бегству. Что и есть на самом деле. Бежал? Бежал. Ну и убит!

Других штабников, в том числе и начальника штаба ротмистра Звягинцева, обезоруживали, брали под стражу уже без скандалов. Оказался в штабе и брат «батьки» Юзек. Пермикин написал Балаховичу письмо, приказал

Юзеку:

 Даю тебе автомобиль с охраной. Чтоб тотчас догнал батьку и передал это приказание прибыть в Исков. Не я, главнокомандующий так приказывает. Прапоршик Шувалов! — Пермикин нашел глазами молодого офицера. — Булете сталиция в автомобиле.

Балаховича настигли на mocce. Он принял от Юзека сложенный вчетверо лист с посланием Пермикина и, не

слезая с коня, ухмыляясь, начал читать.

Пермикин сообщал ему о том, что получил прикав Оденича арестовать штаб Балаховича, персонально полковника Стоякина, разоружить всю личную сотню «батьки» и его самого вять под стражу для охраны от возможных экспесов.

«Предупреждаю, что я, как офицер, —чигал Балахович, сдерживан копя, — не могу не исполнить приказсвоего главноманадующего и должен буду исполнить его в точности, не считансь пи с какими условнями. Более тяжелого положения в живши я не переживал. Тыменя, предполагаю, знаешь и мие поверишь. Знай, что пом живых и свобода в полной безопасности и ты- ей волен распоряжаться как угодно и в будущем, в этом порука — мое слою, которое для меня дороже жизин. Я прошу тебя об одном, как батьку, любящего солдата, что ты примешь все от тебя зависящие меры, чтобы наши младшие братья меньше пролили нужной для нашей родины крови».

 Красиво строчит, сукин сын, — сказал Балахович вслух, с наигранным весельем оглядывая тех, кого за ним послали. — «Предполагает», что я его знаю! Ну и

крючкотвор!

Балаховичу припомнилось, как, служа у красных, они с Пермикиным пороли крестьян, как вместе бежали к немцам в Псков.

 Что ж, поворачивай, хлопцы! — скомандовал он своим конвоирам. — Поедем покалякаем со старым дружком.

Балахович не мог даже подумать, что все уже совершилось. Он увидел разгромленный штаб, запертых под замок штабников.

 Это что же такое? Подлость! — заорал он на Пермикина. — Старый друг называется.

 Тише, батька, тише, Мы офицеры, и приказ главнокомандующего для нас обоих закон. Я беру тебя под стражу. Вот прапоршик Шувалов... Сдай ему оружие.

 Может быть, не надо сдавать оружие? — Шувалов смутился. - Постаточно честного офицерского слова?

Ваше пело, праноршик. — сказал Пермикин. — На

вашу ответственность. Граф? — Балахович шурил глаза на молодого пра-

Так точно, господин генерал, Граф! — ответил тот.

Я и гляжу, фамилия известная. Ну веди, где бу-

дешь караулить-то меня, твое сиятельство, господин граф. — Вы полжны нахопиться на своей квартире по при-

бытия главнокомандующего. И дать офицерское слово некого не принимать, пока не пожлетесь генерала Юде-

Идет. Поедем со мной, дорогой граф!

Через час, выбравшись через окно комнаты, в которой, как он оказал мололому Шувалову, собрадся якобы вздремнуть на кушетке, плененный «батька» с полсотней всапников уже гнал галоном в сторону Изборска, под зашиту тяжелой артиллерии эстониев, их бронированных поездов.

Посланные Пермикиным вдогонку разъезды настигли было его в нути. Но Балахович развернул своих кавалеристов в непь. Они специались и приготовились к бою.

Приблизившимся посланцам Пермикина Балахович объявил, что ничьих приказаний исполнять не намерен. а если ему попытаются угрожать силой, прикажет открыть огонь.

 Но вель офицерское слово!.. — воскликиул прапоршик Шувалов.

Балахович даже не взглянул на него, только сплюнул на дорогу и, взявшись за луку, легко вспрыгнул в седло. В Изборске он узнал, что должной поддержки от

эстониев уже не получит. Приют ему они еще дать могли. Но выступить в бой - нет. Эстонские солдаты, как было котда-то с солдатами русскими - об этом верно говорил консул господин Пиндинг, - самочинно стали покидать позиции, не желая больше войны и сидения в оконах под снарядами красных. Массами они расходились по помам.

Разведка красных, тем более что коммунисты в Пскове, несмотря на свиреный террор, ни на час не переставаим жить и действовать в подполье, тотчас допесла в свои штабы о положении у белых. Красные части усилили натиск под Псковом. Начальник эстопской дивизии полковник Пускар заявил, что держаться на фронте он болькие меможет, и принял решение отходить на Изборск. Громя белых, двягаясь по пятам эстопцев, крастые вызванись на железную дорогу между Изборском и Псковом. Все эти Талабские, Семеновские и Конно-Етерские полки, прибывище с Пермикиным, дабы не только арестовать Балаховича, а и на случай, если Балахович вабунтуется и открост фронт, засловить Псков от красных, все приданные полкам батарем, броненоезда и броненики под дарами наступающих соетских войск, боясь окружевия, стали поспешно откатываться по дороге на Глов.

Толпы солдат запрудали дороги, вереницы телег с наворованным скарбом тянулись прямо по лугам, пашням, перевоскам. В общей толчее скрипели колесами дрожки, повозки, фазотны. В них удирали коменданты, туберыские белые властя, служаки Валаховича, тюремщики и палачи, а с ними и килям. Саромы, помещики, весной после ухода красных нахлыпувшие в Псков — к своим имениям. Все это, олу бовиясь, сталкиваясь, специалясь

осями возков, катилось теперь к Гдову.

Красные выпускали узников из псковских тюрем, сдирали с брошенных белыми губернских учреждений вывески, вновь в древнем русском городе устанавливали Советскую власть.

# 36

Илья поправлялся медленно. Тяжелый удар по голове нарушпа что-то важное в его нервной системе, и кроме нестерпивых болей в висках и затылке Ильіо мучвли путающие онемения то рук, то ног, когда ему казалось, что отсыхают инчего уже не чувствующие пальцы яли в ногах возникале воздушная пустота, будто бы ног соскему него и нет. Илья лежал на госпитальной койке тоскующий; по ночам ему было нестерпимо жаль всего, что отняла у него эта нежданная почная рана — движения, беспокойства нелегкой, но, в сущности, счастивной жизин с Ириной. Маленькая Лялька отошла так далеко, что в памяти она появлялась лишь по временам; Илья думал тогда, что как же корошо они с Ириной поступили.

отправив девочку с бабкой и дедом. Где бы ни были сейчас родители Ирины, там она переживет с ними тяжелые годы несравнимо легче, чем если бы осталась в Петроговане.

В минуты ночных раздумий Илья ощущал, как из его глаз сами собой бегут и бегут слезы. Остановить их оп не мог, и даже, напротив, когда начинал уверять себя в том, что впереди еще много хорошего, что трудное пройдет и вновь настанут такие же радостные дни, как были опи всегда у них с Ириной, он окончательно расстраивался и начинал озираться на похрапывающих соседей, не сълимат ли они его жалики вехлинываний.

Но когда наступал день и где-то в соредине его приходила Иряна, Илья даже виду ей не показывал, что ему вовсе уж не так весело, как он старается перед ней представить. Он улыбался открытой — глазами, губами, всем лицом, — доброй улыбокой, мял в своих, ниой раз не очень послушных руках ее тонкие пальцы, гладил ладони и все скотреди на нее.

У него и в мыслях не было винить Ирину в том, что и на его радостные узыбки и порывы она отвечает скупыми дрожаниями губ, почти ин о чем другом, кроме его дадоромы, не говорит, и уж совсем начего не стало видно в ее глубоких, темных, затененных длиниными респицами глазах.

Могла ли Ирина улыбаться иначе? Могла ли в эти дни распахнуть зеркала своей души перед ним? Она уже окончательно, без остатка, оказалась во власти черных. влых сил, которые, тихо вкравшись весной в их с Ильей жизнь, в их квартиру, полностью завладели теперь и квартирой и самой Ириной, Пользуясь безопасностью жилища советского инженера Благовидова, офицерская банда дневала в ней и ночевала, пила, спала, играла в карты, прятала оружие, скрывала связных и курьеров из того, другого мира, который, по терминологии Павла, определялся словом «контрреволюция». Со всей остротой сознавала Ирина, что теперь и она вместе с ними контрреволюционерка, что она борется против Советской власти. против Павла и даже против своего Ильи; и в том, что Илью так безжалостно покалечили, повинна тоже она, его жена, которую он самозабвенно любит.

Давно уже не стало мысли о том, что можно пойти к Павлу, пойти на Гороховую, найти товарища Павла— Осокина, что каких-нибудь пять— десять минут чистосер-

дечного рассказа, и весь ужас ее скрытого от людей существования окончится. После той страшной ночи в июне, после торопливых, жестких, шарящих рук Кубанцева она отправилась было туда, на эту Гороховую, но, постояв возле заколоченных дверей бывшего ресторана Соколова. повернула назад. Из двух страхов она выбрала, как ей казалось, меньший. Но он, этот меньший, с каждым днем стал все нарастать, нарастать, охватывая и захватывая Ирину так, что, кроме него, она уже не ощущает ничего другого. Теперь ей, подавленной этим страхом, уже поручают относить, держа за лифчиком, пакеты по тайным адресам, предоставлять ночлег людям неведомым в лицо. но верно назвавшим условленный пароль; не на антресоли, а просто под матрац ее постели укладывают револьверы и коробки с патронами. Вадим Лужанин приходит запросто и говорит ей «ты». «Ирка, водка есть? Достань. На то ты и баба, чтобы все уметь». А Ирина уже не может гордо выпрямиться и указать нагледу на дверь, не может ударить его по оплывшей от пьянства рыхлой щеке. Та июньская ночь ее надломила, а последующие недели и месяцы сломили совсем. Она, которая солвогалась, выпив рюмку сухого вина, теперь хватается за стаканы самогона. От мерзкого, вонючего пойла шумит и кружится в голове, зато в этом приятном кружении отдыхаешь от всего, что гнетет, что давит, насилует душу.

И вот она сидит возле постели Ильи, чувствует, как нежно, добро, ласково гладит он ее руки, и прячет от него глада, и кричит неслышным криком от нестерпямой боля в сердце. Кубанцев сказал ей одлажды: «Уж номер бы, что ли, ваш благоверный, Ирина Владимировна. И вам бы в вам лечее сталов. Нет. нет. Ирина не хочет этого.

нет. Пусть лучше она умрет, только не Илья.

О Кубанцев, Кубанцев! Он объясиялся ей ногом в любви, и так странно было видеть его лищо без дибивисакарной жандармской улыбочки, серьезное, взволиованное, краснеющее от напряжения. Он просил процения за союю ночную выходку. Он-де ничего ве мог поделать с собой, чумства к ней отпибли его разум. Согласись Ирна пойти с ими, бросить все иное, он увезет ее из Петрограда в Париж. Денег у него столько, сколько не было у самого графа Моите-Кристо. Для нее, для Ирипы, оп может купить целый остров в Средовемном море, лучший дворец Венеции, собор Парижской богоматери, Вестипи-стерское аббатство.

Ирину от Кубанцева спас благородный Горчилич. Однажды она услышала их разговор у себя в гостиной. Она стояла тогда в коридоре. Если прислушиваться только к тону их речи, мужчины мирно беседовани, сидя друг против друга за курительным столиком. Но что они говорили, боже! «Мы условимся, Кубанцев, так, - очень спокойно говорил Горчилич. — Если вы хоть раз попытаетесь нанести оскорбление Ирине Владимировне, я вам обещаю пулю в лоб без всякого предупреждения. Это предупреждение пелаю сейчас. А тогла просто полейду - и в лоб. Вы улавливаете мою мысль?» «Но вы же. господин Горчилич. - тоже спокойно, лишь с ехипством в голосе отвечал Кубанцев, - прекрасно знаете, что и стреляю несравнимо лучше вас, и трудно сказать, чья пуля быстрее найдет заинтересующий ее лоб — ваша или моя». — «Во всяком случае, я вас предупредил». — «Что ж. тронут теплой, пружеской заботой обо мне».

Ирина вошла, и разговор прекратился. Но и приста-

вать к ней с того лня Кубанцев перестал.

Заго часто ходит Горчилич, целует ее руки, говорит, что она осветила его малан совеем другим светем, что ему от нее начего не надо, лишь бы видеть ее, сымпать ее голос. Он не современен, он это понимает, оне романтии, он жаждет быть ее рынарем, мусть она паградит его шарфом с се цветами, и он будет понажавать им эфес своей шпаги перед боем, что принесет ему удачу, счастье, побету.

Понимая, что все это шутка, но шутка красивая, Ирина подарила ему купленный еще в Ялте пестрый газовый шарфик. Горчилич бережно сложил его и, поцеловав, опустил во внутревний карман куртки, рядом с браушингом.

Ипогда от играл ей на плания о и правтным баритом пел романсь. Однажды Горичанув запел романсе «Отна гориме» запел романсе «Отна гориме» до слов «запать, не в добрый час м увидел вас», повернулся к ней на вращающемся стуле и сказал: «Это обращено к вам, Припа Владимировна». «Но у меня же глав не червые, — возразла Дрина, — запат, — они текта бездолные у вас, Дрина Владимировна, как тамиственные стубны и таштетвенные глы. «Ну корошо. А с каком недобром часе идет речь?» — «Блазок он, Дрина Владимировна, близок. Только чудо пока что спасает нас от рук Чека. Я, напры-

мер, все время ощущаю, как руки эти шарят вокруг меня, вот тут, совеем рядюм. Мы обречены, Ирина Влади-мировна. Колчак разбит. Юденич, на которого было так много надежд, снова отброшен в гдовские болота, из которых вылае весной. Будет разбит и Деникин, не сомневаюсь. Мы вокоем против изрода. Это безнадежная война. Народу большевики блика, ечем мы. Для иврода мы воегда были, есть и будем насильниками, экспропратаровым, и инкем больше». — «Что же денатск» — «Ничето. Жлать. Я счастлив тем, что на свете есть вы. Остальное—

Совсем о другом говорила Виктория Федоровна. Она зашла за Ириной и пригласила ее с собой в один из домов на Английском проспекте, «Та прекрасная квартира, где вы бывали, дорогая, провалилась. Это было ужасио. Но не по вине Вильгельма Ивановича Штейнингера, ист. Оп тут совсем ни при чем... Вы знаете, его тогда, летом, арестовали. Чекисты перехватили письма Вильгельма Ивановича с очень важными сведениями военного характера, предназначенные для передачи генералу Юденичу. Вильгельм Иванович, конечно, конспирировался, подписывался «Вик». Но чекисты так вездесущи: им помогает вся червь, каждый дворинк, каждая кухарка. Всех до одной, этих баб, мы от себя повыгоняли, все делаем сами: а. Мария Дмитриевна, Зоя Иннокентьевна... Да, так н о чем? Чекисты дознались в конце концов, кто такой «Вик», хотя Вильгельм Иванович и молчал, ин в чем не сознавался, никого не выдавал. Но увы, чекисты, чекисты... Хорошо, что кое-гле еще есть наши люди, нас вовремя предупредили, и мы успеди покинуть квартиру по налета. Мы наводили справки. Чекисты несколько часов спустя ворвались тупа чуть ли не с пулеметами. Ужас! Но там уже было пусто».

Вантория Федоровна привела Ирину в теспую, темпую каартирку в одном из ломов близ пересечения Английского проспекта и Офицерской. Ирина повимала уже, какую роль в тайной берьбе играют червые лестницы и проходиме дворы. Завляенные хламом дворы этого дома были превосходиты. Через них можно было проходить и а Английский, и на Офицерскую, и из Прижку — к психиатрической лечебнице Николая Чудотворца. Неподаться убыли с одной сторомы Мойка с другой — корябельный аворд с его сараями, ангарами, заборами, свалками металических уастей.

22\*

Встретили Ирину Мария Дмитриевна и Зоя Иннокентьевна. Поили кофе. Виктория Федоровна говорила о том, как все они любят ее, Ирину, как верят в нее, в их надежного друга, и что в случае чего они вынуждены будут воспользоваться ее гостеприимством. Временно, временно, конечно. Близок час нового, очень сильного наступления на Петроград. Очень сильного, Множество войск и оружия подвозят союзники генералу Юденичу в Ревель и Нарву. А когда армия генерала Юденича будет у ворот Петрограда, натриотические русские силы воспрянут, их еще достаточно в Петрограде, и в Петроград придет освобождение. О, какой это будет радостный день! Молебны в Казанском соборе, в Исаакиевском, во всех церквах бывшей столицы, которая вновь станет столицей. Если Горчилич был полон пессимизма, то Виктория Федоровна кипела, бурлила оптимизмом.

Оли условились встречаться почаще и в случае чего немедленно взвещать друг друга о переменах в обстановке. Виктория Федоровна сказала на прощание: «Вы, милочка, делаете для России великое дело. Наши военные
вам так благодацыи. У вас такое належное место», — и

поцеловала Ирину в шеку.

При очередном посещении Ильи Ирина встретилась в его палате с Павлом. Илья уже вставал и ходил, настроение его стало лучше. Поговорили с ним, посидели, и, когла покидали госпиталь. Павел сказал, что проводит Ирину до дому. Ирина взводновалась. Сказать «нет» она не могла. Это было бы невозможно ничем объяснить. И привести Павла домой, если он пожелал бы зайти. опасно. Он все время пропалает на фронте, появления его она давно не ждала, и в запакощенной квартире могут оказаться следы пребывания ее гостей. А может быть, кто-нибудь и из них самих там находится. Все они понаделали себе ключей и приходят, когда кому вздумается. Правда, есть условие, что, если опасность, надо четыре раза коротко дернуть за медный шарик звонка и, пока сложными ключами один за другим отворяются запоры, тот, кто в квартире, уходит из нее по черной лестнице. Но как при Павле станешь ни с того ни с сего звонить в пустую квартиру?

Ирина терилась. И чем ближе подходили они к дому, тем труднее становилось ей переставлять ноги. Павел о чем-то рассказывал, но она не понимала смысла ни одного его слова. Ей казалось, что приближается катастрофа, грядет то самое, о чем с такой горечью и фанатизмом постоянно твердит Горчилич. Кирпичные стены домов, мимо которых они шли, виделись Ирине той самой стенкой, к которой ее сегодня же, после пыток и мучений. поставят чекисты.

 Знаешь, — сказала она, хватаясь за последнее средство, когда они уже были возде подъезда. - постой. пожалуйста, минутку. Я забыла, на какие ключи заперла дверь. Может быть, придется с черного хода идти. Тебе же известна моя страсть к этим замкам. - Она паже сле-

лала попытку улыбнуться.

Павлу это нисколько не показалось необычным. Он действительно знал Иринины причуды с замками. Ей же почудилось, что он взглянул на нее испытующе, и, взлетев на лестницу, она тотчас дернула четыре раза звонок, забрякала ключами и длинными складными отодвижками; покончив с замками, вбежала в комнаты, осмотрела пепельницы, повыбрасывала из них окурки в плиту, поправила скатерти и салфетки на столах, поставила на место стулья и, задыхаясь от спешки, распахнула окна на улицу.

 Иди! — крикнула Павлу, ожидавшему на улице.— Все в порядке. - Ее радовало хотя бы то, что никого из шайки Кубанцева и Незнамова в квартире не оказалось.

Павел завел разговор о том, что Илью пора бы взять помой. Дома он скорее придет в себя, врачи ему. Павлу, сказали сегодня, что опасность миновала, теперь нужны помашняя обстановка, забота, теплый ухоп, и тогла Илья поправится очень скоро.

 Мало того, — добавил Павел со смехом. — И тебя это полтянет. Одна-то ты не такая, оказывается, чистюля, как при Илье. Конюшневатый вид имеет твоя квартира. Пол!.. Никогда не видывал у тебя подобного. И не мыла. должно быть, месяц целый. Не говорю уж про натирку. И куришь много, пеплу всюду понасыпала. Опускаешься. Иринушка.

Павел смотрел на нее с улыбкой, и ей казалось, что он вилит ее насквозь, вилит ее мысли, ее лушевное смятение, и смеется нап нею, и вот сейчас встанет, возьмет ва руку и скажет: «А ну-ка пойлем в Чека, контрреволюционерка паршивая. Была ты буржуйкой, буржуйкой и осталась. К стенке!»

Но Павел сказал:

 Я давно хотел спросить тебя, Ирина. Помнишь... В марте, кажется... Я приходил к вам, и у тебя в шкатулочке были папиросы. Хорошие папиросы. Не запомнила ли ты их марку? Не «Эксцельскор» ли, а? С такой золотой коронкой на мундштуке. Я-то упустил это из памяти. Сигаретину тогда схватил.

- Не помню марки, - ответила Ирина. - Но хоро-

шие папиросы были, да. А теперь нет, извини.

— Я не о том. Скажи, папиросы эти ты только от своего липового Бабашкина, на самом деле который Хамелайнен, получала? Или у тебя есть и другие источники? Только правду говори. Это очень важно.

А что? — вся обмирая, спросила Ирина.

— Не бойся. — Павеи заметца ее растеринцость. Никто тебя за твои шашви со спекудинтами никуда не потинет. Не в этом, товоро тебе, дело. Слушай винмательно. Папиросу марки «Эксцельсиор»... конечно, окурок ее... нашлы близ того места, где было совершено нападение на Илью. И это едииственный след, оставленный преступниками. Надо же найти тех, кто покупластя на Илью, кто взорвал мост. Бабашкина — Хамелайнена нег, он пропал. Спроскть не у кого. Споящиваю у тек-

Мысли, одна суматошнее другой, каруссањо пошли в на не поминла марки тех пашврос, но, может быть, на них и была золотая коронка. Что же тогда? Может быть, на них кто хотел убить Илью, ходят, кружат где-то бнизко, совсем близко, вокруг. Может быть, они целуют ей руки, подлые и меракие, сидит в ее доме, в доме Ильи, смеются над нею, простушкой, дурой, беззоньной трянком.

Ой, Павел, ой, Павел! — вырвалось у нее, и она

спрятала лицо в ладони.

— Ну, иу, —сказам Павел. — Почему ты так? — Он отвел ее руки от лица, посмотрел в глаза почти с такой же доброй, как у Илы, улыбкой. — Успокойся. Тебе и без меня тяжело. А еще и я ковыряю раны. Извини. Все будет хорошо. Бери Илоху домой. Организуем его возвращение. Он и мне нужен. Не только тебе. Он нужен Петротралу. Белые столько местов валомали. отхоля!.

 Не пущу я его больше никуда! — закричала Ирипа. — Сами делайте, сами! Чтобы совсем человека убили.

хотите, да? Да? Да?

 Не бушуй, не пугай людей таким грозным видом. — Павел поднял руку, чтобы погладить по ее слегка скуластенькой шеке.

Ирина отшатнулась.

Все равно не пущу его никуда!
 Вечером к ней пришел Горчилич.

 Георгий Константинович, вы когда-нибудь видели папиросы марки «Эксцельсиор»? — спросила Ирина среди разговора.

- «Эксцельсиор»? Горчилич смотрел в потолок, припоминая. О да, конечно! Происхождения они, ести не ошибаюсь, французского. Но в Петроград проинкают через персонал бывшего швейцарского посольства. А впрочем, есть такие и у англичан. Хорошие паширосы. А что, Ирина Владимировна, почему они вас заинтересовали?
  - Вы их курите?
- Курю. Когда угостят. С иностранцами я ведь не связан. Для связи с ними есть другие люди.

— Кто, например?

- Ну, скажем, полковник Незнамов. Только, Ирина Владимировна, это очень строго между мами. Сейчас стены стали слышать, у трамвайных столбов и афишных тумб выросли уши. Молчом!
  - Понимаю. А Незнамов имеет эти папиросы?

По-моему, да. Мне кажется, он меня ими угощал.
 Если вы хотите, я попрошу у него для вас.
 Да, да, попросите, Георгий Константинович. Пожа-

 Да, да, попросите, Георгий Константинович. Пожалуйста. Я бы и сама могла. Но он так давно не бывал здесь. Куда он подевался?

- Он ушел, как раньше говорили революционеры, в самое что ни на есть глубокое подполье. После летних провалов Чека, кажется, нащупала его след. За ими уже стали ходить их агенты. В кило на Невском привявался один. Еще где-то. И Роман Антонович, опытный вонн, счел за благо не испытывать судьбу. За последний месяц я его видел всего два раза. Он на самых надежных квартирах.
  - А моя разве не надежна?
- О, что вы! Это наше последнее прибежище! Кажется, вы от нас теперь отдохнете Есть приказ пользоваться вашей квартирой только при крайшей надобности, как неприступной крепостью. Она под охраной закона!
- Но это уже не так, Георгий Константинович. Надо известить ваше командование. Сегодня мне сказали в госпитале, что я полжна взять мужа помой.
- Что? Горчилич смотрел на нее непонимающе. —
   Мужа? Из его сознания уже давно ушел тот чудной че-

ловек, с которым они так мирно однажды беседовали, разглядывая Иринины альбомы со стихами. — Да, это большая неожиданность. Как же быть?

— Не знаю. Я вас об этом спращиваю. Это его дом.

не знаю. и вас оо этом спращи.
 Он сюда вернется. Он будет снова здесь.

— Да, да, понятно. Он хозяни. Это его дом. Бездоммы, гонимые русские офицеры. Нас, как сухие осенние листья, которые сброскло наше дерево, любой вегорок перекидывает охапками с места на место, гонит по мостовым и трогуарам жизяни, на нас каждый может настушить, выгереть о нас ноги, отшвырнуть в сторону.

Впавиний в сентиментальность Горчилич стонал о мем-то своем, Ирина же раздумывала то о папиросам марки «Экспевльснор», то об Илье, которого надо было братьдомой. Ей думалось о том, что с повълением Ильи с глазее встеанут Нубанцевы, всякие ротмистры, поручики, полковники. И может быть, рассоеется, рассоеется черная грозовая туча, которая повисла над их домом, по-смертельному заслонивь собой весь сент жизни.

Горчилич встал, как обычно, поцеловал Иринину руку, сказал с печалью:

Но учтите, Ирина Владимировна. Что бы ни случилось, какие бы ни происходили перемены, я ваш рыпары, я с вами. Надо будет, позовите, примчусь.

## 37

— Его высокопревосходительство, наш господни «кирпяч», ведет крупную международную игру. Пенерал Родаянко ногтем отчеркнул в английской «Таймс» колонку, в которой было опубликовано интервью Юденича конресполденту газеты, данное на диях в Нарве. — На веко Европу он вещает о боевом духе нашей Северо-Западной армии. Но что, скажите мие, он знает об армии.

Начальник штаба, к которому обращался вопрос, генерал Крузенштерн понимал, конечно, что командующий армией не ждет от него никакого ответа и, несомненно,

ответит себе сам.

 — Нас снова загнали в болота, — продолжал Родзянко. — Со страния газегок господ Инановых и Марковых мы вопиняли, это красные — это сброд, полуравдетая голпа мужников и городских люмен-пролегарие. А он нас, чудо-богатырей, вышвырнули из Пскова, из Ямбурга, ототелал почти от сваюй Гатчины. от петогогалского повога. Вы виноваты, генерал, или я виноват в этом? Ну скажите, пожалуйста?

Генералы сидели за столом в штабе, в нескольких шасах ходьбы от квартиры главнокомандующего. За окнами остро устремлялись в серое балтийское небо закопченные готические кровли и шпили Нарвы. На шпилях, поскрыинвая, вращались под ветром с Финского залива железные петухи, скорее похожие на хорошо откормленных идроков, востраните, длинные червые стремы, указывающие север и юг, вглядывались в заречные дали латупные рыцари в латах, шлемах и с копыми или мечами. В чапках, принесенных солдатом-гвардейцем с тремя чеоргиями» на гимиастерке, простывал перед генералами черный пахучий кофе.

- Мне думается, Александр Павлович, заговориль, и Крузенштерін, — что все-таки не Николай Някодаєвну поведет войска в новое наступление, а вы. Поэгому вам ше стомт отвленать свою мисль на явльения случайные, побочные, всегда паразитирующие на главных, и всецело отлаться толью главных.
- Что же главное, по-вашему, Оттон Акселевич?
   Главное собирание сил. Войска сейчас главное, вот что.
- Хорошо, давайте прикинем еще разок все, что мы умемем. — Развалившись в кресле, Роданико вытанул ноги по ковру, уперсы в него каблуками до блеска начищенных хромовых сапог, сложил руки на животе; глаза его смотрелы в поголок, где в розово-голубых аркадийских купцах реавились коалоногие фавны и белогрудые, широкобедные нимы. Он поитоговился слушать.
- Итак, начал генерал Крузенштерн, листая страницы голстой тегради в черной тиспеной коже, — картина несравним более отрадная, чем та, которую мы имели перед майско-июньским наступлением. Перечисляю вам полки, которые Николаю Николаевичу почему-то угодно навывать пивизними.
- То есть как почему? воскликнул Родавнико. Совершенно ясно почему. Чтобы как можно больше получить под эти дивизии средств. А вот потом как он будет объяснять причины того, что эти полки, отряды и отрядним не выполнили задачу, возложенную на них как на полнокровные дивизии, вот вопрос. Так я вас слушаю, Оттом Акселевич.

— Пожалуйста. Конпо-Егерский полк. Первый, Вторй, Третий и Четвертый Ризкские полки. Семеновский. Третий Талабский. Первый и Второй Остроиские. Содъмой Уральский. Нитъдесат третий Вольнокий. Витский. Красногорский. Первый, Второй, Третий запасные полки корпуса Палена. Двадцать третий Печерский. Двадцать первый Чудкоб. Конный толк Болаховича...

 Минутку, — остановил его Родзянко. — Полк Балаховича? Он что же, наш милейший атаман, возвращается

в строй?

— Увы, Александр Павловіч. Это его брат Юзек, Нозеф Балахович. Сам Булак, боюсь, для Северо-Западной армин потерян. Оп разгуливает по Ревелю и в крайпе остроматерных словах отзывается о главнокомандующем, грозит арестовать его как самозванця.

Да, да, мне говорили об этом. Ну так, дальше?

Продолжаю. Первый Георгиевский. Второй Ревельский. Четвертый Гдовский. Третий Колыванский. Второй Литовский. Тринадцатый Нарвский. Первый Псковский. Деникинский. Вознесенский. Второй Тульский...

Постойте, что это за Тульский? Вся та же шайка,

которая устроила тарарам в Гомеле?

— Да, сброд порядочный, Александр Павлович. Они заняты кражей кур по деревням и щупанием солдаток. Может быть, разогнать их по другим частим?

— Подумаем. Еще что?

 Второй Гатчинский. Кочановский. Первый запасный полк корпуса генерала Арсеньева.

- Bce?

 Из регулярных войск — да. Но есть еще тысячный отряд ингерманландцев, тот, что был под Красной Горкой.

— Из Финляндии?

 Да. Есть легион шведов и датчан. Есть даже — но не хочется об этом говорить всерьез — батальон местных, нарвских бойскаутов. Хотя их считается до восьмисот штыков, но это же мальчишки, гимназисты. Главнокомандующий устроил им недавно смотр. Он очень ими гордится.

Для таких старых кряхтунов парад — это как бы

венец их воинских деяний.

 В нтоге, Александр Павлович, мы предполагаем к конпу сентибри иметь двадцать шесть пехотных и два кавалерийских полка, два десантных батальона, десантный морской отряд, пятьдесят семь орудий разного калибра и четыре спаряжаемых сейчас заново бронепоевда: «Адмирал Колчак», «Адмирал Эссен», «Талабчанин» и «Пековитанин». В Ревеле и Усть-Нарве почти ежедневно разгружаются пароходы. Английские и американские. С очередным нароходом нам должным будут прислать исколько танков. Кстати, эстонцы получили уже двадцать штук.

 Потом они, поверьте мие, Оттом Акселевич, в случае чего двинут этими танками нам в зад. Между прочам, сволочи эти союзники. Эстонцам—танки! А что нам? Вы знасте о том английском пароходе, который только что пришел в Ревель?

С футбольными мячами и клозетной бумагой?
 Оба генерала рассмеялись.

История эта уже прошумела в газетах. Вместе с сорока тысячами комплектов обмундирования для солдат и офицеров, почти с цитьюдесятью тысячами ботниок и другими весьма полозными для армии вещами на параходе том, который помятых Родавико, оказалось двадиать тысяч чемоданчиков с бритвенными приборами, зубные щетки, футбольные мячи и три огромных тюка пицифакса. Присыпку таког груза англичане объясияли тем, что пароход спаряжался для их войск, ваходицихся в Архангельске. Но порт назначения неожиданно был изменен уже в путв.

Мячи и пипифакс вызвали всеобщее веселье в бело-

гвардейском мире.

— Англичане! — сказал Родзянко. — Они могут воевать только при полном комфорте. Наша русская кобылка, она, естественно, должна довольствоваться соломой вместо постелей, а им извольте подать тюфяки из верблюжьей шерсти. Иначе и с места не сдвинутся. Им до страсти хочется урвать кое-что у нашей матушки России. Все же видят это. Но урвать не своими руками, не своей кровью, а нашей, русской же. Сволочи! Для чего они всю эту историю с образованием «правительства» затеяли? Чтобы мы, русские, гарантировали существование Эстонии, дали бы обязательство не возвращать ее в лоно России. Им надо расташить Россию на куски. Эх!.. - Племянник бывшего председателя бывшей Государственной лумы закатил длинную матерную рудаду, желая, видимо, продемонстрировать ею могучий корень своего истинно русского происхождения. — А ничего не поделаешь, сказал он после этого. — ровным счетом ничего. Мы никому пока диктовать не можем. Диктуют нам. А мы должны кланяться в пояс и благодарить добрых дядошек, сцирающих с нас шкуру. Ну ладио, это пустая лирика. Так сказать, одни змощин. Возвратимся к планам. Если они нам все-таки пришлют танки, я полагаю, что их надо придать нашему самому надежному, отлично показавшему себя полку талабцев полковника Пермикина Этот полк должен ядти на прорым. Как вы считаете?

 Вполне согласен с вами, Александр Павлович. Уже не одна ночь ушла у меня на то, что я с вечера и до утра ползал и вдоль и поперек и по диагоналям карт предполагаемого наступления. Сил у нас, если смотреть на дело с полной трезвостью, не так-то много. Поэтому фронтального наступления мы вести не сможем. От такого наступления наши силы только еще больше распылятся. Надо идти колоннами, решительно и без оглядки вламываясь в расположение противника. Прямиком устремиться к Гатчине, Ропше, Красному Селу и, не мешкая, прыгнуть оттуда на Петроград. Если верить Николаю Николаевичу и... гм... генералу... гм... Владимирову, то в Петрограде нас давно ждут, там начнется немедленное выступление офицерских отрядов, последует ликвидация советских властей, партийных главарей, всех красных штабов и «чрезвычайки». Словом, задача в том, чтобы дорваться, достигнуть окраин города, его первых улиц.

— Это верно, это верно. Возможно, что наше майскоимпьское наступление было неудачим яниць потому, что мы не имели должной решимости в наступлении, деалли нередлипки, накапливали силы, противник тем временем тоже собирался с силами. Надо учиться на ощибках. Но... Роданико поднял указательный палец. — Особино-то на витуренний варыв в Петрограде рассчитывать не стоит. Какие радужиме надежды были у нас на подобный варыв витури Красной Горки и что из этого получилос.? Полный разгром наших сил. На себя надо надаться, только на себя. А если помогут изигутри, тем

более хорошо.

Генералы взялись за карту, стали чертить на ней свои спекральские, развище противника стрелы. Опять поминались реки Плюсса и Луга, селения Большой Сабси и Муравейно, железводорожиме станции Веймари и Молосковицы. Конница Лівена должна вырваться на Имбургское шоссе, талабцы арти на Гатчину ядоль железной дороги. Ломались карандация, ломались спички от нервных закуриваний, сыпался на паркетный пол пепел папиpoc.

Генералы не сразу поняли, чего от них хочет адъютант начальника штаба, появившийся в пверях.

Что-что? — переспросил Родзянко.

 Прибыл его высокопревосходительство генерал Краснов.

Кто? — уже удивился и Крузенштерн.

Генерал Краснов! — повторил апъютант.

Родзянко и начальник штаба переглянулись.

 Ну-ну, просите! — сообразил наконец Родзянко. — Нельзя же столь знаменитого полководна заставлять ждать в приемной.

Поблескивая стеклами пенсне с золотыми зажимками. чуть усмехаясь, вошел энергичной походкой кавалериста не поладивший ни с генералом Алексеевым, ни с Деникиным на юге и потому вот устремившийся на север недавний атаман Всевеликого Войска Донского, в прошлом фельдфебель роты его величества, гвардеец, танцор, сочинитель романов, стихов, виолончелист, дававший, бывало, в столичных гостиных сольные концерты.

Генералы поднялись ему навстречу.

 Господа! — не погасив своей усмешки, сказал, под-ходя, Краснов. — Чрезвычайно рад видеть настоящих рыцарей белого движения.

Были пожаты руки, все вновь, в том числе и гость, опустились в кресла. Глаза Краснова скользнули по разостланной на столе карте.

 Гатчина? — сказал он. — Царское Село? Александровская? Знакомые места, господа.

Родзянко и Крузенштерн заерзали в креслах. Им не нравилось, что этот фанфарон заглядывает в их сокровенное. Русским офицерам давно было известно по тому телеграфу, который летит от губ к уху, от следующих губ к следующему уху, что донской атаман разошелся с генералами белых армий юга из-за своей германской ориентации. Немцы его вооружали, немцы ему покровительствовали, поддерживали его. Кто знает, откуда он появился сейчас. Не из тех ли русских формирований Бермонта-Авалова, не из тех ли войск, в которых германские генштабисты скрывают от жестких параграфов Версальского договора своего фон дер Гольца с его «Железной дивизией»? У той части русских белогвардейцев, накрепко спаявшихся с немцами, совсем другие планы. Генерал Юленич предпринял уже не одну попытку объединенных действий с Бермонтом, но каждый раз как бы наталкивался на стечу. Кто их знает: может быть, они самы хотят пойти на Петроград со сторокы Риги? И кто знает, не их ли агент этот кавалерийский вояка-сочинитель, по пути в Нарву из Новочеркасска оботнувший всю Европу?..

Крузенштерн позвонил в колокольчик, сказал вошедшему адъютанту, чтобы тот распорядился подать еще кофе.

 Прибыл, господа, в ващу армию, — заговорил Краснов, качая ногой в щегольском генеральском сапоте.
 Но в строй, очевидио, не пойду. Я уже имел беседу и с главнокомандующим и с весьма интересным человеком генералом Владимировым. Приму участие в пропаганде.

Родзянко и Крузенштери снова переглянулись. От такого заивления их подозрительное отношение к гостю усилилось.

 Что ж, рады, безусловно рады, — ответил Родзянко, встав, в как бы коказывая тем, что служебная работа завершена, сложил жарты. — Газеты, дистовки, прокламации... У нас даже есть спецальние аэропланы, которые предназначены для разбрасмывания вего этого на головы противника. Благотатием с поде. геневога.

Принесли кофе. Посверкивая пенсие, Краснов пил его маленькими глотками.

 В Батуме турки приготавливают прекрасный напиток из тех же зерен, что получаем и мы. Но у нас их только портят. Нет должной школы. Но ваш внолне приничный. Кто варит?

 Простой солдат, совершенно нростой, — ответил Крузенштерн. — А сам он этого кофе и в рот не взял ни разу.

— Ах, госнода! — перейди на другую тему, с пафосом заговорил Креспов. — Кто бы мог подумать, что мы будем спецеть когда-либе на самом краю родной земли и терваться мыссью, как веркуть себе свой родной дом! На той карге, которую вы только что сложина, генерал, я увядел всем нам известнее село Пудково. Помию грандиозные манеры, кавларийские привирные атаки на главах его и ее императорских величеств. Если быть откровенным, господа, я был серьенне влабен в нашу императрито Сбантельнейшая жеепщина, облятельнейшая жеепщина, облятельнейшая. Тонкой, изящиой думи человек. Если бы мые в руки полансь ее в хулителя, которые с трибун Государственной думы

склоняли августейшее имя вместе с именем грязного мужика, я бы...

— Вы это можете сделать, генерал! — радостно воскликихи Родзянко. — Случай благоприятствует вам. В наших зойсках, под чужим именем, правда, подвизается, кто бы вы думали? Господии Марков-второй! Одия из тох самых, вам ненавистных. Вы с ним будете грудиться по одному ведемству. Он издает изумительную газетку «Белый крест».

Краснов насупился. Невозможно было не почувство-

вать. что над ним смеются.

 Да, — отделался он невнятным ответом, так и не найдя, что же сказать еще.

— А между прочим, — сказал Крузениитери, — мы в наших войсках, и особенно среди населения освобожденных уездов, стараемся не поминать членов царствовавшего дома. Идея монархизма не встречает сочувствия в народе. Как вы ни думайте, а с монархией в России покончено. Это бермонтовцы, те германофилы в Латвин, еще носятся то с великим князем Николаем Николаем Николаем Старатов Вандимировичем. А мы, гемерал, нет. Новое устройство в России будет основано на республиканских началах. Учтите это, пожалуйста.

Краснов поняд, что адесь, в штабе, к нему относится с неприявные. Рааговор є генералом Владимировым был ему несравнимо более по душе. Владимиров провыя полнейшую почтительность к бывшему доискому атаману, благодарно восторгался тем, что столь известный деей России боевой генерал прибыл в Северо-Западную армию и что. если он хочет получить легов в пропытание, вся она

будет предоставлена ему.

Донив кофе, Красиов встал и попрощался. Проводив

его до дверей, Родзянко вернулся к столу.

— А вель хлыщ! — скавал ов. — Чего удивляться, что он подвел Керенского. Таких, знаете, в оперетках представляют. Вокруг вих субрегочки мыловидиенькие крутится, а они индочками, видючками, хвост верером, по спеце фланируют и этакие-разотакие куллегики распевают.

— Не скажите, Александр Павлович, — не согласилси Крузенштери. — А мне думается, что это лишь видимость легковесности. На саммо деле он человек поясный. Карьерист. Себялюбец. И очень-очень подоарителен со своей орнентацией на Германию. Какого ому у нас черта надо? Немцы его прислали, немщи! Вынюживать будет. Непаром же не захотел в строй. В пропаганцу ему! Чтобы свободней болтаться повсюду да вот, говорю, вынюхивать.

— Посмотрим, увидим... Что ж, продолжим нашу работу. Разворачивайте карту. Вы заметили, как он лез в нее глазами?

Пока, визжа талями, в портах Ревеля и Усть-Нарвы подъемные краны разгружали пароходы Антанты с боевыми грузами для Северо-Западной армии, пока на дорогах от этих портов к рекам Нарове, Плюссе, Луге тащились обозы из конных подвод и неуклюжих, громоздких грузовых автомобилей, пока шло насыщение войсками каждого селения, прилегающего к линии фронта против красных, - генералы в Нарве все в новых и новых подробностях разрабатывали план удара на Петроград.

Русские политики из различных «комитетов» и «совещаний», разбросанных по Европе, утверждают, что удар этот будет вспомогательным, по стратегическому значению второстепенным - только-де для отвлечения большевистских сил от армий Деникина, которые устремились к Москве. Пусть себе тешатся этим. На самом же деле удар на Петроград решит все.

Без дела Илья не мог провести дня. Возвратясь из госпиталя, он раздобыл несколько березовых поленьев, старых консервных банок, листов фанеры и из всего этого принялся мастерить модель вскадренного миноносца. Ирина видела, как тшательно обстругивал Илья части будущего кораблика, как с помощью ломаного стекла и наждачной бумаги до полной обтекаемости доводил его формы. Потом в квартире остро запахло олифой и скинидаром: Илья малярничал, разделывая свой миноносец серой, красной и белой красками.

На это ушла неделя. Все семь дней Илья был охвачен деятельностью. За те дни он незаметно для себя и для Ирины окончательно окреп и уже не чувствовал слабости в ногах. Так. иной раз. покружится голова — и пройдет. оставив испаринку на лбу и за воротничком. Илья оботрет лоб рукавом, постанет платочек, проведет им вокруг

шеи — и мастерит дальше.

На восьмой день у дверей позвонили товарищи из Петросовета, а с ними еще явились и военные. Снова на железных порогах летели в воздух мосты, снова защитникам Петрограда приходилось создавать подвижные ремонтные отряды, и снова для технического руководства восстановительными работами припли приглашать Илью.

 Дорогой Илья Андреевич!.. — Люди смотрели на него с просъбой и надеждой. — Теперь уже не будет так беспечио. Не сами саперы станут нести караульную службу, Илья Андреевич, а специальная команда краспоарменцев. Побережем вас. Если надо, доктора с собой возъмем, сестру милосерция.

Илья Андреевич никуда не поедет! Слышите? —
 У Ирины дрожали пальцы и губы, из глаз летел огонь. —
 Нет, нет и нет! Он не может. Он болен. Зачем вы при-

шли? Вы же сами знаете!

Илья улыбался, посменвался, говорил: «Да, да, вот досерное, — пожимал плечами: что, мол, я могу поделать со своей кругой супругой? И вместе с тем глаза его выражали явное желание и полизю готовность умчаться с легучкой та те реки и речки, к том искалеченным мостам, где его ждуг воинские поезда, общитые броней дрезины, блицированные вагоны и паровозы.

Два для Йрина металась по квартире, говорила, что выминула за окно ключи и он не сможет отворить двери, падала в обмороки, держала на голове то холодные, то горичие полотенца, пила ванеривновые капали, отчето ими в окна, шествум по каримам, заглядывали неведомо как существовашие в голодавощем городе тощие, коститые коты. Она говорила, что куда-то уйдет, уедет — искать своих родных и Ляльку. А однажды сказала, что просто покончит с собой.

Она и в самом деле была на грани помутнения разума от страха, от невыносимой мысли, что вновь может остаться одна, что вновь, зная ее безволие, в квартиру полезут страшные люди и повторится все то, от чего она начала било отхолить в последние пии.

Кончилось тем, что Илля все-таки собрался и усхал. Когда он складывал свои вещичин в дорогу, припла к тому же, совеем расстроив Ирину, разбитияя смаливая бабенка и заявила, что пусть, мол, граждания Благовидов не волнучегся за своето муженька, она лет абабенка по имени Клава, полностью берет на себя заботу о нем. Она еще и подмитнула со смешком: «Инженер Благовидов получит все, что ему захочется. Как при родной жене будет жить». Глуная мурносая дура со своими глуными, дурацкими шуточками! Она бы так не шутила, если бы

знала Илью, его любовь к ней, к своей Ирппе. Да он на такую лахудру, пусть та хоть и еще в десять раз будет смазливее, даже не взглянет. Мелкая, пошлая дряны!

Ирина проводила Илью на Варшавский вокаал, доила с ним рядом, переступан рельски и пшали, до чень дальних запасных путей. Там он поднился в вагон и еще долго стоял у окня, долго стояла и Ирина воале вагона и пшалах, но они уже ничего не говорили. Илья улыбался, как всегда, пироко, добро, любя. Ирина лишь кривила тубы да утирала глаза илаточком. Слезы бежали сами. У нее было чувство, что она погибает, что это ее последпие дин, последнее над нею солице, последнее небо, последние травки меж шпалами, чахлые, почувание осень. Последнее все.

Последнее все.

И опа не ошиблась в своих опасениях. Два дия спусти к пей явился самый страшный из всех страшных — Кусапцев. На этот раз оп не расточат свои мерякие ульбочки, не путал Ирину мелкими, редкими, каждый по отдельности, вуралачыми зубами. Оп рывлеа в коризинах, которые все еще стояли на антресолях, набивал патронами магазины двух браунингов и барабан нагана и, только рассовав оружие по карманам брюк и куртки, присел в гостиной и закурыл. Он не ухаживал, не объясивлея в другой глубокие затяжки табачным дымом. Невольно для другой глубокие затяжки табачным дымом. Невольно для себя Ирина отметила в уме, что там такое он курти, не «Яксцельснор» ли? Нет, Кубанцев дымил плохонькими, сквеню пактивиним напиросками.

Он не говорки Ирлин о том, что случилось в их подполье, отчего ило заметалось по городу, причась в самы надежных местах, на самых надежных квартирах, гробираясь дворами в бывшие посольства, в миссии, к вессильным дюксам и прочим иностранным резидентах, которые разгуливали по Петрограду кто с корреспопдентскими карточками английских газет, кто представыяя американский Красный Крест, кто как сочувствующий русской революции фованиузский гововиш.

Вслед за летини арестом Вильгельма Штейнингера, тама петроградской ветви Национального центраконтрреволюционное подполье поразил, потряс новый тажелый провал. ЧК пересажала уйму белых офицеров, боению той чармин», которую тидельно, отбирая в нее по человеку, просемвая каждого и отсенвая недостаточно годных, готовыя для удава в спину Красной Армии полковник Люндеквист, начальник штаба 7-й армин. Из группы полковника Незнамова, в которую среди других входили и Кубанцев с капитаном Горчиличем, чейкеты выхватили четверых — опытных, искушенных, непримиримых «Армия» Люндеквиста состояла из десятков таких групп, из нескольких сотем отчанных голов, готовых на все, и почти каждая группа понесла теперь весьма ощутимые потери.

Правда, не всех схваченных следовало жалеть. В еармиюэ входили не только офицеры, был в ней в всякий другой народец — и эсеры, и черносотенные монархисты, и даже бывшие тюремные сидельцы, осужденные отнодь не за политику, а за профессиональный удар ножом под ребро прохожего человека, за ограбление квартир, за карманные коважи,

Кубанцев хотел было что-то сказать, Ирина видела, как он уже шевельнуя губами, но у двери позвоинии так для обоих нежданию, что и она и он вазроинули на глазах друг у друга. Зевою был не четверной, а тройной. Таким звоинли или Илы, или Павел.

Кто? — спросил Кубанцев, хватаясь за карман.

Может быть, муж, может быть, его брат! — ответи-

ла Ирина, став мертвецки бледной.

-- Какой еще брат? Почему вы никогда о нем не товорили? -- Кубанцев вытащил браунинг и бросвися к дверям черного хода. Но там, как в парадной, тоже было закрыто на множество Ирининых замков, а где ключи, в волнении отая не могла вепомнить. Куда-то спритала, когда решила не выпускать Илью из дому. Но куда же, куда?

Метаться по квартире дольше было нельзя, и тянуть, не отворяя столько времени дверь, тоже. Пусть там будет Илья, пусть окажется Павел. Но надо открыть. Иначе начити валамывать. Ипина скваала Кубанцеву:

— Сидите курите как ни в чем не бывало. — Она с ненавнстью смотрела на этого коверкающего ее жизнь человека. Если там за дверью не Илья, а Павел, что он подумает об этой затянувшейся паузе?

Звонок снова зазвонил. Ирина подошла к двери.

— Кто?

Свершилось худшее из худшего. Это был Павел.

Увідав в гостиной незнакомца с заурядной, не слишком привлекательной внешностью, Павел, конечно же, ни на минту не заполозови Ирину в любовной истории. Он

пе сомневался в том, что человек этот — очередной спекулянт и пе открывали ему так долго лишь потому, что подальше с глаз притали те товары или припасы, которые приволок Ирине этот диди. Павси узыбирлас своей летучей, быстрой узыбкой, давав Ирине поинть, что все видит, все впает и что она неисправима, сколько раз предупреждал оп ее, чтобы не путалась со спекулитами, — упрямо продолжает и в конце концов нарвется на крупную непивичность.

Кубанцев же, не выпуская рукп из кармана, встал, представился, назвав фамилию, которая первой пришла на язык:

— Шашкин

— Здравствуйте, гражданин Шашкин. — Называть себя Павел не стал, будучи уверен, что имеет дело с жуликом. — А гле же Илья? — споскл он у Ирины.

 Ах, если бы ты пришел дия три назад, ты бы помог мне с ним справиться! — заговорила Ирина с дрожью в голосе — от всего: и от страха, и от волиения, и оттого, что Павел вновь вернул ее к мыслям об Илье. — Он опять сбежал со споям поездом.

Что ты говоришь! — Павел сел напротив Кубанце-

ва. — Куда же?

— Куда-то по Варшавской липин. За Лугу, кажетска. За Лугу? — Павел внал о том, то как раз за Лугой, между нею и Псковом, вменио два дня назад, когда в те места отправила Илья, Одений двину двину свои полки в наступление, педись и на Псков и на промежуточную станцию Струти Бельке, а дальше, надо полагать, и на самую Лугу. — Да, да, там работа есть. Но он здоров? Окончательно?

 Разве вы спрашиваете о здоровье человека? вспыхнула Ирина. — Увидели, что уже на ногах, и вот

тебе — поезжай, живи там как попало.

Кубанцев смотрел то на Благовидова, то на Ирипу, старалсь сообразить, как бы выбраться из опасного положении. Кто таков этот брат Ильи Благовидова Коканая тужурка, ремин, фуражка со звездой, наган в кобуре, сапоти. Комадир или комиссар; Если командир, то в красные командирым брат инженера Благовидова мог попасть и из офицеров, и совсем не образтельно тогда, что оп врат. Но если это комиссар, то надо подниться, вездить ему пулю в его эту кожаную грудь и бежать. Но как узнать, кто же оп: комиссар или командир?

- Извините, гражданни Банговидов, сказал он, наоравшись духу, и Павел тотчас отметил для себя, что тип этот, оказывается, знает его фамилию, знает, очевидно, и то, что он брат хожина дома. Следовательно, когда Ирива так долго не шла отмыть дверь, они тут совещались вдвоем, и она сказала своему гостю, кто такой мог оказаться за дверью. — Что-то лицо мне ваше знакомо, продолжал тем временем Кубанцев. — Не встречались ли где на фронге или в военном училищер.
- Могло быть и на фронте, могло быть и в училище, ответил Павел, все более и более внимательно присматриваясь к гостю Ирины. Вы где воевали?
- Да на Западном, под Двинском, у генерал-лейтеналта барона Будберга. — Кубанцев никогда не служил в армии и никогда не был на фроите. Но о 70-й пехотной дивизии, в которой начальствовал барон фои Будберг, ему приходилось слыхивать от полковинка Неванамова. — Вы, значит, офщер? — снова поинтересовался он. — Если в училище были.
  - Да, прапорщиком вышел.
- Очень рад! Настроение Кубанцева поднялось, оп вытапиля руку из кармана. А я, господин прапорщик, был ротмистром. Он смотрел в лицо Павлу, стараясь опытным глазом жандарма ловить малейшие движения на нем, малейшие протиуло. Тогда Кубанцев решился добавить: Собственно, что значит был! Офицер всегда остается офицером, не так ли, господин прапорщак?
- Разуместся, ответил Павел, понимая, что в кармане у назавашего себя Шашикным Ирининого вызитера лежит оружие, не эря же Шашким так долго продержал там руку до тех пор, пока не узиал, что перед нитоже бывший офицер. Надо бы арестовать молодца да проверить как следует, кто он такой. Но как на глазах у него вытащить нагаи из кобуры? Тот свое оружие выхватит раньше. Ему не надо возиться с отстегиванием кожаного клапана.

А обрадованный Кубанцев уже начал расспросы о том, где учился гослодин пранорияк, где служил, у какихим командиров. Пався отвечал односложно, упорно думая сове, и повимал, что там, своим и неохотным, рассевными ответами, он может спутнуть Шашкина — тот запоповили темпанце в насторожится.

Терзанпя его разрешил новый звонок в дверь и тоже условный.

Теперь-то это уже Илья! — Ирина бросилась отворять.

Павел воспользовался случаем и поднялся.

— Пойду встречу братца, давно не виделись, — сказал он Кубанцеву.

Тот уже сунул обе руки в карманы — одну в брючный, другую в карман куртки.

Осокина не переставала мучить мысль, куда же подевался Хамелайнен. В Петрограде его не было: ни по одному из названных им адресов - Осокин проверял не одпажды — он не появлялся. Что же, значит, остался в Эстонии, в Ревеле? Но почему? Зачем? Такие вопросы Осокин обращал и себе и Яну Карловичу. «А ты возьми и слетай, - сказал ему на днях Ян Карлович, - туда, в Финно-Высоцкое, где проживают его родственники, Может быть, они что и знают. Тебе известны их фамилии. имена?» — «Известны». — «Давно бы надо было съездить. Костя Осокин. Ты проявил вялость в действиях». - «Не от вялости это, Ян Карлович. Времени же нет. Сами знаете, как мотаюсь. А тупа ехать — весь день ухлопаешь. Автомобиль-то не папите?» — «Не дам. Осокин, не дам». «Ну вот, на поезде надо по Красного Седа. А оттуда, если попутной полволы не окажется, пехом пальше. Полный день. — говорю, пройдет», — «Тогда прододжай силеть на стуле и каждую неделю приходить ко мне со своими вопросами, что же делать, как же быть».

Выбрав подходящий день, Осокин отправился в Красное Село. Истрепанный паровозик тащил несколько вагонов пригородного поезда не менее трех часов, надолго застревал то в Лигове, то в Горедове. Епва побрадись по

места.

В Красном Селе, подобно тому что Осокин видел когда-то в Гатчине, по всем улицам бродили красноармейцы, что-то на что-то выменявли у местных жителей: то за пяток огурцов отдадут зажигалку, то за крепкие свои сапоти получат чужие дмрявые, но зато с придачей куска свиното сал.

Долго протолкался Осокин в том месте, где от главной улицы ответвлялась дорога на Кипень, все ждал попутную подводу. Но была первая половина дня, и крестьяне все еще ехали из своих селений в Красное Село. Обратно онж

отправятся лишь под вечер.

Vанав, что до Финно-Висодкого верст шесть-семь, Осокин пустился в неший иуъь. Сентабрь подходия к концу, погода стояла ясная, солнечная, было не жарко, даже скорее свежевато, полевой воздух бодрия, шагалось весало и ходко. На полях стояла капуста, тутие белые кочаны. Их охраняли хозяева, сидя в шалашах — каждый в своем, посередияе своего поля. Хотелось бы погрыать капустки, добраться до кочерыжки, сладкой, вкусной. Даже челюсти сводило от мыслей о таких лакомствах. Но как их взять? Крику сколько будет — грабеж, мол. Вот она, Солетская то власть.

С кочерыжек мысль перестроилась на воспоминания детства. Стало думаться о доме, об отце, матери. Вальке. По чего же рады были они все, когда, вырвавшись из белого плена, их Костя добрадся, наконец, до своей Счастливой улицы, до родной халуны. Послушать его рассказы сбежалось человек сто. Крановшики с Путиловской верфи, свердовщики, чеканщики, клепальники. Нарол глуховатый, орать пришлось — охрип к концу рассказа о том, что видел в тех местах, где появились и начали хозяйничать белые, об офицерских расправах, о бывшем генерале Николаеве и его смерти, о порках крестьян, о крови и слезах, «Ты бы к нам на Путиловский заявился, — сказал ему партийный сосед, которого уже лет пвалиать все звали Яковлевичем. — А то некоторые наши хлюсты, которые в эсерах путаются, всякую муть несут про то, дескать, что Юденич да Родзянко, если припут. сейчас же созовут новое Учредительное собрание и власть будет другая, расчудесная. Денег сколько хочешь, харчей бери — не хочу, и всякие такие узоры. Они даже забастовку, эти сладкопевцы, чуть было не устроили. Кое-кто уже побросал работу. Пришел бы, Костька, а? Порассказывал бы дуракам». Обещал, собирался, да так и не собрался. Гле уж! Разве найдешь лишнее время при такой работе?

В Финпо-Высодкое надо было идти через Русско-Высоцкое — большое, красивое село с церковью, окруженной кладбищем. А само-то Финпо-Высодкое оказалось мелкой деревенькой. Негрудно было найти тут родственников Матти Хамелайнена. По-русски они говорили плохо и с трудом разобрали, чего хочет от них приезжий человек из «Петтерпурка». А когда наконец поняли, то дружно закивали в сторону востока: «Там наш Матти, там. Ропша он, Ропша. Это мы тут шивем. Матти шивет Ропша». Осокин сказал, что с удовольствием прогудяется в Ропшу— приходилось слышать об этой ботатой и красивой царской мызе,— но спачала он хотел бы учнать, бывал ан их Матти в здешних местах после мал. «Как ше, как ше!— защумели родственники. — Третьим твем пришел, польной весь, в ревматисьме. С утра то ночи в нане моется».

Хамелайнен искренне обрадовался, когда Осокин нашел его в сторожке среди фруктового сада при охотничь-

ем дворце русских парей.

— Товарищ Осокин! — закричал он, вскакивая с постели. — До чего хорошо, что вы прибыли! Я бы еще не скоро собрался в Петроград. Совсем ноги не ходят. Распухли. Да и вот там, прошу вас, посмотрите... — Он сбросил теплую жилетку и запрал рубаху на спине. Осокия увидел синие, рваные, кое-как заживающие, в струпьях, рубцы. — Желеваным палками от ружей били, товарищ Осокин. — Хамелайнен сел обратно на постель и заплакал. Он хиюпал носом, губами, лицо его стигивалось в морщинистый меточек. Он исхудал, изболелов. Тес тот боевой «Бабапкин», каким был он веспой, когда сидел в предварилке ЧК!

Что же с тобой случилось, Хамелайнен? — спросил

Осокин, присаживаясь на стул. - Кто это тебя так?

— Белые. Они меня, как только я перешел туда, схватили, сказали, что я шпион, и вот с тех пор держали в разных подвалах, в холодных погребах с другими бедиыми людьми. Все требовали, чтобы я сознался, кто меня послал. И золото отобралы. Все отобрали. У нях начальники каждую педелю повые. А каждый новый как придет, так сразу: «А пу всыпать двадцать пять горячих этому негодяю!»

Осокин видел, что Хамелайпен не врет. Не столь уж он великий актер, чтобы так натурально исполнять непростую роль потерпевшего, битого, пострадавшего.

— Значит, ты и в Ревеле не был?

 Какой Ревель, товарищ Осокин! Сразу же за Попковой Горой меня взяли. Потом в Ямбург перевезли.
 Потом — в Нарву. Оттуда и ушел.

— Когда?

А дней как с десять. Долго плутать пришлось. Сначала на белых боялся наскочить. А потом уже и краспых надо было избегать.

— Что так?

 Не один я шел, товарищ Осокин. — Хамелайнен не решался говорить дальше, мялся.

— Ну-ну, не один, значит. А с кем же?

 Да вы с ними сами поговорите лучше, товарищ Осокин. Опи-то меня из кутузки и вызволили. Господин подполковник...

— Кто, кто?

 Подполковник, говорю, подполковник. Белый офицер. Он проверку в тюрьме делал и распорядняся меня выпустить. Не совсем вот так: выпускайте Хамелайнена, я колец. Да вы лучше уж сами с ними...

Осения почь была иепроглядно черна. Шумел сырой ветер над липами старого парка, хлюпала вода на перепадах рошнинских прудов, под ногами мягко шумели сдутые ветром в вороха опавшие листья. Осокин почти во ощупь пел через сад за прихрамывающим впереди Хамелайненом, крепко держа в кармане кожанки рукоять нагана. «Тоспола офицеры!» Не так легко разобраться, зачем они тут и кто такие. Разведка? Курьеры от белых к контрикам в Петроград? Может быть, специально держали Хамелайнена в тюрьме именно для такого случая, а когда им понадобилось, устроили совместный с ним ложный побег.

Хамелайнен привел Осокина к омшанику. Окон избушка не имела, только дверь. Хамелайнен осторожно постучал в нее, видимо, условным стуком. Дерь отворилась, в ее проеме Осокин увидел человека, едва освещенного пзнутри тускло теплившимся в омшанике фонарем «летучам мышь».

- Господин подполжовник, - тихо заговорил Хамлайнен, - не бойтесь. Если вы взаправду решили перейти к красным и не передумали, то и привел к вам самого пужного в таком деле человека. Это товарищ Осокип. Из Чеки.

Человек в дверях отступил назад. Осокин вытащил наган наполовину и с четким, резким щелчком взвел курок.

Прикажете поднять руки? — спросил человек в дверях. За ним Осокин увидел и второго.

— Рук можете не поднимать, если сдадите оружие, — ответил Осокин. — Хамелайнен, прими!

Хамелайнен передал Осокину наган и браунинг.

 Докладывайте: кто такие? — Осокин вошел в омшаник и старался разглядеть лица приведенных Хамелайненом белых офинеров. — Рассаживайтесь! — Он vказал на табуреты и ящики в избушке. Сам опустился на лавку возле подобия стола, сколоченного из досок, на котором стоял фонарь, и огляделся. В углу увидел несколько пустых ульев; на них были положены доски и навалено сено, покрытое серым солдатским одеялом,

Офицеры напряженно смотрели в лицо решительного пария из страшной ЧК, одно название которой способно заморозить кровь в человеке. С чем он пришел: с жизнью или смертью? Не зря ли они затеяли этот поход с вызволенным из заключения тином, который, может быть, подосланный ЧК провокатор? Не поспешили ли сдать оружие?

 Госшедин... — начал было тот, кого Хамелайнен назвал подполковником.

Но Осокин остановил его.

 Никакой я не господин. Моя фамилия — Осокин. Но я вам и не товарили.

Как же, простите, нам быть? — осведомился тот.

Очень просто: гражданин Осокин.

- Граждании Осокин, я не настаиваю на том, чтобы вы вот так, сразу, с налету поверили каждому нашему слову. Это и невозможно. Тайком пришли два белых офицера, два ваших врага, и понятно, что вы должны относиться к нам как к врагам. Но и начну с того, что мы вам представимся. Подполковник Ларионов!

Штабс-капитан Снегирев! — подал голос и второй

офицер.

— Мы больше не можем оставаться в армии генерадов Юденича и Родзянко, - продолжал Ларионов. -А третьего нути у нас нет. На бегство в Европу и на жизнь там достаточных средств мы не имеем. Мы же не капиталисты, не буржуи. Необходимость привела нас к вам. Тем более что уже несколько лет оба мы не виделись со своими семьями. Они в Петрограде. Может быть, правда, их уже и нет в живых. Может быть...

— ...Чека их прикончила? — подхватил Осокин. — Граждане офицеры. Советская власть с петьми и женщинами-матерями не воюет. Она бьет и карает ваших генералов, ваших полковников и подполковников, ротмистров и капитанов. И вы, если ничего не врете, пройдя проверку, сможете получить работу, службу, стать советскими гражданами. Ясно?

Впезацио Осокина осенило.

- Ларионов? Он вскочил со скамьи, схватил фонарь и поднес к самому лицу Ларионова, рассмотрел длинный шрам на его лбу. — Подполковник? Командир батальона?
  - Так точно.
- Я вас знаю, подполковник! Осокии разволиовался. Ему во веск кровавых, мучительных подробностых вспомнялись плен, расправа над красноармейцами в скогном дворе имения Торма — вспомнялось все, что творяли однополчане подполковника. Но он увидел и того Парионова, который готов был прикончить контуразведчика Барского в Большом Заречье под Вырой. — Грепны вы, подполковник, грешны, — сказал, ставя фонарь на место. — К стенке бы вас прислонить надо. Но не я это решаю. Советская власть решит.

Нававтра Осокин вместе со спекулянгом Хамелайненом, который волею судеб превратился в его помощинка, доставил Лариовова и Спегирева в ЧК, к Яну Карловичу. Ян Карлович поочередно вызывал офицеров в кабинет и, побуждая своей спративыющей бровые говорить правду, стал выясиять одну деталь их биографии за другой. Осокин сидел у края стола и обстоятельно записывал.

Когда Ларионов дошел до рассказа о том, как белые зверствовали в Выре, против чего он потом якобы решительно протестовал, и назвал деревни Замостье и Боль-

шое Заречье, Осокин подтвердил:

— Точно, Ян Карлович. Это же тот самый офицер, о котором я вам рассказывал. Не все, дескать, они одинаковы-то — помните? А вы говорили: потому, мол, он тогда взвился, что сам не любит грязной работы, на других ее переваливаем.

Ларионов смотрел на сухого, жилистого чекиста и,

волнуясь, ждал решения своей судьбы.

Потом Яну Карловичу долго рассказывал штабс-капитан Снегирев, побывавший в Курляндии, в Риге, в странах Европы, повидавший там организаторов белых похолов на Советскую Россию.

Что ж, граждане бывшие офицеры, — в копце кон-

— что ж, граждане озывшее офицера, — в копце концов сказал обоим Ян Карлович, — о вас, о вашем желании служить народу, о всех ваших мыслях я доложу председателю Чека. Он снесется с какими следует организациями. И опи вместе решат вашу судьбу. Я мог бы уже сегодня отпустить вас к вашим семьям. Под честное слово. Но, извините, ни один из ваших генералов и офицеров — пока еще такого случая мы не знаем — не сдержал слова. Все немедленно скрывались. Придется вам побить поп стражей.

Осокий принядся зволить Павлу Благовидову: ему очень хотелось рассказать товарищу и о возвращении Хамелайнена и о белых офицерах, которые могут дать ценные сведения военной разведке. Алексей Лабаев, дежуривлий у телефона в смольнинской комнате Благовидова, узнав, что говорит с товарищем Осокиямы из ЧК, назваладрее, по которому два часа назад отправился говарищем Благовидов, — к своему брату на Прядвльной улице, дом такой-то.

— Хамелайнен, — сказал Осокин спекулянту, который ожидал его в дежурной компате внизу, — поедем со мной, покажу тебя товарищу Балговидову. Мы с ним оба все лето прождали тебя, оба гадали, загадывали и ничего о твоем исчезновении не разгадали. «Бежал бродита с Сахалина гаухой звервиною тропой».

Через несколько минут автомобиль уже нес их на Придильную удицу.

Увидав Осокина, а за ним и Хамелайнена, которых Ирина впустила в переднюю, Павел на какое-то время позабыл о Шашкине, оставшемся за его спиной в гостиной.

— Хамелайнен! — воскликнул он. — Ты откуда? Пропащий!

Улыбаясь во все свое губастое лицо, Хамелайнен стоял перед ним смущенный и вместе с тем довольный тем, как его встречают, как к нему относятся. Павел протянул было ему руку. Но улыбку как сдуло с лица Хамелайнена. Не то с пспутом, не то со злобой он уставился мимо Павла, в сумеречную глубь коридора.

Он! — заорал Хамелайнен. — Он! Который...

Удары выстрелов, реакие в степах передней и коридора, заглушили его слова. Павел выдернул было наган из кармана, но на него стал падать Осокин. Едва усиел подхватить Осокина. — под ноги ему уже вальплех Хамелайнен. Выстрелы загромыхали теперь в глубине кнартиры. Они слыдись там с обвальным громогом; пронессиваем по коридору горичая волия ударила Павла так, что оп едва удержался на ногах, все еще не выпуская из рук бессильное тело Осокина.

Ирина! — закричал Павел. Трясущаяся, она стояла рядом. — Помоги!

Вдвоем они втащили Осокима в ее спально, положним на кровать, и Павел с наганом в руке кинулся по коридору. Но уже вигде никого не было. Тот, кто назвался Шашкивым, ушел через дверь на червую лестинцу, в щенки разбитую, по-видимому, ручной гранатой,

— Нто он был? — сжимая кулаки, еле сдерживаясь, тобы не ударить эту запутавную всех паскудную бабу, прохрипел Павел. И только тогда почувствовал рушую боль в бедре. Ваглянуя: по штанине, сполавя к колену и виже — к голенищу сапота, плыл, густо в липко пропитывая ткань, кровяной поток. Круго закружилась голова. Павла шатнуло, и, чтобы не унасть, он, хватаяст за стену, опустился на пол передней возле раскинувшего руки Уамелайнев.

Где ты, Ирина? — сказал из последних сил. — Ни с места! Приказываю... Слышишь?..

Но ему никто не ответил. В квартире было тихо, как на кладбище.

39

Пвадцать восьмого сентября, собрав немногочислень, по увесистый ударный кулак войск, белые из Гдовских и Осьминских лесов правым флангом своей Северо-Западной армии начали наступать в направлении Пскова и Луги. Вламывалсь в стык 19-й и 10-й красных дивизий, колонна наступающих бысгро расширяла прорыв.

Опасаясь захода противника в тыл, части красных отступали, тем более что в их командлюм остава по-прекнему было сколько угодно бывшего офинерыя, связанного 
с петроградским контрреволюционным подпольем, которов 
ловко путало все планы оборовы. Четвертого октября 
правофлатовые части северо-западников уже были 
Струтах Веных, переревая желеаную дорогу из Лути на 
Псков. Штаб 7-й Краспой Армии, где с удвоенной эпертией продолжал помогать врагу его нагальних Люндеквист, 
утратил всякую связь со своими левофланговыми частяим, перестал получать от вих донесенны об обстановке и 
начал впадать в панику. По подсказке Люндеквиста были 
отданы посленияма о немедленной переброске

войск из-под Ямбурга в сторону Луги. Красный фронт под Ямбургом и Нарвой оголялся. Все шло как надо. Белые радостно потирали руки, дожидаясь условленного часа.

Отвлекшви вимание и силы красных хитроумная операция правого фланга Северо-Западной армии, которую разработал штаб генерала Родаянко при помощи Лендеквиста, ни на один день не прекращавшего связи с Нарвой, убедила главнокомандующего в том, что план азхвата Петрограда вполне реален, составлен умно и правильно и теперь уже пет инкоких сомнений, что на этот раз он

будет выполнен.

Одно раздражало и обескураживало Юденича. Поведение Бермонта-Авалова. Юденич долго не терял падежды, что рано или поздно русские войска в Латвии одумаются и вместе с войсками его Северо-Западной армии пойдут на Петроград. Во имя этого он перед самым наступлением выехал в Ригу, чтобы встретиться с Бермонтом. Но Бермонт к месту встречи не прибыл, только все обещал н обещал, оттягивая время. Ждать больше было нельзя, время уходило, не воевать же под Петроградом зимой. Перед возвращением в Нарву Юденич оставил в Риге для войск Бермонта свой приказ № 21 от двадцать седьмого сентября. В приказе было сказано: «Северо-Западная армия вас ждет к себе; ждет с нетерпением. Она верит, что вы придете, что вы ей поможете, что вы нанесете тот жестокий удар, который сокрушит большевиков под Петроградом.

Вы вместе с Северо-Западной армией возьмете Петроград, откуда соединенными усилиями пойдете для даль-

нейшего освобождения родины.

Приказываю: сейчас же всем русским офицерам и солдатам корпуса выступить в Нарву под командой командующего корпусом полковника Бермонта и оправдать надежды Северо-Западной армии и падежды нашей

исстрадавшейся родины».

Но вместо того чтобы оправдывать надежды северозападного тавнокомандующего, Бермонт поступня совсем иначе. Он начал наступление на Ригу, намеревансь существованиее там правительство, кстати, весько благосклонно отнесшееся к Юденичу, заменить другим, утодимы немцам. Началисы повые бои в Латвии Немецко-русские аэропланы повысли над Ригой, на ее предместья посыпались бомбы.

Горнисты английских и французских крейсеров и миноносцев, дымивших на Рижском рейде, сыграли боевую тревогу. Антанту уже давно тревожило то, что побежденная ими Германия не склонила голову перед параграфами Версальского договора и продолжала стоять на пути стран Согласия, отнюдь не отказываясь от своих планов относительно России. Немецкие аэропланы с русскими авиаторами сбрасывали над Ригой не только бомбы, но и пропагандистские листовки. Были даже сброшены пачки митавской газеты «Троммель» («Барабан») с тем номером, в котором сообщалось о создании бермонт-аваловского «Западно-Русского центрального совета». Рижане узнали. что в «совет» этот «входят: бывший товарищ председателя Государственной думы князь Волконский, сенаторы граф Пален и Римский-Корсаков, генерал Черниговский-Сокол, бывший начальник Либаво-Роменской железной пороги Ильин и пругие менее известные лица». В этом же номере «Троммеля» Бермонт сообщал, что, опираясь на свой «центральный совет», он от имени Великороссии начал организацию государственного строя. Как представитель русской государственной власти, он выражает благодарность германскому правительству за оказанные услуги по освобождению бывших окрапи России. Он обязывается позаботиться об обратной отправке немецких войск и зашишать завоеванные земли.

Карты раскрылись полностью. «Северо-Западное правительство» Лианозова и Карташева истошно взревело в Ревеле, получив такие известия. Военный министр «правительства» Юденич издал новый приказ:

«Ввяду того что полковинк Бермонт ни одного из моих приказаний в назначениме сроки не исполнил и, по полученным сейчас сведениям, открыл даже враждебные действия против латышских войск, объявляю его изменником родины и исключаю его и находициеся под его командою войска из списков Северо-Западного фронта; приказываю немедленно поступить под команду старшего из ихх, которому при содействии представителя английской миссии принять все меры к безоглагательному отправлению по морю и присоединению к Северо-Западной аммин».

Тотчас стало известно, как на этот приказ отреагировал Бермонт. Он пообещал немедленную смертную казпь каждому из своих подчиненных, которому вздумалось бы отправиться в войска генерала Юденича.

Клубок противоречий и раздоров накручивался. Командующий английской эскадрой адмирал Коуэн послал ра-

дио Бермонту:

«Я не признаю русского командира, воюющего вопреки директивам генерала Юденича и ведущего борьбу под руководством немнев».

Англо-французские крейсеры открыли отонь по бермонтовским позициям на левом берету Двины. Англичан кватало на все — одновременно они могли вести торпедные атаки ла Кропштагт, прикрывать орудийным отном высадку члобровольцев», стекавшихся к Юденичу черезревель и Уста-Нары, бомбардировать подступы к Риге, нести натрудьную морскую службу возле важного порталибамы. Черчияль поберия в Ломпон осторожного Любад-Джордка и вощреки желаниям английского народа воскоразвертывал новый поход «14 государстя против Советской Россин». Союзаники настояли перед Колчаком — и тот перевел Юденичу на понное его усмотрение, если псчислить в английской валюте, почти миллион фунтов стерлицов.

Можно было радоваться и радоваться. Но кроме осечки с Бермонтом Юденич к самому началу наступления Северо-Западной армии получил и еще один малоприятный сюрпризец. От неугомонного Булак-Балаховича. Пеятельный атаман, скоропалительно, в несколько месяпев. прошенций путь от ротмистра по генерала, не сидел без дела. Меньше всего он увлекался рыбной ловлей в обществе баронессы Элеоноры: ее пиликанье на фистармонии в изборском доме ему давно приелось. Все свое время «батька» проводил с эстонскими военными, которые разделяли с ним планы, направленные против его обидчиков - Юденича и Родзянко. В последние лип сентября, не зная, что Юленич в Риге, Балаховач с тремя сотнями своих основательно оснашенных пулеметами «сынков» погрузился в специальный поезд под Изборском и, получив на то пропуск от своего собутыльника, начальника 2-й Эстонской дивизии полковника Пускара, двинулся на Нарву, на штаб Северо-Западной армии, чтобы арестовать ее командование. Поезд до Нарвы не дошел, в Родзянко тотчас телеграфировал Юденичу:

«26 сентября в «Новой России» папечатана была телеграмма о наступлении Балаховича в тыл красным. Между том в этот день Балахович с бандою в триста человек сдинися в ноезд для движения в Нарву с целью производства переворота в вахвата власти. Сегодня Балаховач прибыл в Вайвару. По распоряжению генодия Балаховач прибыл в Вайвару. По распоряжению генодива был бреневой поезд с приназанием, в случае если Балахович днегот дальне, открыть отонь. Так как вся эта аввитира представляет собой, несомнению, большевистскую загеза дрожновителями которой вяльного большевистскую астем Иванов и Озоль, то ходатайствую об аресте Иванова и Озоль и разоружении отряда Балаховича. Считаю долгом подчеркнуть благородные и доброжевательные к нам действии геновала Теннисопа».

Катавасия эта была тем более неприятна Юденичу, что история с Балаховичем произошла именно двадцать восымого сентября, в тот самый день, когда правый фланг Севепо-Запалной армии начал свое отвлекающее виима-

ние и силы красных успешное наступление.

Победы на фрокте в конце ковцов нейтрализовали, умерили для Юденича горечь внутренних раздоров. Красные не поилли замисла северо-западного командования. Их основательно в этом запуталы, и, бросав все свои сплод Лугу и Псков, они роковым для себя образом отолити фроит под Имбургом. Теперь, перед лицом грядущих важных событий, можно было предприянат кое-какие ве менее важные шаги, подсказанные мудрым Владимировым.

Возвратнешийся в Нарву из Ревеля, где только что отзаседало «правительство», Юденич вызвал генерада

Родзянко.

— Я вам благодарен, Александр Павлович, аа то, как вы развернули наступление под Стругами Бельми. Правильно, что послали туда три английских танка. Это еще больше укренит большевиков в том, что именно там напиваление нашего главного уталва.

Сеголня. Николай Николаевич, красные снова за-

няли Струги Белые.

— Но почему! Потому что они оттянули туда уйму своих сил с Нарвского фронта. Разве не так?

Лумаю, что так.

— П вот, Александр Павловач, теперь самое главное. В столь решающем походе мие, именно мне самому, надлежит встать во главе армии. Да, мне. Я и правительство решили так.

Лицо Родзянко налилось кровью.

— А вам, — Юденич заметил это, — приказано быть моим помощником.

Родзянко модчал.

- Как же, Александр Павлович?
- Ваше решение неправильно, наконец сказал Родзанко. — Оно глубоко ошибочно. Мы начали наступленне. Я со своим штабом долго и тщательно разрабатывал его план. Я, и только я, знаю все детали, все нюансы задуманного. Если вы недовольны мною, если я совершил промахи, скажите мне о пих прямо. Можно подумать над их исправлением. А менять командование на ходу, если командующий соответствует своему месту, значит, погубить все дела.

Но так уже решено, — глядя в стол, повторил Юденич

 Почему же перед столь важным решением ни о чем не спросили меня? В конце-то концов, — Родзянко повысил голос. — кто создал армию: вы или я?

Вы, вы, и что же из того?

 — А то, что армия — это мое детище! Меня все в ней анают и уважают. Я авторитетен, я...

— Напрасно кричите, генерал, напрасно. Я писколечко не отрицаю, что вы организовали армию, да, да. Но кто добыл деньги для нее, снаряжение, вооружение? Вы? Нет, не вы. А я. И только я.

Юденич в противоположность Родзянке голоса не возвышал. Говорил ровно и скучно. Как бы ни доказывал Родзянко иное, он все равно останется при своем. В армии более двадцати тысяч активных штыков и сабель. Каждый полк имеет по два орудия. Общий состав войск с их тылами и прочими учреждениями - более пятидесяти тысяч людей. Это подлинно армия, это сила, махина. Есть танки. Солдаты полностью обмундированы - союзники дали все, что надо. Вдоволь спарядов, патронов, Рядом, в Балтике и Финском заливе, курсирует английский флот. Есть азропланы с бомбами. Противник не понял замысла Северо-Западной армии, он мечется, Ничто теперь не остановит воинство с белым крестом на знаменах на его пути к Петрограду. Деникин оттягивает силы красных на свой фронт, результативно высшее красное командование помочь Петрограду не в состоянии. Да, да, да, он, командующий силами белых на северо-вападе, - недалек такой час - въедет на белом коне в столицу Российской империи. И что же, на исторического этого кони приважете свяжать препустаченого человечка — племянничка фанфаропского дужца? А ему, полному генералу, полководну, тащиться в обозе? Нет, не выйдет. Воевать Роданию может и любит. Вот и пусть вонет, пусть пелает свое дело.

 Вот так, Александр Павлович. Продумайте мое предложение о том, чтобы стать мне добросовестным по-

мощником. Моей верной правой рукой.

 У вас есть такая рука! — дерэко ответил Родзянко. — Ваш любимец Владимиров. Вездесущая и всеведущая десница.

Юденич подул в усы.

— А вот это не вашей компетенцип дело, генерал, ответил, уже начиная сердиться. — Да, да, не вашей. Когда мне скажет правительство...

— «Правительство»! Всем ведомо, что это размалеванная ширма. Когда вам надо будет, генерал Владимиров, прекрасно изучивший там, где оп олужил некогда, как это делается, за полчаса покончит с таким «правительством».

Довольно, генерал. Ступайте и думайте о моем предложении.

Родзянко вышел взбешенный. Он шагал по каменным улицам Нарвы, не замечая, куда идет. Он кипел, но не знал, как быть и что делать. У него не было таких отпетых войск, как у Бермонта, который, опираясь на них и на немцев, мог наплевать на приказы Юденича. У него нет восхитительных головорезов Балаховича, с которыми их «батька» — вольный казак и может пойти, куда вздумает. Он. Родзянко, вырастил дисциплинированную, организованную армию. Она не потерпит авантюр. У нее определенные цели, перевороты в ней невозможны. Юденич признан главнокомандующим, и никому нельзя будет объяснить, почему же только сейчас против его командования возражает он. Родзянко. Начиут проводить параллели: вот. мод. в пятналпатом году парь Николай сместил с главнокомандования русскими армиями великого князя Николая Николаевича, и что из того получилось? Но ни он. Роданию. — пе великий князь, ни Юденич — не государь император. Получится глупо, смешно, по-мальчишески. Ужасное положение. А до удара главными силами остались уже не недели, не дни, а всего-то часы, Что делать? Что делать?

Всю ночь Родоянко провел в кругу приятелей, собравшкся у него на квартире, и всю ночь обсуждался там один этот вопрос: как быть и что делать? Педавний комендант-вешатель Лыбурга, старый друг Родзянко, полковник Бибиков твердил:

Тебя, Александр, армия знает. Дай согласие, и мы

арестуем Юденича

Родолико инсколько не сомиевался в том, что арест Оденича вполне возможен и пройдет здесь, в Нарве, без всяких осолиений. Но какая же свистопляска подымется в Ревеле! «Правительство» Лиапозова, миссии соковников — все они дружно обрушатся на него, на Родоянко; прекратится помощь армии, будут применены экономические санкции, и что же? Вместо наступения на Петроград надо будет куда-то бежать, а куда? Кто знает тенерала, в черашнего безаестного полковника, там, в Европах? На что он будет существовать без подачек от союзвиков?

 Нет, — сказал он под утро, придя к выводу, что бунтовать против главнокомандующего не в его силах. — Поздно. Приказ о наступлении готов, начать неповино-

вение сейчас - уже преступно. Я солдат.

На рассвете к нему пришли граф Пален с начальником штаба и начальниками дивизий, и от имени гепералитета армин граф обратился к Родзянко с просьбой согласиться занять пост помощника главнокомандующего,

 Александр Павлович, —сказал Пален, — все мы понимаем, что такого поста как действенной единицы нет и быть не может. Но в вашей власти встать во главе отдельного отряда на каком-либо из решающих направлений и повести свои войска вполне самостоятельно-

На совещании генералов у Юденича в тот же дець, главнокомандующий, утверждая план кампании, объявил, что генерала Роданико он назначает своим помощником и поручает ему руководство действиким 3-й дививии генерала Ветоенко, которая пойлет на Гатчиги.

2-я движия под начальством графа Палена — ее решили называть корпусом — должна двичаться левее 3-й частью в обход Ямбурга, частью на Гатчину и Красное Село. 1-я во главе с Дзерожинским будет брошена правее — к Луге.

Итак, с богом! — Юденич встал, постоял с полми-

нуты в торжественном молчании, не глядя на тоже поднявшихся генералов, и так же молча вышел из зала совещания.

На рассвете десятого октября вся лавина приодетых в английское, французское, в шведское и германское, хорошо вооруженных и снаряженных войск Северо-Западной армии, сопровождаемая английскими танками,

двинулась в наступление.

Удар был очень быстрым в внезапным, поскольку красные были завяты оборонительными боями возле Стругов Белых. 6-я и 2-я кх двявани были смяты и стали в беспорядке отступать. Предателя из бывших офицеров-коонспецовы ривнодилы в расстройство связь между частями, отдавали противоречивые и просто пелешье прижавы, с помощью развих слухов селяи панику, Кухии, обозы были отправлены далеко в тыл. Краспоармейцы остались без пиши, без патопов.

Возле озера Дубское в плен белым был сдан изменившими «военспецами» один из красных полков. Значительную часть другого полка белые тоже с помощью пре-

дателей захватили в районе озера Березнова.

И случилось так, что уже одиннадцатого октября пал Ямбург, а двенадцатого белые вышли к станции Волосово.

Родзянко-самолично вел дивизии генерала Ветренко, колоки пробирались через болота по заранее разведанным, хорошо изученным лесным дорогам. Проводниками были бежавшие от красных «воеиспецы». Уже захвачены селения Сара Люга, Сара Гора, пройдены деревни Люботижье и Поля. Двенадцатого вся дивизия подтяпулась к Красным Горам вблизи линии Варшавской железеной дороги. Назавтра Темницкий полк отсюда напрямик устремился к станции Мшинская, остальные части пошли к станции Преображенская.

Слева бемые тоже безоставловочно наступали. В ночь в десятое полня Семеновский и Островский золае Сабска и Редежей закватили переправы через Лугу и двинулись в глубь обороны красных. В прорыв устремняся и Конно-Егерский полк. Конянки попеслясь по дорогам на деревни Устье, Ибловицы, Литошицы, чтобы с ходу заковать станцию Волосово. Ливенцы переправились через Лугу возле Муравейно и запили село Среднее. Взяв затем Веймари, опи перерезали дорогу Ямбург — Гатчина.

Отдельная группа с приданными ей танками шла со стороны Нарвы прямо на Ямбург. Защитники Ямбурга не устояли перед неведомыми им стальными коробками англичан, начали отступать с заречных позиций в город. Танки не смогли преследовать их, потому что взорванный мост через реку Лугу давно лежал обломками в воде. Но белая пехота, следованияя за танками, спдела у красных почти на плечах и ворвалась в Ямбург.

К Волосову первыми вышли талабцы, которыми командовал полковник Пермикин. Конвые егеря двинулись огсода на север: на Клопинцы, затем на Бегуницы, Тешково, Новокемпелово и даже к Копорскому шоссе, имея целью Ораниенбаум и Петергоф. Ливенцы же от Новокемпелова продолжали наступать по шоссе Ямбург — Коаское Село к Кипели, Рошше и Коасном Село.

Через день Родзинко вместе с генералами Ветренко и Дзерожниским уже осеняли себя нетовыми крестами на благодарственном молебие в Луге по поводу одержанной Северо-Западной армией великой победы над большевиками. Нитус, кавалось, не могло тенерь остановить воинство под знаменами с белым крестом в его священном походе ка Петротова.

Белые лавиной катились вперед. Заняты были станция Сиверская и село Выра, где в мае протпи своих комиссаров и красных командиров взбунтовались бывшие семеновцы.

В Выре генерала Родзянко нашли связные из Талабского полка, действовавшего в составе войск графа Палена; они доставили известие о том, что на центральном участке белые прошли Елизаветино и приближаются к Гатиние

— Генерал Ветренко, — отдал распоряжение Родзянко, — с одним полком при двух орудиях вы от станции Сиверская немедленно пойдете по шоссе на Вырипцу и дальше на Лисино и Тосно. Ваша задача — захватить часть Инколаевской железиой дороги и на ней закрепиться. Ни одня красный эшелов не должен проследовять из Москвы в Петроград, не должен быть провезен им одни красноармеец, им одни снаряд или патрои. Приступайте к исполнению, дорогой генерал. А мы будем развивать успех на Гатчину. Она уже рядом!

Ветренко еще не успел выступить, как из корпуса графа Палена поступило новое донесение: длявлял Лівена, та в черных германских касках и длинных германских минелях, со своими конниками на реквизирован-

ных в Латвии упитанных конях, уже была на подступах к Красному Селу.

Родзянко вновь вызвад Ветренко.

— Можете взять не полк! — расщедрился он от такор радости. — Берите бригаду. И не два орудиля, а полную батарею. И немедленно, немедленно! Вы должны на большом пространстве разрушить полотие Николаевской дороги, взорвать все мосты, даже мелкие. Пусть ваши подрывники проберутся к реке Тоспе возле Колпина. Там очень важный мост. Его тоже к черту! Петроград должен стать ложушкой, мышеловкой для краснта.

Со всех сторон стягивалось вокруг Петрограда полукольцо белых войск. Дивизия Дзерожинского, заняв Лугу, станции Фан дер Флит и Серебрянку, шла к Оредежу

и Батецкой.

Исполком Петроградского Совета четырнадцатого ок-

тября получил телеграмму Ленина:

«Ясно, что наступление белых — маневр, чтобы отвлечь наш натиск на юге. Отбейте врага, ударьте на Ямфрг и Гров. Проведите мобилизацию работников на фронт. Упраздните девять десятых отделов...» Ленин настанвал: «Надо успеть их прогнать, чтобы вы могли опить оказывать свою помощь вогу».

Пятнадцатого октября Йолитбюро ЦК партип большевиков вынесло решение: «Петрограда не сдавать! Снять с беломорского фронта максимальное количество людей пля

обороны Петроградского района».

В тот самый день, окидая скорого прибытия Троцкого, исскольку уже было известно о том, что Политбюро предложило главкому съездить на день в Петроград, Зановьев выступия на заседании Петроградского Совета с длинной успокавивающей рецью. Он утверждал, что нет никаких оснований для беспокойства, для того, чтобы принимать сверхчрезвычайные меры. Что же, что взят Ямбург? Он и в июне был взят бельми, но в августе мы их оттуда вышибли. Вышибем и теперь. Сил у противныка на этот раз не больше, а меньше, а час, напротив, больше, чем летом, войска лучше снаряженым выучены.

Такая речь могла бы ввести в заблуждение членов Петроградского Совета, если бы они не были людьми, прошедшими огонь революции, борьбы с Красковым и Юденичем, наступавшим на Петроград несколько месяцев назад; если бы среди них не было большевиков-пенника с опытом подпольной работы; если бы подплак его

виляний они не относились к Зиновьеву, к его заявлениям критически, если бы жили не своим революционным умом, а действовали по указке одного человека только потому, что он занимает такой высокий пост,

Пятнадцатого октября, когда князь Ливен подходил к Красному Селу, а Родзянко был в трех километрах от Гатчины и еще не ворвался в нее дишь потому, что его солдатам не давал поднять голову красный бронепоезд. -в тот самый день, не полдавшись расслабляющим речам Зиновьева, руководители петроградской обороны усилили строгость осадного положения в городе. После восьми вечера на улицу без пропусков уже нельзя было выходить никому. Закрывались кинематографы и театры, прекращалась торговля в частных кафе и лавочках, в квасных и фруктовых. Уличные патрули несли дозорную службу круглые сутки, проверяли каждый автомобиль, мотоциклет, повозку. Телефоны частного пользования были отключены

Белое полполье заметалось. Связь между его группами могли в какой-то мере осуществлять теперь лишь иностранные подданные с дипломатическими паспортами. Растерялся даже неуязвимый из-за своей сверхосторожности Владимир Яльмарович Люндеквист. Чекисты закрыли одну из лавчонок, торговавших сахарином, не зная, правда, еще о том, что к этой лавчонке сходятся все передаточно-связные нити белых заговоров; тем не менее леятельность ппинонской сети полковника Люнлеквиста сильно осложнилась.

Шестнадцатого октября, выполняя указание ЦК партии и товарища Ленина об «упразднении девяти десятых отделов», на фронт срочно отправлялся большой отряд взявших в руки винтовки ответственных работников областного Совета народного хозяйства. На позиции выехал и отрял работников Революционного трибунала Западного фронта.

Надо ли было говорить о рабочем классе красного Петрограда, о коммунистах заводов, о молодых ребятах из Союза коммунистической молодежи!

Петроград стеной вставал навстречу рвавшимся к нему белым.

«Петрограда не славать!» — вынесло пятнаднатого октября свое решение Политбюро ЦК. «Петрограда не сдадим!» — боевым кличем подхватывали питерцы.

А, покачиваясь на мягких рессорах личного салон-

вагона на пути на Москвы в Петроград, председатель Реввоенсовета Пев Тродкий вписывал в свой приказ от шестнадцагото октября такие строки: «Задача не в том только, чтобы отстоять Петроград, но в том, чтобы раз навсегда покончить с Северо-Западной армией». У Тродкого было свое мнение, вессым заметно отличающееся от мнения Центральвого Комитета. «С этой точки зрения, —быстро строчвл он далее, —для нас, в чисто военном отношения, наяболее выгодным было бы дать юденической банде прорваться в самые стены города, ябо Петроград нетрудно превратить в больщую западню для бельча.

Семнадцатого октября при участии Троцкого заседал Комитет Обороны Петроградского укрепленного района. При обсуждении плана организации внутренней защиты города Троцкий развил содержание своего поиказа.

— Петроград не Ямбург и не Луга! — восклящал он, поблескива очкам и устовато жестякуляруя. — Петроград запимает площадь в девяносто одну квадратную версту! В Петроград почти раз десятка тысяч коммунистов, запачительный гаривзоп, огромпые, почти некстернаемые средства инженерной и артиллерийской обороны. Проравшись в этот игнатиский город, белговардейцы попадут в каменный дабиринт, где каждый дом будет для них либо загадкой, либо смертельной опасностью.

Он отпил глоток воды из стакана.

 Для этого нужно, — продолжал, — только, чтобы несколько тысяч человек твердо решили не сдавать Петрограда...

Увидав недоуменные улыбки на лицах заседавших, глухие протестующие возгласы, он тотчас разъяснил:

— Конечно, я понимаю вас, товарищи, уличные бои сопряжены со случайными жертвами, с гибелью женщин и детей, с разрушением культурных ценностей. Но невинные жертвы и бессмысленные разрушения легли бы не на нас с вами, а целиком на ответственность белых бандитов. Зато ценой решительной, смелой, ожесточенной борьбы на улицах Петрограда мы достигли бы полного истребления северо-западных белых банд.

Павел Благовидов слушал эту речь, не веря уппам. На заседание его привезли из госпитали, бледного, слабо го. Рана в бедре была негубокой, по гуля Кубанцева задела артерию. Павел потерял много крови и, пожалуй, как говорят врачи, умер бы от этого, если б не шофе автомоблия, на котором Осокии доставил тогда Хамелайнена. Услышав выстрелы в доме, шофер бросвлся по въетнице, добежал до незапертой двери в квартиру Ильж Благовидова и застал в ней такой разгром, что свачала, бало растералься, не знал, что и делать. Затем покатил в госпиталь, привез врачей, в пока врачи делали свое дело, понесоя в ЧИ за помощья

Хамелайнен был мерта. Кубанцев в него первого кедал три пули из браунинга и притом почти в упор. Одна и пуль прошла через горло к затылку и поразила Хамеслайнена насмерть. Осокин получил две пули. И не совеем метко. В него Кубанцев стрелял, уже отходя по коридору. Первая перебила ключицу, вторая, вз-за чего Соскин потеррал сознание, касательно порвала кому над ухом, скользнула по кости черена; черенная кость дала небольшую трещину. А в него, Палал, негодый, назвавшийся Шашкиным, пустил пулю не из браунинга, а вз на-тана, будун в самой глубине коридора. Угодил в бедро. Павел остро досадовал и на эту рану и на свою оплошность с тем Пашкиным пость с тем Пашкиным.

Куда подевался Шашкин, где теперь Ирина, которая как исчезла тогда, так больше и не появлялась, — никто

сказать ему не мог.

Узнав от товарищей, посещавших госпиталь, о заседании Юмитета Обороны, Павел потребовал, чтобы его тоже отвезли туда. Он еще хромал, но держался твердо. Толью бледность выдавала его нездоровье. А слушая Троцкого, он бледнел еще больше. Не выбедержал, в конце концов попросил слова и, опираясь на палку, встал.

— Товарици...— сказал оп. Все уже зикли о его рамении, и кто с витересом, кто с сомувствием, кто с тем и другим вместе смотрели на него. — Товарищи, — повторил, — я, конечно, понимаю... Товарищ председатель Реввоенсовета, и так далее... Приквал... Но товарищ Лении нас учит: если член партии имеет что-то сказать и ве может волиумощее его не высказать своим товарищам пореволюции, ои не должен моччать, оп облан сказать исе, что думает. Извините, но я ин умом, им сердцем не могу принять такой план, когда бы совнательно впускали врата в Петроград. Деги же, женщины!.. Народу сколько! И нельзя утешаться тем, что это все ляжет на ответственность белых. Как хотите, но оно будет и на нашей ответственности. И прежде всего на нашей. Нег, я полностью за решение Политборос «Петрограда не сдавать!)

Люди загудели, заволновались еще больше. Двое вы-

ступили, поддерживая Павла Благовидова и тоже не соглашаясь с тем, чтобы добровольно впустить врага в улицы города.

Троцкий пожимал плечами. Яростно взблескивали его очки. Склонясь к сидевшему рядом с ним за столом Зиновьеву, он возбужденно зашептал тому в ухо.

Зиновьев встал.

- Товарищи, мы все знаем товарища Благовидова как человека искреннего, прямого. Но он молод, очень молод. У него нет опыта, нет мудрости, выдержки старших бойцов революции. Простим ему все, но сделаем лишь кое-какие уточнения. Никто не говорит, что мы вот так возьмем и сейчас же впустим белых в Петроград. Полевое командование, об этом и товарищ Троцкий помянул в приказе, обязано принять все меры к тому, чтобы не допустить врага в Петроград. Но ведь не все в наших силах, верно? Враг располагает большой армпей. У него танки... — Зиновьев уже забыл о том, что два дня назад говорил на Петросовете: о слабости Юденича, о силе питерцев. Он уже был согласен с Троцким. - И мы разговор ведем о том, чтобы кажущееся наше поражение — отступление внутрь города — превратить в нашу победу, перебить, истребить врага на улицах.

Спор разгорался. Троцкий и Зиновьев, крутясь, уточняя позицик, смятчая и меняя формулировки, все же стояли на своем. Мало находилось таких, кто бы поддерживал их безоговорочно. В конце концов Зиновьев прокрачал

CO SHOCTERS!

— Нельзя устранвать базар в такие решающие дині Есть приказ председателя Реввоенсовета. И мы обязаны его не обсуждать, а выполняты! Все! Приступаем к разработке конкретного плана внутренней обороны города. Кстати, теперь уж мне никто не докажет, даже товарищи Щукин с Благовидовым, что мы неправильно делали весной, звакупрум часть нашей промышленности из Петрада. Пока не поздно, мы и сейчас возобновым эту работу.

Вечером они оба, Троцкий и Зиновьев, сидели в ваго-

не главкома на путях Николаевского вокзала.

Перед ними была телеграмма Ленина, полученная в Петрограде еще утром, во время заседания Комитета Обороны. Ленин уже знал о разговорах по поводу сдачи Петрограда. Минувшей ночью он созвал заседание Совета Оборомы республики и вот что протелеграфировал из Москвы:

«Постановление Совета Обороны от 16 октября 1919

года дает, как основное предписание, удержать Петроград во что бы то ни стало до прихода подкреплений, которые уже посланы».

Что же делать? — Зиновьев вопросительно смотрел

на Троцкого.

— Что «что»? Доказать ему, доказаты... — Троцкий взорвался. — Доказать, черт побери, что он не безгрешен, не бог Саваоф и не может, не может быть всегда правым!

Как же доказать?

— Да так, так, Григорий! В этой телеграмме, смотри дальше, сказано еще и то, что, даже если враг ворвется в город, не прекращать борьбы на улицах. Значит, допускается такая возможность, что он ворвется. Вот и мы стобой ее допускаем, а не декретируем. По-пус-ка-ем, повял?

Они посмотрели друг на друга понимающе. Улыбну-

лись. Троцкий развел руками.

 — Â что делать? Ворвались-таки господа белые в Питер.

Зиновьев задумался. Крепкий чай перед ним остыл. Он смотрел, как от резких жестов Троцкого колеблется поверхность жидкости в стакане, и думал о том, что не этот-то раз он и в самом деле сможет доказать Ленниу спою правоту не словами — такого оратора разве словами одолеешь — а делом, делом, ходом действительности. Мыслен его перевались отгого, что в салок с накой-то срочной денешей вошен Блюмкин. Зиновьев знал, что этого бызнего скандального эсера, застрелившего в прошлом году германского посла Мирбаха, Троцкий почему-то недавно приблизан к себе и сделал даже начальником своей личной охраны.

Пока хозяин вагона писал вкось через лист с депешей длининую резолюцию, Зановьев думал о том, что Лев Дандович куда ловчее его умеет устраваться: имеет целый поезд в несколько вагонов, имеет человек двадцать охраны, путвешествует более чем с царским комфортом, даже псы вол лежат на ковре.

— Кстати, — сказал ой с усмешкой. — Лев Давидович, а это правда, что генерал Мамонтов где-то под Тамбоном захватил твой вагои в твое отсутствие и получил вместе с инм в качестве трофен какого-то редкостиого бульдога? Белме газетки писали, что генерал привез его

то ли в Таганрог, то ли в Новочеркасск.

Не поднимая головы и не отрывая руки от бумаги, Троцкий быстро ответил:

 А я вот в тех газетках прочитал. Григорий, что ты взяд к себе повара убиенного Никодая Адександровича Романова. Не пикантно ли?

У Зпновьева дернулись губы. То, о чем сказал Троцкий, было правлой. Но он, конечно же, об этом нигле не вычитал, а ему уже доложили об этом его петроградские агенты. Все видит, все знает, во все запустил своп щупальпа.

Зиновьев модчал и с неприязнью смотред и на самого Троцкого, и на Блюмкина, и на все барское великолепие вагона предреввоенсовета. Он не любил Троцкого давно и стойко, но что поделаешь, надо смиряться и с таким ненадежным соратником.

## 41

В госпитале в эти дни оставались только те, кто не мог подпяться с коек. По осенним стылым водам Финского залива до петроградских улиц докатывался не близкий, но грозный гул орудий Кронштадта, береговых фортов, линейных кораблей. С фронта прибывали эшелоны, летучки, автомобили, конные повозки — все с новыми и новыми партиями раненых. На фронт уходили все новые и новые свежие отряды. Волнение охватывало даже тех, кто не старался вникать в суть противоречий между красными и белыми. Было простейшее беспокойство за свою жизнь, за свою шкуру, над которыми нависнет опасность, если сражения перекинутся сюда, в удицы, в дома, во дворы. А такая возможность, как видно, не исключена, поскольку по всему городу нагромождаются баррикацы. ставятся пушки, роются окопы.

С госпитальных коек, конечно, вскакивали и уходили проситься в бой не они, не эти перепуганные. Преодолевая недомогания и слабости, подымались на ноги раненые коммунисты, большевики, кадровые красные командиры, люди Октябрьских дней семналнатого года, рабочие, чекисты.

На десятый день лечения вышел на улицу и Осокин. В бинтах, с едва начавшейся срастаться ключицей, держа руку в повязке, он вошел в комнату Яна Карловича, утер рукой осыпанный каплями пота лоб и, не спросясь, сел на стул возле стола.

 Осокин! — Ян Карлович поднял на него вопрошающую бровь. — Что за неумное представление? Я тебя сей-

час же отправлю обратно.

 Не подчинюсь, Ян Карлович. В первый раз, но не подчинюсь. Не могу я там.

— А что ты можешь здесь?

Хоть что-нибудь.

Ян Карлович долго рассматривал своего помощника. Курил. Кашлял.

 Вот что, Осокин, — заговорил. — Хорошо. Бороться с тобой я не булу. По совести говоря, я тебя понимаю. Вчера предселатель решил сульбу твоих перебежчиков. Штабс-капитана Снегирева затребовала Москва, к самому товарищу Дзержинскому. Белый офицер этот много знает о врагах Советской власти, которые сидят сейчас в Европе - в Париже и Лондоне. А подполковник Ларионов останется здесь. Мы снеслись с военными, они готовы взять его к себе. Но Ларионов поставил условие: оп не может воевать против, так сказать, своих. Не может активно воевать против них. Он будет заниматься боевой подготовкой молодых красноармейцев в Петрограде. Это, говорит он, для него допустимо. А стрелять в своих... Лучше, говорит, его самого расстреляйте. Так что дело, видишь, ему нашлось. Но он еще не побывал у себя дома, Семья его здесь, все у них в порядке. Жена работает машинисткой, получает карточки. Дети тоже получают карточки. Давай сделаем так. Проводи ты сегодня Снегирева в Москву, куда он отправится с сопровождающим. А затем отвези помой Ларионова. Вот тебе и боевое поручение. — Заметив неловольство на липе Осокина. Ян Карлович добавил: - Погоди, погоди петущиться, Костя Осокин. Это не пустячки. Это тебе проверка: можешь ты мотаться по заданиям или нет. Давай действуй.

Перебежчики, находившиеся под стражей до полного прояснения своей судьбы, подполковник Ларионов и штабе-капитав Снетирев, когда увядели Осокива, то признали его не сразу — всего в бинтах и повязках. А узава, обрадовались как старому знакомому, принялись расспрашивать о том, что же случилось с товарищем Осокиным, почему оп в таком оторчительном виде. Осокин ответилу то все это тяхож и мелочи жизии. «Блесирла шашка

раз и два, и покатилась голова». Бывает,

Он принялся водить офицеров по отделам, им выписывали временные справки и удостоверения. Потом все вместе, в том числе и чекист, который должен был сопровождать Снегирева в Москву, отправились в автомобиле на Николевский воквал. В залах и на перронах вокзала была такая толчея, что Ларионов, Снегирев и сопровождавший его чекист должны были обступить Осскина, чтобы того не двинули сундуком, корзиной, винтовкой по незажившим, больным местам.

Плотной группкой пробились они к экстремному поезду из двух вагонов, в котором уже заранее было при-

готовлено место для Снегирева и его спутника.

Сцетирев ехал в Москву тем более охотие, что, по наведенным Яком Кардовичем справкам, семья его еще в восемиаддатом году перебралась туда из Петрограда. «Навърное, к теще, — сказал Снетпрев. — Это понятно. Легче житът

Лариопов и Спетирев по-братски обивлись перед отколом поевда, ебеляни, — раздумывая, глядя на обивимаюшихся офицеров, Осокин, — а все у них, как и у нас, обынновенно, по-человечески. Черт их, дураков, знает, зачем опи сунулись воевать против своего же народа?» Спетирев тем временем вошел в ватон, и поезд двинулся. Железнодоромники и воевное визальство воквала говорили, что полной тарантии ва безопасность проезда дать не могут. Белые, слышню, прорываются и Николаевской колее. Вчера их разгъезды уже были замечены на дорогах от Вырицы и Тосно.

Прямо с вокзала Осокин отвез Ларионова на Шпалерную, к тому дому, где Ларионов когда-то оставил свою семью.

 Что ж, граждании, — сказал Осокин ему на прощание, — через два денечка явитесь в военный комиссариат, о вас там уже будут знать, получите должность. А пока счастливо, желаю хорошей встречи с родными.

Он видел, как нетерпеливо броскися к подъезду дома ченовек, вышедший из него в последний раз дять с липним бескопечно долгих лет назад. Как-то встретит петжена? Узнают ли выросшие дети своего отца? «Да, жизань, — все думал Осокии. — До чего же много надо испытать самому, чтобы хоть как-то начать разбираться в ее сложностях и путаницах, а не рубить направо и налево сплеча».

Пришло время ему и самому повидаться с семьей. Пока лежал в госпитале, никак не мог сообщить родным о себе. Сказал теперь шоферу катить за Нарвские ворота, на улицу Счастливую.

Шофер такой улицы не знал.

— Зато я знаю! — Осокин поудобнее расположился на

сиденье. — Хорошо внаю. Лучше некуда!

Еще издали, от нарвской Триумфальной арки, он увидел черный дым возле Путиловца, в Автове, катившийся клубами по всей городской окраине.

Пожар, должно быть, — сказал шофер.

Жми, товарищ, жми! — торопил Осокин.

Автомобиль подскакивал на рытвинах, увязал в полных изжеванной колесами грязи осенних лужах. Каждый толчок до потемнения в глазах отдавался в пораненной

голове Осокина. Он стискивал вубы и терпел.

Когда по его указкам добрались до Счастивной, Осекин не узилал свою улицу. Не только родительского дома он на ней пе увидел — вообще здесь уже не было никаких домов. Груды гиплых бревен и досок, стрелян, чадя, дымя, пылали рыжим пламенем. Толы людей возились возле пожара. Они были с лопатами, с кирками, ломами. Но они не таспли отомь. Они делали совсем другое дело.

Осокин смотрел на возводимые ими сооружения из броневых плит, рельсов, дементных прямоугольников и кубов, за которыми моряки устанавливали пушки с длинными стволами. Он спросил кого-то, что происходит, по-

чему жгут дома.

 — А потому, что эти халупы помешают стрельбе из орудий, — ответвл торопливый человек. — Видишь, блиндируем огневые позиции.
 Осокин бродил в толпе, пытаясь увидеть если не сво-

их родных, то кого-либо из знакомых. Но народ здесь был, как выяснилось, со всего города, не одни путиловцы. Наконец он наткнулся на Феклу Дмитриевну Жига-

лину, тетку Павла Благовидова. Она тоже не сразу узнала его, обвязанного бинтами.

— Фекла Дмитриевна!— заговорил он. — А где монто, не знаете?

Твон-то? Да у нас покедова, Костенька. Добришко

в сарай спихали. А сами у нас в дому. Больше народу — веселей.

Покатил обратно, на Петергофское шоссе. В доме за-

покатил обратно, на петергофское шоссе. о доме застал только мать. Она уж и плакала, и смеляась, и обнимала сыночка, радовалась, что хоть живой-то остался.

Ни отца, ни сестры Вальки не было.

 Все на защите стоят, Костюшка. Батька броневой поезд снаряжает, Валька копает где-то. Она же ничего, что малепько хромая, а сильная, сам знаешь. Отправился на аввод. В заводских мастерских, на дворак кпнело неродом чуть ли не так, как только что было на Николаевском вокзале. Шагали отряды рабочих с винтовками, выкрикивались команды, всюду под молотами и молотками грохотало железо; визжало опо и под сверлами, скипалось искрами от автогенных аппарагось искрами

Отец подал руку, осмотрел всего.

 Да, — сказал. — Прнукрасился, сынок. Но ничего, заживет. Наша порода живручая. На меня раз, еще в молодости, чугунная чушка завалилась, пудов на тридцать этакая. Полежал, покряхтел да и пошел.

 Мать, помнится, рассказывала, что лежал-то и кряхтел ты целых два месяца, прежде чем пошел.

 Может, и так, запамятовал. Одно помню: полежал да и пошел.

В мастерской готовили бронированный поезд. Состоял он из нескольких защищенных стальными плитами вагонов и платформ. Отцовым делом было общивать броней главные части паровоза.

— А ты посмотрел, что Жигалин делает? — спросил отец. — Степан-то Егорович. Говорит, у Юденича с Родзянкой английские дохани есть?

Танки-то? Да, есть. Серьезные штуки.

 Вот и иди в тот конец, в лафетно-снарядную мастерскую, к Степану Жигалину, полюбопытствуй.

Осокин нашел Степана Егоровича возле внушительного сооружения. Среди мастерской стояло нечто угловатое, громоздкое, на металлических гусеничных лентах-дорожках. С прорезями амбразур в стальной общивке.

Тавк, Костенька, танк Наш, свой, рабоче-крестьянский, — объяснял ему довольный Жигалин. — Ребята сообща придумаля, как в такую штуку превратить трузовой авто-Кегресс. Это уже пятый наш танк для Красной Армии.

Осокии анал, что и его отеп, и его мать, и Фекла Дмитривевна, которая там, на бывшей Счастливой улице, возилась с лопатой, и бессонный Степан Егорович, и все, кто, может быть, завтра на этих рабочих окраинах Петро-прада вступит в бой с хорошо накориленными замороким харчем дививиями и полками белых, — все они в день по-мучают по карточкам мизерный кусочек хлеба — две сосымушки», две восымых доли фунта, или по метрической спстеме — сто два грамма. Но они не только живут на отом скудном пайке, а и роют, копают траншев, устава-

ливают на огневых позициях пушки, придумывают свои красные танки; притом способны еще и шутить, радоваться— не унывать.

В железиом заводском громе к Осокницу приплю чувство большой, бодрящей радости — от сознания того, что и он такой же, как они, яти крепкие, стойкие люди, вырвавшиеся из потемок вместе с революцией. «На черта мие эти повязки, — подумол он в заэрге, разглядкавая тапк, на одной из бропированных боковии которого рабочий парень, макая кисть в баниу с краской, выводил изтиконечную звезду и под нее ослово: «Петербург».

Гражданин, ваш пропуск!

Чья-то рука легко, но решительно тронула Осокина свади за локоть здоровой руки. Он обернулся: крешкий парень в бушлате, с наганом и двумя гранатами у пояса.

— Брось, Алексей, — сказал Жигалин парию. — Это

же Осокин, старого Осокина сын.

С верфи? Все одно — пропуск, гражданин!
 Осокин достал из кармана удостоверение. Строгий парень улыбнулся.

— Лално, Глазей.

 Это Алеха Золотов, — пояснил Жпгалин. — Он наша заводская охрана. Почти что самый главный в ней. Все знает, все видит. Вчера эсеровскую шайну арестовал, сдал к вам в Чеку.

Рад познакомиться с тобой, товарищ Золотов.
 Осокин протянул руку.

Золотов стиснул ее.

 — А я тебя, товарищ Осокин, в общем знаю. Впдал разочка два. Да понимаешь, порядочек. Гад всякий лезет на завол.

 Понимаю. Вместе гадов-то ловим. Видишь, как они меня изукрасили. Одна картинка. «Смотрите здесь, смотрите там, нравится ль все это вам?»

## 42

По заданию Комитета Оборовы Павел Благовидов выела автомобилье в Гатчину. Предстояло пепростое дело — разобраться в том, что происходит с частями 2-й и 6-й дивизий, отступающими в беспорядке от Волосова и Сиверской. Белые шли, вытягивавсь вдоль дорог, заходи в тылы красным войскам, совершая быстрые налеты и создавая панику. Юденич и Родзинко рассчитывали на быстроту, на отлушение защитинков Петрограда. Быля сняты полки даже из-под Гдова. Родзянко, отдавший распоряжение об этом, знал, что на псковском участке красного фронта немало таких «воепсиепов», которые вервы белому движению и успешно делают там свое изменническое дело. За боевой участок по побережьям Чудского и Псковского озер можно не опасаться.

Три дополнительных полка заметно ускорили темп белого наступления.

В Гатчине Павел застал обстановку настоящего бегства. На улицах уже рвались вражеские снаряды. Белым артиллеристам, экономя снаряды, изредка отвечали тяжелые пушки красных бронепоездов с Балтийской и Варшавской веток. Над городскими крышами плавали в воздухе хлопья горелых бумаг. На подводы - то возле советских учреждений, то у жилых домов, где квартировали семьи ответственных советских работников, коммунистов и военных - грузились домашние вещи. Не без грусти следил Павел за тем, как женщины и дети таскали добро, привычно окружавшее их, может быть, не один год и с которым они не решались расстаться даже в такой тревожный час. Столы, стулья, постели, небогатые, плохонькие, но привычно обжитые, — как их бросить, как не увезти поначалу в Детское Село, а дальше, может быть, и в Петроград. Граммофоны с ярко-зелеными или розовыми трубами, клетки с канарейками и перепуганными попугаями, визжащие поросята в ящиках со щелями, куры и утки, сквозь дерюжные покрытия выставившие ощалелые головы из корзин.

Молча стояли на углах улиц группочки матросов и людей в штатском, но, как и матросы, с винтовками. Назава себя, Павел поинтересовался, кто они такие. Матросы были из Особого отряда. А штатские — местные коммунисты.

— Будем прикрывать отход ваниях, если так случится, — сказал Павлу один из них, в непке в равном шерстяном шарфике вокруг шеи. Он кашлял, у него была ангина. Слова произвосил с трудом. — Ведь говорят, — при должал он, — сволочь эта вверствует, как в средине века было. Звезды режут ножами на живых людях. Раненых вывозим поэтому в первую очередь.

— А это что же? — Павел кивнул на подводы со скарбом, съезжающиеся с других улиц к проспекту Павла I, чтобы свернуть здесь на дорогу к Пулкову и Детскому Селу.  — А это сами граждане на свое последнее понанимали чухонские телеги. Что поделаешь? Никому неохота уголить в белые лапы.

А писатель Куприн как? — поинтересовался Павел.
 Куприн-то? Эй, кто знает, как там Куприн? — Че-

ловек в шарфе обернулся к своим товарищам.

Он-то? — отозвался один из них. — Да никак. Картошку копает. А ему чего! Его никто не тронет. Он ни красный, ни белый. Посередке он.

Павел с трудом нашел штаб полка, разместивнитбел на станции Балтийской линии. Но командира в штабе не оказалось. Выл только комиссар. Он сказал, что и командир, и начальник штаба, и все другие военспецы исчезни еще под Волосовом; ушли там к своим, к белым, так их и перетак, и еще так, и еще растак. Он один теперь кукует здесь с двумя сотнями людей и ровым счетом не знает, что делать дальше, пикто не дает никаких указаний, не делает никаких распоряжений.

А где противник? — спросил Павел.

Вон там, в деревне Большие Колпаны. За веткой.
 Занимайте на станции оборону, — посоветовал Павел.
 Окапывайтесь. В случае чего будете отступать через парк к дороге на Детское Село, минуя город слева.

Он говорил об отступлении лишь потому, что и сам

не знал, как быть.

Гатчину Павел покинул с тяжелым чувством. Понимал, что ничего не сделал, и хотя он и не мог что-либо следать в обстановке сплошного расстройства управления войсками на этом участке 7-й армии, все равно был собой пеловолен. Ошущение от всего происходившего вокруг было такое, что кто-то сознательно повел пело по полной безнадежности. Не могли воинские части развалиться так сами собой. Невозможно, чтобы без управляющей палочки столь дружно и одновременно разбежались командиры из бывших офицеров, чтобы раздалилась вся связь и между частями и между штабом армии с частями. Со стороны Петрограда то и педо подкатывали на грузовых автомобилях отряды, готовые вступить в бой. Но никто их не принимал, никто не ставил перел ними никаких вадач. Они видели только поток отходящих разрозненных красноармейцев, голодных и оборванных, многие из которых были уже без оружия; задерганные, эти беглецы думали только об одном — как бы добраться до безопасного места, лечь там, заснуть и никула не илти лальше. «А ведь, пожалуй, так, и верно, дело может дойти или до уличных боев в Петрограде, или до сдачи города белым», — подумал Павел, вспомнив заседание Комптета Обороны, на котором выступали Троцкий и Зиновьев.

Он решил ехать в Детское Село, в штаб армии. Но в помещениях армейского штаба уже было пусто. Штаб

только что отбыл в Петроград.

У Павла запына растревоженная за день нога. Оп попросил шофера обождать немного, а сам прилег на уличной скаммые в вытанул ногу, чтобы успоковлась. В душе все росла и росла тревога. Так же недъза, думал он, недъза ождать хода событий пассивно. Он обязан вмешаться в события, вмешаться деятельно и действенно. Сейчас же надо вернуться в Петроград п погребовать, чтобы его отправили в боевой строй. Не дадут полк, пусть дают батальон, пусть рогу. Но он должен воевать, идти в атаку, бить, бить, учнутомать воага.

К этому порыму примешивалась и тревога за Илью. Известно, что с ремонтным поездом Илья был за Лугой и не вернулся оттуда. Может быть, он в руках бельм? В тех местах орудует 4-я двевзия Северо-Западной армин; двевзией командует сиятельный живогер князы. Долгоруков, и вся она почти целиком составлена на бывших полубандитских отрядов Балаховича. Именно эта долгоруковская дввизия и захватила Струги Белые. Ее дважды или даже трижды вышибали оттуда, но она снова и снова переходила в наступление и спова продвягалась вперед.

С тоской представлял себе Павел брата попавшим в руки белых контрразведчиков. Добрый, душевный Илья, как ему тяжко там, как невывосимо, как, поди, тоскует он по Ирине. Ирина... Ах, Ирина! Квартира их брошена, все брошено! Нет семьи, которая еще так недавно благоденствовала и строила планы на будущее.

В клубке мыслей Павла, отдыхавшего на скамье, наплось, конечно, место и Саньке. С нею он не виделся уже давным-давно. Она, педи, и не ведает, что стрислось с ним, что был он ранен, лежал в госпитале. Ипаче бы прибежала, непременно бы прилегела проведать.

Среди общего мрака последних дней мысль о Саньке была, пожалуй, единственным лучом света. Павлу было оградию думать, что на свете есьт вакой человек, который может к нему прийти, прябежать, прилететь и который уже немного родной ему, близкий, способный понять и разделить его душевизую боль.  Граждании, — услышал он голос. Волле скамые стоял кто-то в черном пальто и каракулевой шапке пирожком. Павел повернуя к нему лицо. — Граждании, — повторил тот, — у вас оружие, вас ждет автомобиль. Очевидно, вы должисогное советское лицо?

Чего вы хотите? — спросил Павел, садясь.

 Ничего особенного. Просто интересуюсь: действительно ли к Петрограду идут армии генералов Юденича и Родзянко?

А если так, то вы запишетесь добровольцем и пой-

дете в бой против них?

— Я человек больной, мне воевать поадно, и никуда и ве запитирсь. Моя мысьп не об этом. Я с вами одругом. Скажите, — ои приеса рядом, — почему вы сопротивляет сесс.? Почему не согласантесь с тем, что на того переустройства общества, которое задумал ваш Ленин, инчего же не получается?

- Ну, ну, интересно.

— Вам, может быть, и интересно, вы от этого эксперимента ничего не потеряли и не теряете. А мне неиттереспо. Моя мизиъ разбита, разрушена, искатечена вашими революциями. У меня умерла от сылного тифа жена. Моя старшая дочь ушла из дому с каким-то таким, вроде вас, в коже и в ремиях. Я сотался с младшей дочерью и с сестрой. И нам нет места в вашем райском коммунистическом обществе.

Как так нет? Вы где работаете?

 Нигде. Я арабист, гражданин, и ориенталист. Вы знаете, что это такое?

 Догадаться можно. Ориенталист — значит, что-то по изучению Востока. Арабист — и того проще, само слово

за себя говорит.

 Кое-что, вику, у вас есть за душой. Ну вот, где же, по-вашему, может найти сейчас применение своим знаниям человек, как вы правильно поизли, взучающий Восток и знающий несколько десятков лакков этого Востока? Бликието и Среднего — добалю для точности.

— Так есть же университет в Петрограде, он рабо-

тает.

— Бросьте вы это все! — Человек ступкул о землю железным стержнем свернутого зонтика, на изогнутой ручке которого лежали кисти его всхудалых рук. — Вы обязаны публичие признать, что у вас инчего не вышлю, что вы мскасчили жизаны миллионов людей, и как можно что вы мскасчили жизаны миллионов людей, и как можно скорее отдать власть и страну в знающие, опытные руки тех, которые умеют мыслить по-государственному.

Юденичу и Родзянко?

 Не им, они солдаты, а тем, кто идет за ними, столпам русского общества. Кто был инчем, не может стать всем. Такие скачки иротивоестественны. Это не закономерный процесс истории, а узурпация. Вы узурпаторы!

Он горячился, он стучал зонтиком, тряс бородкой, с носа у него то и дело сваливалось пенсне на тонком черном шпурочке. Павел даже развеселился от разговора с ним.

- Вы говорите о миллионах, у которых искалечена жизнь, — дождался своей очереди сказать Павел. — Гле же эти миллионы? Я знаю миллионы рабочих и крестьян, которые только сейчас и стали свободными. Своболой. знаете ли, не калечат, а исцеляют. Вы считаете, что свет там, у генералов. Но у вашего Юденича всего несколько десятков тысяч войск. Кого же они хотят освобождать? Миллионы рабочих и крестьян? А от чего освобождать? От свободы? От самих себя? Не получится же так, дорогой гражданин, никак не получится. Человека можно освободить от рабства. Но от свободы — нет. Никто на подобное освобождение не согласится. Кроме разве что вас с вашими близкими. Но вас всего лишь трое. Целой-то армии не многовато ли для освобождения троицы брюзжащих, недовольных, не пожелавших работать рука об руку с народом? Вы мне надоели, гражданин, как, впрочем, и самому себе. Идите свой дорогой. У меня нога болит. Ну вас к черту!

Павел встал и пошел к автомобилю, где за румем спал и видел сны улыбающийся им усталый шофер. Арабисториенталист что-то кричал вслед, потрясая зонтиком.

Из какой человеческой мешанины состояло общество молодой Советской России, раздумывалось Павлу, и сколько еще потребуется усилий, сколько труда будет затрачело, прежда чем возникнет, образуется то, о чем сегодня мечтают коммунисты, пощедшие в партию большевиков имению для того, чтобы добровольно и сознательно делать эту неимоверию сложиную работу.

43

Осенью 1919 года Александр Иванович Куприн собрал обланый урожай со своего участка. Писатель любовался превосходной свеклой, морковью, брюквой, уже выкопанными из земли и уложенными на зиму в подпол. Кочаны капусты еще стояли на грядах, и по утрам, случалось, их обметывал искрицийся нней. Зима виделась Алекснатру Ивановичу безбедной, обеспеченной продовольствием. Ну, а остальное? Душа? Сердце? Он предоставлял это остальное течению времени и тем политикам, которые, завврив капту, рано или поздпо, да должны же ее расхабств. Рядом с ими его добрая семья, под рукой старый фарфор, старые верные книги, наполненные петленными, переходящими сокровищами того духовного мира, в который можно уйти в любую минуту, стоит лишь перелистнуть несколько рагогоенных странии.

В последние дни вокруг Гатчины сильно грохотало. Соседи сообщали Александру Ивановичу о том, что повем окрестным дорогам на Петроград из Гдова и Нарвы идут войска белых. Выйдя вчера днем на улицу, оп своими глазами увидел отступление красных и отъезд из Гатчины советчиков и их семей. А вечером на окраине города, воале станции Балтийской линии, вспыхиул отневой бил Почти час продожналась ружейно-пумементал пере-

стрелка.

Сегодня утром все прояснялось. Генерал Родзянно, подошедший в Гатчине со стороны Сиверской, никак не предполагал, что Гатчина уже занята другими частями свееро-Западной армин. Наткиувшись на пулеметы, оп тотчас выставил против них пулеметы своей личной сотни, и началея от о веерений бой. Только через час, побив друг у друга немало солдат, разобрались, что помощника главнокоманурощего обрабатывал пулеметным отнем Талабский подк полковника Пермикина, уже захвативший команту Гатчины.

Мощно, торжественно гудит сегодия соборные колокола, санави менитых горожан и молебиу, имеющему быть по случаю вступлении белых войск в Гатчину, до которой пить месяцев назад они дойти так и не смогля, несмотря на все старании. Пояковник Перамкин, отпралянсь в собор, запасливо положил в карман две пары золотых потон; доброхоты из штаба уже успели сообщить ему о том, что по окончании молебиа Родзинко поздравит его с производством в генералы. На парад, местом которого пазначена площадь перед дворцом Павла I, старый друг Балаховича, такой же бандит и вешатель, как сам Балахович, ликой командир талабцев вырысит на коне в новой генеральской фооме.

Один в этот день шли к собору, другие же - к комен-

датуре и контрразведке, обосновавшимся в бывшем полицейском управлении царских времен. На степах домов, на длинных гатчинских заборах были расклеены подписанные Пермикиным распоряжения всем гражданам явиться на регистрацию к коменданту и всем, кто хранит оружне, немедленно его сдать. Инате...

Александр Иванович с наганом в кармане, дабы не нарываться на это недвусмысленное «начас», медленно брел по улицам. Печатак шаг, по проспекту Павла I шагали одызаталабцы: бельным крестами в бело-сине-красными, лентами, утлами нациятыми на рукавах шинелей, и дружно оразда стари, от датему на дружно оразда стари с от датему права и шинелей, и дружно оразда стари с от датему печа с от датему печа права с от датему печа права с от датему печа права с от датему печа с от датему печ

— Здравствуй, Маша, здравствуй, Даш, Здравствуй, милая Наташ! Здравствуй, милая моя, Дома ль маменька твоя?

Лихой многоколенный свист заполнил паузу, после которой вновь грянуло:

Дома нету никого.
 Полезай, майор, в окно.
 Майор ручку протянул,
 Ко мне в спаленку скакнул.

Озорная песия эта помнилась Александру Ивановичу еще с далеких кадетских лет. Заслушался, прошлое подступило, сам невольно стал подпевать бравым пермикинским молоппам.

Возле крыльца полицейского дома, занимая чуть ли не всю площадь перед тяжелым каменным аданием, гудела, волювалась толиа горожан, пришедших регистрироваться. Александр Иванович приувыл, не зная, сколько ему придется потерить времени в этой не ведавшей, что ее ожидает, толие. Но не минуло и десяти минут, как на крыльцо выскочил молодой офицерик в ремнях и прокричал:

— Ти-ше! Нет ли, случаем, среди вас господина Куприна?

— Я, я! — обрадовался Александр Иванович. Значит, номнят, значит, знают, что он гатчинец, что в Гатчине его давний. обжитой дом и что он его не покинул.

Работая быстрыми локтями, офицерик помог Александру Ивановичу пробиться к крыльцу. Сердце писателя екало. Знают-то знают, помнить-то помнят. А зачем помнят? На что он им понадобился? Разное же бывает. Александр Иванович не пошел смогреть, а соседи уже спозаранку сбегали и сообщили, что на проспекте-то впсят на деревьях трое красных. Два красноармейца – эпо повятие. Но почему же еще и гатчинский портной Хппливанец, которото заказчики обычно именовали господином Хиндовым. Если п он красный, то так могут объявить красным любого. Правда, в какой-то мере это понять можког спешка, война, кто кого.

В полуподвальном помещении, где при царе полицейские раздавали зуботычины пригородным крестьянам, за столом в казачьей своей форме сидел хорунжий — один из небольших чинов контрразведки. Круглое лицо в вес-

нушках, над левым ухом роскошный чуб.

Увидел здесь Александр Иванович еще и смотрителя Гатчинского дворца. Тот стоял под зарешеченным окном, а перед ним возбужденно расхаживал остроносый капитан с черными усиками.

Вот. пожалуйста! — Александр Иванович выложил

на стол хорунжего свой наган.

— Вы же офицер, господин Куприн! — резко сказава платная с усиками. — И вдруг сдаете оружие! Я бы, папример, пикогда этого не сделал. — Неожиданно он улыбнулся и подал руку: — Капитан Барский. Из контрразверки. Рад познакомиться.

Куприн ответил на рукопожатие, сказал:

— Ладно уж. А то, знаете... Мне Борис Викторович Савинков как-то в Ницце, лет семь назад, объясняя свюю страсть к убийствам, говорил: «А как же иначето, если в кармане у тебя заряженный револьвер. Он сам просится выстредить».

Возьмите обратно, — предложил хорунжий и дви-

нул наган на столе.

— Нет уж. Может быть, он армии пригодится. А у меня есть еще и небольшой «мервинг». Прекрасно бьет.

— Хорошо. Как знаете. Мы вас не по этому, а совсем по другому делу побеспокопли, господин Куприн. — Капитан-контрразведчик указам глазами на смотрители дворца. — Вам известен этот советский комиссар? Предуприядаю, что каждому вашему показанию беспрекословно поверю. И от вас зависит все. Уведите его! — приказал он соддату у дверей, кивнув в сторону смотрителя.

Того удалили за дверь.

Ну? — Контрразведчии смотрел на Куприна.

— Какой же это комиссар, господни канитан?— Александи Ивановых узыблугася. — Ои только по назвению комиссар. На деле — самый настоящий смотритель. Добросовестно сберегает дворцовое выущество. Я его очень хорошо знаю по этой работе. В его руки одлажды, попали портфели с перепиской одпого из великих князей. Он пришел ко мие за советом, как ему быть. А как было гогда быть? Вольшевистская Чека — организация вездесущая, причь от нее или не прячь — найдет. Решили мы совместно все портфели, дабы не достались большевы-кам, — лесто их было двадцать четире, ва пренестной сафъяновой кожи, — сжечь в печке. Согласитесь, это не совем-то большевисткий поступок.

Барский еще пошагал по комнате, раздумывая. Потом

распахнул дверь.

 Вы свободны, — не без наигранного пафоса сказал он смотрителю. — И благодарите за это господина Куприна.

Когда смотритель ушел, Барский заговорил довери-

тельным тоном:

 Вы здесь знаете всех, господии Куприн. Может быть, согласитесь поработать у нас, а? Это очень почетно и патриотично — каленым железом выжикать красную заразу. Мы спасаем от нее человечество, и опо нам за это будет вечно благодарно.

Александр Иванович протестующе поднял руку.

 Ну, пу, ладио. — Варский усмехнулся. — Странный вы народ. — усоские интеллигенты. Со всом смиряетесь, лишь бы собственных рук не запачкать. Ладио, ядите к коменданту, капитану Лаврову. Желаю вам успеха. Все ждем ваших новых княг.

Капитан Лавров поразил Александра Ивановича внешностью— этакий вояка времен войны с Наполеоном. «Высок, худощав, голубоглаз и курпос,— отметил себе Александр Иванович.— Надень на него ментик, кивер—

и чем не рубака-гусар!»

Очень приятно вас видеть! — воскликнул Лавров. —
 Чем же вы хотите быть нам полезны, господин Куприн? — Никупа не напрашиваюсь, ни от чего не откажусь.

- тикуда не напрапиваюсь, на от чето не откажусь, господин капитан. У вас есть прифронтовая газета? Вот бы в ней посотрудничать. Прокламации составлять, воззвания...
  - Прекрасно! Лавров схватился за перо и сделал пометку на листе бумаги. — О вас и о вашем желании я

сегодня же сообщу в штаб армии. А пока - вот, побалуйтесь. — Он протянул раскрытый портсигар с папиросами.

«Настоящие!» — сказал себе Александр Иванович, взяв дрожащими пальцами одну папироску; прикурил, сделал затяжку, и голова его приятно закружилась. Давным-давно сидя на махорке, отвык он от турецкого та-

 Вы шли сюда, видели мертвеца на дереве? — спросил Лавров, тоже закуривая.

— Для меня это не лучшее из зрелищ. Я, знаете,

люблю живых людей.

 Дело вкуса. Но каков, я хочу сказать? Каков вояка! Отчаянный, видимо, большевик или комиссар, Взобрадся на дерево и давай палить в наших солдат, которые пытались его сиять живьем. Несколько магазинов сменил в маузере, Семерых ранил. Пвоих тяжело, Может быть, они и скончаются. Пришлось застрелить-таки мерзавца. Висит на ветвях, запутался. Потом снимем.

Начав с посещения конторазвелки и комендатуры, ходом событий Александр Иванович поднимался все выше

по лестиние белых учреждений.

Следующей ступенью уже был штаб корпуса, занявшего Гатчину. Разместился штаб в бывшем учительском институте. Александр Иванович прошел через светлый вестибюль, через еще более светлую залу с неповрежденным паркетом. Встретил его адъютант, подтянутый, щеголеватый, щелкнул каблуками, провел к начальнику штаба полковнику Видягину. Полковником Видягин стал только что, как Пермикин генералом, после благодарственного молебна в соборе. Когда Александр Иванович вошел, новоиспеченный полковник прилаживал к плечам полковничьи погоны. Подав руку, он заложил ее затем за спину, стал смотреть в упор, морща крупный лоб; видимо, всем этим стремился изобразить работу глубокой и значительной мысли.

 Как, господин Куприн, — сказал он, приглашая присесть в кресло, - насмотрелись картинок большевистского рая? Хлебнули горюшка? Да, да, да. Тысячи русских людей два долгих года пребывали в смятении. Теперь этому конец. Мы уже входим в Царское Село, мы на пороге Красного Села и Лигова. Впереди - последний штурм. И снова все мы в Петрограде! Вы понимаете, что это значит?

Александр Иванович только кивал.

— Перехожу к делу, — сказал начальник штаба. — Я предлагаю вам ответственное, офицерское занятие. Не согласитесь ли вы взять на себя регистрацию пленных и добровольцев?

Александр Иванович в изумлении развел руками.

— Уж какой я регистратор, господин полковник! Перепутаю все. Добровольцы у меня попадут в пленные, пленные — в добровольцы.

Видягин посмеялся, сказал, что еще подумает о судьбе известного писателя России.

На улице Александр Иванович вновь повстречал смотрителя дворца.

- Александр Иванович! воскликнул тот. Что делать, научите?! Я совсем растерян. Этот капитан с усиками, Барский, предлагает, чтобы я пошел служить к ним в контрразведку.
  - Вы регистрировались?

Да, конечно.

 Что же тогда рассуждать! В таком случае это уже не предложение, а прямой приказ.

Но мне бы не хотелось... Вель это...

— Бросьте ершиться! — Александр Иванович даже потой топнул. — Вам совет нужен? Вот он! Идите за событ тиями, а ве протва них. Будет вернее. Честный человек в в контрравведке полезен и необходим. Не столько станет твориться несправедиямостей.

В Александре Иваковиче проскулась его обычная писательская клобознательность. Он борями по городу, подмечав внешние признами перемены власти и строя городской живани. На воказале с железпорожных платформ сгружались никогда еще не виденные им танки. Он их, одетых в броню, сомпанных куриными заклешками, с амбразурами, на которых горчали пулеметы и даже короткие двухдоймовые пушки, сравнивал то с ромическими сороможнами, то с ядовитыми сколопендрами. На рякаю-серых боках танков были выведены навлания: «Доброволец», «Капатан Кроми», «Крувый медекры».

Потом забрел в лавку старых вещей к Сксоеву и кункл. поговы поручика без золота, полевые. «Четвертый раз их надеваю, — подумал с усмениюй. — Ополченческая дружина, Земтор, Аввационная школа и вот Северо-Западная аюмия. Что-то они принесту ине на этот раз?»

Дома, когда затеял было прикреплять погоны к военной куртке, на левый рукав которой еще предстояло нашить трехцветный добровольческий угол с белым крестом, к нему, зная, что на Елизаветинской живет писатель, так образно описавший быт военных, нагрянули молодые офиперы-артиллеристы.

В разговоре за принесенной выпивкой они вспоминали

эпизоды борьбы с красным бронепоездом.

 Страшнейшее сооружение! — говорил один из них. — Название его — «Ленин». Последнее слово военной техники. С двойной броней из ванадиевой стали. Наши снаряды отскакивают от него, как комки жеваной бумаги. И команда на бронепоезде, вся орудийная прислуга - сущие черти. Мы с ним, Александр Иванович, не однажды встречались. В последний раз он не подпускал нас к Гатчине, бил с путей Балтийского вокзала. А то был случай под Волосовом! Этот «Ленин» отбрасывал наших пехотинцев пресильнейшим пулеметным и артиллерийским огнем. Тогда мы позади него разобради рельсы. Но красные не растерялись, надо сказать. Они спустили с бронепоезда десантную команду. Наш Конно-Егерский полк палил по десантникам пачками. Те даже не дрогичли и не ушли, пока не починили путь, «Ленин» отбыл сюда, в Гатчину. Да, грозное оружие! Немецкое, конечно, пзделие.

 Слышал, читал в газетах, — ответил Александр Иванович. — Но какое же это немецкое изделие? Оно с Путиловского завода. Русские мастера его сработали. Командир у него, говорят, отличнейший человек, Авраамий Шмай. А еще, как всегда у большевиков, большую силу имеет там комиссар-путиловен Иван Газа. Вы правы, этот бронированный поезд стрелял с Балтийского вокзала. Все тряслось.

Назавтра Александр Иванович был вновь приглашен в учительский институт, в штаб корпуса. Видягин о нем не забыл. На Елизаветинскую прикатил автомобиль, и

писателя торжественно повезли через Гатчину. Заехавший за ним полковник пояснил, что теперь они

отправляются прямо к генерал-губернатору Петербурга. Петербургской губернии и всех областей, отторгнутых от большевиков, - генералу Глазенапу, одному из героев корниловского «ледяного похода», блестящему молодому гвардейну с огромным будущим.

В кабинете генерал-губернатора Александр Иванович **увидел** находившегося в одиночестве генерала лет сорока трех - сорока пяти, подумал было, что это и есть Глазенап, хотел уже представиться, но полковник оперепил:

Вы не знакомы? Петр Николаевич Краснов!

О, Краснов! Петр Николаевич! Автор романов, стихов, очерков. Знаменито-шумный военный литератор. Александр Иванович знал его лишь заочно. Естественно, что Краснов знал Александра Ивановича по книгам.

 Рад быть знакомым, ваше высокопревосходительство! - Александр Иванович вытянулся перед генералом

от кавалерии.

Тотчас вошел и хозянн кабинета Глазенан, быстрый, цодвижной брюнет лет тридцати пяти. Усы у него были, как у Юденича на портретах, распушенные, внушительные. Держался он легко, подобно всем кавалеристам, и вместе с тем со свободой светского человека. Что говорить — гвардеец!

 Итак, — с места в карьер начал петербургский генерал-губернатор, — вместе с Петром Николаевичем вы, господин Куприн, будете выпускать газету. Первый номер ее надо, чтобы вышел в ближайшие два-три дня.

Видите ли, ваше превосходительство... — раскрыл

было рот Александр Иванович.

Глазенан его тотчас остановил:

 Зовите меня, пожадуйста, по имени-отчеству, дорогой Александр Иванович, Петром Владимировичем, Попросту.

 Видите ли. Петр Владимирович. — продолжал Александо Иванович. — Многое зависит от материальных

возможностей.

 Деньги? Не стесняйтесь, они есть. Северо-Западная армия выпустила их лостаточно. Свои собственные. «Крыдатки», «юденичевки», Подучите сколько надобно, — Это хорошо. Но и кроме денег... Располагает ли

штаб бумагой?

 Только писчей, почтового формата. Но вы можете реквизировать любую бумагу в любом магазине, гле только она вам приглянется. — Глазенап отвечал мгновенно. точно, определенно. Чувствовалось, что он сумеет навести порядок в Петрограде и вокруг него.

Недаром Юденич назначил такого решительного вояку генерал-губернатором в Петроград. Глазенап уже побывал деникинским генерал-губернатором на Ставропольщине. Он сек, порол, резал, вешал, сжигал живьем людей, искоренял красную крамолу. В крае, стонавшем от белого террора, аверствовали особые отряды «имени ставропольского губернатора», собранные из кулачья, уголовников, садистов и прочего отребья человеческого. Такой, только такой губернатор иужен был для красного Петрограда, этого гнезда больщевиков и комиссаров.

— Что еще? — спросил Глазенап Александра Ивановича.

— Располагает ли штаб красными газетами? И можно ли из них делать вырезки? Иначе для первых номеров неоткуда будет взять телеграфиые сообщения.

Красные газеты есть. Резать можно. Но только в

виде исключения для первого номера.

А иностранных газет нет?

— Найдутся. Все?

— Пока все.

Итак, когда же будет первый номер?

Завтра утром.

 Вы Суворов, господин Куприн! Суворов литературного войска. Желаю вам и его высокопревосходительству Петру Николаевичу Краснову успеха.

Заметив улыбку сомнения на лице Краснова, Куприн пояснил:

 Это, конечно, будет не «Таймс» с десятками страниц в номере, но выйдет наша газета в срок и будет она газетой.

— Прекрасно! Еще раз вам обоим успеха. Передаю вас, господин Куприн, Петру Николаевичу. А меня, извините, жаут. — Главаевии уже входил в свою новую роль, все с большим рвением проникая в суть обязанностей петербургского губернатора. В передя было много заманчивого. За губернаторство в Ставрополе он, недавний полковник, получил чин генерал-майора. За губернаторство в Петербурге, ой-ой, что получить можно!..

Началась работа. Вместе с Красновым первым делом Алексанпр Иванович стал обдумывать название газеты.

«Свет»? «Север»? «Нева»? «Россия»? «Луч»? «Белый?» «Будущее»? — назывались и назывались подобные слова в разных порядках и комбинациях.

Наконец Краснов предложил:

Надо проще, бросче и точнее. Например: «Приневский край».

Он вспомнил донской «Приазовский край», на страницах которого не так-то давно его превозносили и славили. Куприн пошевелил губами, со всех сторон прощупывая в уме такое сочетание слов.

— A не будет звучать оно как «При, Невский край»?

Может быть, Вначале, Потом привыкнут,

Была найдена типография и приглашены трое наборщиков, среди которых оказался и хозиин типографии. Дальше – все это в короткие, считанные часы, военным ускоренным порядком — с помощью комендатуры реквизировали бумагу в магазине Офицерского экономического общества.

Когда же с организацией материальной части было покончено, оба, Краснов и Александр Иванович, уселись за статьи и замотки. Краснов трудался над патетической передовой. Александр Иванович составлял отчет о параде, правил проповедь отна Иоанна, произнесенную в соборе, насочивки что-то о Ленине, все время уверяя себя в том, что делает это без алобы, объективно, строго держась личных внечатлений, не позволяя эмоциональных залишеств, подготовля какие-то стихи к набору, настрыт статеск из красных петроградских газет и соответственно повокомментировая их.

Он чувствовал, что вишется, работается плохо. Ни слов пе находилось должных, ни мыслей — одна серятина, жвачка пли же сплошные выкрики с восклицательными знаками чуть ли не после каждого слова. Но работал, работал упорно, стараксь сдержать свое обещание.

К утру девятнадцатого октября на плоскопечатном, ранцевим вручную станке, на котором нечаталься только одна полоса газеты, после чего лист бумаги надо было переворачивать и нечатать следующую полосу, отстукали 307 экземпляров «Приневского краи». А в два часа дня, то есть через двадцать восемь часов после разговора Александра Иванович с генералом Глазенапом, на улицах Гатчины продавалась газета Северо-Западной армии. Опа считалась зиетроградков'я газетой, которая лишь временно выпускается за пределами Петрограда, до дня его запятия белыми войсками.

Первый номер разошелся в течение часа, и цена ему была пятьдесят копеек в пересчете с «керенок».

Краснов и Куприн поздравили друг друга с успехом, выпили по стопке водки, взялись за папиросы.

— Извините, Петр Николаевич, — спросил Куприн, — хочу поинтересоваться, почему вы избрали себе такой исевденим, которым подписали статью: «Гр. Ад.»?

Да так, знаете. Любимую свою коняжку вспомныл.
 Была у меня такая. Ее звали Град. В свое время пемало призов взяли мы с ней мыссте в Краспом Селе и Михайловском манеже. Люблю лошадей, Александр Иванович.
 Ваш брат, съмшал я, любля растения, бъля боль-

шим естествоиспытателем, ботаником, путешественником.

— Совершенно гочно. Самый старший брат. Андрей Николаевич. Батумский Ботанический сад — его детпще. Оп натапил туда земени со всего света. Бывал в Яполии, Китає, Индокитає, на Цейлоне... Чай, всякие такие экзотические кудьтуры, прижившиеся на Черноморье, — все это он, все оп, Андрей наш. Его работа. Жаль, рано умерь год начала войны. У него там, в Батуме, на Зеленом мысу, свой дом. Чудесный уголок. Писать, силя над морму, среди зелени, — одно удовольствие. После Новочер-касска... Вы знаете, конечно, мою историю с Деникиным?. После нее я уехал именно туда, на Зеленый мыс, и начал было повый роман...

— Бывает же так, жизнь в разные стороны разводит близких людей, родных братьев...— Куприн задумчиво щурился: вежливо слушая генерада, он думал свое.

— Да, разводит, вы правы, — рассуждал Краспов. — Брат делал одно, очень мирное. А во по све жазыв воюю. Эти места — Гатчина, Царское, ох, как мне знакомы опи все, дорогой Александр Иванович! Между прочим, если бы тогда, в октябре семнадцатого, у мени под ногами не путались эти опереточные персопажи — господни Кереиский, месье Савниковы, Станкевичи и всикие лице, я бы уже тогда покомчал с большевиками, их комиссарами, и с Ленными в том числе. У тех, если посмотреть, не было гогда никаких сил. А у нас они были. Верпее, могли быть Что ж, наверстаем. За ваше здоровье! За вашу газету!

## 44

Белые или крутым кипучим маршем. От Гатчины и Красного Села они уже прорвались к Лигову; до Путиловского завода им оставалось каких-инбудь несколько верет; они вступили в Павловск, в Детское Село, которы по-прежнему называли Царским, и прибликались к Колину, к Ижорскому заводу. Их передовые роты укрепились в селе Им-Ижора.

Напряжение в Петрограде нарастало. Каким-то образом в город забрасывались белогвардейские газеты «Свободнам Россия» и «Приневский край». «Петроград ваяті» — кричали их крупные, через все полосы, победные заголовки. «Петроград взяті» — на весь мир передала закваченням бельим генералами радиостапция в Детском Селе. В тот же день, 20 октября, когда из штаба внутренней обороны Петрограда, пытаясь соединиться с одими на советских учреждений, позвонили в Павловск, к аппарату неповрежденной линии подошел некто названий себи комендантом Павловска. «Какой такой комендант? Что вы там делаете?» — растерялся заопняший. «Подготавливаем веревки, — радостно гаринул тот, кого только что па комендантскую должность назначил генерал-губернатор Петрограда Глазенап. — Завтра будем вас развенивать на Невском

Родзянию, гардуя на караковом жеребце, выехал на возате села Большое Кузьмино. Возрам его открывалась широкая пияменная раввина — Во самых нетроградских окраня. Под выглапувним октябрьским солщем в самом центре Петрограда, подобно плаему древнего рыдаря, ярко горело золотом знакомое, дорогое как-

дому петербуржцу творение Монферана.

— Боже! — произнес генерал. — Купол святого Исаакия Далматского! — И поскольку справа и слева от него толпились корреспонденты английских и американских газет, осения себя широким крестным знамением.

Адъютант подал было ему полевой бинокль. Родзянко отстранил его небрежным жестом руки.

— Зачем? Завтра я сам буду гулять по Невскому. — И это было сказано также в расчете на внимание коррес-

На железиодорожных путву Гатчины в этот день появился салоп-вагои главикомандующего. Подение обтехал на автомобиле Гатчину, побывал в Детском Селе. На высоты, с которых виден был Петроград, поднимться с однако, не стал. Ему уже было навестню, что генерала Родзянко с этих высот сотнала морсква артиллерия красных. Снаряды лянейных кораблей ударили по гребию Пулковских высот, по дорогам к ним. Земля дрожала от ях варивоя, столбы черного дыма, осенней грязи, обломков бревен вскидывались чуть ли не до самых студеных туч.

Наступившей ночью в вагоне Юденича было созвано сугубо секретное совещание. Кроме самого главнокомандующего, присутствовали на нем лишь генералы Влади-

26\*

миров и Глазенап да несколько верных Владимирову полковников разведки и контрразведки.

Поручики, капитаны и ротмистры — подручные бынего жандарма — с винтовкам в руках, с наганами в карманах и гранатами у поясов встали на путях вокруг вагона. Было проверено все, вплоть до уборных в тажо рах и угольных ящиков под вагоном, — дабы не оказалось там вражеских лазутчиков. Вратом на этот раз были не красные, не от икх принимались столь стротие меры охраны совещания и его секретности. В виду имелась аспетура «Северо-Западного правительства», военным министром которого числился Юденич. Юденич этого правтельства не признавал. Опо было создано Ангантой, а не русским обществом, и инкто, стигал главнокомандующий в таком сбоющие безалюностей не ичжавляся.

 Господа, — сказал он, прихлебывая для бодрости кофе из чащечки, который лично сварил один из полковников контрразведки. - Наступил великий час. Мы должны встретить его железной организованностью. Лавры победы не полжны быть вырваны из наших рук кучкой... я буду прям, я солдат... кучкой политических спекулянтов, во главе которых стоит господин Лианозов, сей просвещенный - за ним числятся два факультета Московского университета: юридический и естественноисторический... Так вот, повторяю, сей просвещенный нефтяной делец, который самоуверенно полагает, что такого рода деятели могут распоряжаться судьбами России. Мне известно, что именно он, а не кто другой, пустил в обихол слово «кирпич», применяемое к моей особе. Ла, я не юрист, и не историк, и не естествоиспытатель. Но и этот госполин не юрист, и не историк, и никто, кроме того. что он торгаш, рыцарь чистогана. Итак, я призываю вас подумать об этом полуспекулятивном полуправительстве. За кем слово?

— Мое предложение очень простое, — заговорил Владимиров. — Как только наши передовые части вступить п Петроград, засе это остроумие названиее вами, Николай Николаевич, полуправительство, надлежит поместить в отдельный ватои для следования якобы прямо в Зиминий дворец, но в пути на ватои надеваются решетки со всеми вытекающими из такого положения дальнейшими действиями. В Петрограде к этому времени должно быть без промедления создано полностью наше, вериое белому кресту, белому движению, настоящее, подлинию с правительство.

- Николай Николаевич уже отдал распоряжение о формировании такого правительства. Наши курьеры с инструкциями Николая Николаевича отправились в Петроград, — заговорил Глазенан, посверкивая черными быстрыми глазами.

Юденич не без удовольствия смотрел на молодого генерала, совсем еще недавно железной рукой наводившего порядок на юге. Красные недаром проклинают его на каждом шагу. Известно, что, кого ругает враг, тот истин-но надежный человек, Глупец, кто этого не понимает.

 Да, да, — сказал Юденич. — Там работают. Осложнение лишь в мелочах. Мне не совсем приятно, правда, что в наше дело впуталась госножа Петровская из партии социал-революционеров. Но сейчас многое перемешалось, и бог с ней, если она верой и правдой послужит общему делу. Эта дама сообщила вчера, что правительство, по сути дела, уже есть. Но и тут имеется неприятный злемент. Нас опередили, и опередили все те же англичане. Как его зовут, этого вездесущего Фукса-Пукса?..

Дюкс, — подсказал Владимиров. — Поль Дюкс.

Юденич хитрил перед Глазенапом и перед собранными полковниками. Как карточный игрок, он не хотел раскрывать свои карты. Ему прекрасно был известен агент английской разведки, организовывавший петроградское противобольшевистское подполье. Русский генерал и британский шпион были тесно связаны. Через Дюкса Юденич информировался о том, что происходило в Петрограде. Об этой тайной связи не все было известно даже Владимирову. Контакт с Дюксом установился через Сиднея Рейли еще в Москве, до Петрограда, в те дни прошлого года, когда там предполагалось поднять восстание, во главе которого должен был стать он, Юденич: ему обещали тогда армию чуть ди не в шестьдесят тысяч офицеров.

 Да. да. — Юденич кивнул. — Дюкс. с его мешками фунтов стердингов, с его подачками нашим людям. Он поспевает всюду. Он сформировал правительство, и госпоже Петровской ничего не оставалось, как сообщить нам об этом. Кто там у них? - Юденич обратил взгляд на Владимирова.

Владимиров и виду не показал, что это игра перед другими, что Юденичу все, что он сейчас скажет, и так известно. Если у него, Владимирова, есть свои верные люди в Петрограде, то у Юденича тоже. Чего один полковник Незнамов стоит!

— Во главе — господии Быков, кадет, круппый деятель поднольного центра, профессор двух петроградских институтов. Сенатор Вебер, бывший в свое времи товарищем министра, становится министром финансов. Инженер Альбрехт — путей сообщения. Кетати, — Ваздымиров усмемуялся, — предполагалось... мм предполагали... что пути сообщения возглавит господии... или, скоре, стоварицта... Багловский. От ведал путями сообщения успольна Зиновьева в его северном правительство ут отого, как правительство это было разогнано Лепиным. Но Багловский в последние дии исчез, найта его не удалось. Вы удивитесь, — усменика Владимирова стала еще саркастичей, — но в правительство те Докса наплась место и кашему господину Карташеву. Конечно же, по делам вероне-поведаний.

— Нет, это все не то, — сказал, выслушав, Юденич.— Совсем не то. Нам надобно правительство — так сказать, кабинет министров — желевной руки. Что может этот, извините, профессор Быков? Способен ли он на действий решительные и бескомпромисстые? С его участием подет этакая дохлая игра в демократию, и красные снова

выбросят нас в Эстонию.

— Ничего, Николай Николаевич, ничего, — сказаль Владимиров. — Это лишь для первых выпов по проспектам столицы. Ат железной рукой все равно останетесь вы. Они, «правительство» это, всего лишь декорум. Главные пружины останутся в наших руках, Геоподин Главенаи как генерал-губернатор предлагает, например, па пост петроградского градоначальника назначить нашего вкеного и надежного Владимира Яльмаровича Люндеквиста.

Да, да, — подтвердил, кивнув, Глазенап.

— Прекрасно, — согласился Юденич. — Полновник Люндеквиет — выдающийся работник, умный, ловкий, всезнающий. Что ж, господа, в общих чертах мы пришли к общему согласию. Детали будем уточнять на месте. Но есть и еще кое-что, требующее безотагательного решении. Петроград полоп комиссаров, коммунистов и других советчиков. Кое-кто успеет удрать в Москву. Но лес-то по удруг. Николаенская дрогог еще выводена из строя?

— Никак нет, Николай Николаевич, — ответил Владимиров. — Родалико сваливает на генерала Ветренко: тот, дескать, не выполния его приказ, пошел не на Тосно, как предусматривалось, а тоже устремился к Петрограду по кратчайнему пути. Оба они вавитюристы. У того и у другого на уме лишь белый конь, на котором им жела-

тельно въехать в Петроград.

— Меравици! — Юденич раздул усы. — И того и другого я отдям под суд. Дайте только войти в Петроград. Белый конн! Хороши молодчики. Подготовъте приказ этом Родалине, чтобы завтра ме начал атаку на Петроград и взял его. И бросить на Тосно лучшие полки. Что там происходиту.

- Москва шлет свежие силы. Высаживаются на стан-

ции Поповка.

- Черт знает что! Том более, господа, наяважнейники становится то, о чем я начал разговор. В первые же дни мы должны очистить Петроград от враждебных нам агентов, от всех красных. Какие меры принимаются? Докладывайте.
- Господа! Владимиров встал. Уже несколько дней мы ведем большую работу по формированию специальных летучих колони, оснащенных автомобилями. Некоторые генералы, например генерал Краснов, выражают неповольство тем, что мы не паем в их распоряжение пп одного автомобиля, хотя располагаем таковыми. Но я собрал все автомобили в кулак. Их несколько десятков, сеголня они сосредоточены здесь, в Гатчине, а часть уже п в Царском Селе. На этих автомобилях в Петроград въедут особые отряды лучших, лично мною проверенных офицеров контрразведки. Они, господа, въедут туда в ту ночь, которая будет предшествовать нашему торжественному вступлению в Петроград. Еще с весны у нас заведены подробнейшие списки. В пих вы можете насчитать около тысячи фамилий советчиков наипервейшей опаспости. -- Владимиров не сказал вслух, но с удовольствием полумал о том, что в списках первой группы наконец-то появилась фамилия того ненавистного ему латыша-чекиста Яна Карловича, который однажды заставил его испытать поистине зверицый, заячий страх. Верпый ротмистр Кубанцев сообщил ему на днях: Краминын, Краминын. -До пяти тысяч, - продолжал он, внутрение улыбаясь, составляет вторая группа. И десятка три-четыре тысяч третья. Первая группа ликвидируется немедленно, в первую же ночь. Комиссары, все кто связан с чрезвычайкой, все главари. Эту операцию мы тщательно разработали вместе с Петром Владимировичем Глазенапом.

 Прекрасно! — одобрил Юденич. — Дядюшка моего помощничка, господин Родзянко, помнится, затеял крупный скандал в Думе, когда я немпожко подогрел пятки носатым молодцам в Батумском районе боевых действий, кое-кого подвесия, повыжег их шимонские гнезда. Да, пришлось поработать. Зато какая там наступила типпина, какое приплаго умиротвоение. А как же иначе? Или ты

врага, или враг тебя. Третьего не дано.

До пяти утра в вагоне главнокомандующего шла наприяменная работа. Разошлись перед самым рассветом. Генерал Юденяч, насвистывая мотяв популярной дстской песенки о козлике, от которого бабушке остались лишь рожки да ножик, готовылас отойти ко слу. Могивачим привязался неспроста. Под козликом главнокомандующий в некотором, правда, туманце, но все же достаточно отчетливо подразумевал всех тех, кто, прикрывансь его именем, намереи составить себе карьеру в Петрограде. Дудлек, господа, не на того парвались. Не с белого коня будете вы взирать на освобожденный Петроград, а из-за решетик.

Сильнейший грохот сотряс вагон. В уборной, где в ту минуту пребывал главнокомандующий, вылетели стекла.

Вызванный адъютант доложил, что красные аэропланы швыряют бомбы на эшелоны, загромоздившие станционные пути. Появившемуся Владимирову Юденич отдал приказание:

Немедленно возвращаемся в Нарву. Нечего здесь

торчать, пока Петроград еще не занят.

Поезд через Волосово помчался в сторону Веймарна и Ямбурга, чтобы дальше проследовать на Нарву. Но в

Ямбурге Юденич потребовал остановиться.

Надо отправить телеграмму господину Лианозову. Такот содержания. Запишите, пожалуйста. «Завтра-по-спезавтра Петроград будет завит. Правительству надлежит позаботиться о запасе продовольствия для петрограддев. Отправка первых партий должна быть произведена незамедлительно, пусть обыватель бывшей столицы в первый же день увидит разнину между красиым режимом и белым. Белый хлеб это докажет, белый хлебс.

Юденич обрадовался удачно придуманному обороту.

 В первый же день в булочных должен появиться свежий пшеничный хлеб. Булочки! Пирожные!

Илья Благовидов вместе со всем своим ремонтным поездом был захвачен в плен солпатами 4-й ливизии кня-

зя Долгорукова возле Стругов Белых, на мосту через не-

большую речушку.

Получилось так, что бывшие балаховцы, отлично знавшие те места, отрезали ноезд и от Луги и от Пскова. Охрана пыталась повести с ними бой, но в течение нескольких минут была зверски перебита. От белой пули погибла и озорная Клава, которую так невзлюбила Ирина. Человек двадцать, в том числе Илью, машиниста паровоза и нескольких слесарей, узнав их профессии, белые сохранили в живых. «Понадобитесь! — было им сказано. — Поработаете на Северо-Занадную армию». Их привезли в Гдов — в главную тыловую базу северозападников. Все слесари, рабочие питерских заводов, железнодорожных мастерских, кроме одного, который плаксиво ссылался на многолетность, отказались работать на белых, На протяжении двух-трех дней их расстреляли. Машинист паровоза ухитрился сбежать, после чего Илью били кулаками по лицу и требовали от него ответа, как машинисту удалось это сделать и почему Илья не сообщил вовремя о намерениях красного негодяя. «Вы же инженер, интеллигентный человек, а ведете себя как вся прочая красная сволочь».

Илья был потрясен: его бьют по лицу. Он даже слова не мог вымолнить от возмущения, обиды, унижения; он не чувствовал боли физической, потому что боль душевная была в тысячу раз сильнее, острее, неотразимей. И он ничего не мог сделать, вичем не мог себя защитить, он был бесномощен, бессилен. Он пытался закрывать лицо руками. Но умелые кулаки отбрасывали то одну его руку, то другую и с неотразимой точностью находили глава, рот, пос. Трескалась кожа, текла кровь; Илья проролжая тщегиме полытки закрываться, уклоняться от ударов и чувствовал, что плачет, плачет жалкими слезами, по-бабы.

Валяясь на киринчном, остро вонючем полу гдовского рыбного склада, он до разрыва души думал об Иринушке. Боже, как могло случиться все это неленое, неправдоподобное, что он оказался вот здесь, бесконёчно далеко от нее, и с ним происходит такое, какое может присинться лишь в очень дурном сне! Когда он прочитывал о издобном в газетах или слышал из чьих-либо уст, для него это звучало и выглядело не большим, чем досужей беллетристикой. Не может же быть, чтобы такое могло существовать в действительности.

Оп требовал, чтобы к нему пришем кто-вибудь из старших офицеров, какой-нибудь инженер, есть же у белых инженеры, есть же культурные, образованные люди. Но вместо инх по-прежнему повявляниеь лихие правоприция и заломленных фуражках, элобные подхорунжие, а то и просто негодии в штатском. «Что надо, краснозадый? К стенке не терпитска?»

Наконец его доставили в один из гдовских домов, к офицеру с погонами инженерных войск.

— Господин Благовидов, — сказал военный инженер, — вы извините, что так все нескладно получилось. Война, анаете. Люди ожесточены. Одним словом, вам пора работать. Отступая, ваши красные паломали дров. Надо восстанавливать мосты, ремонтировать паровозы, ватоны.

Но я же не могу ничего делать, — ответил Илья. —
 Сами видите, что со мной сотворили. Я болен. У меня глаза не смотрят, опухли.

 Бросайте дурить, господин Благовидов. Вам сделают примочку, и глаза ваши будут смотреть.

 Но я просто не желаю что-либо делать для тех, кто способен бить человека по лицу.

Не я вас бил.

 Но это же ваша армия, эти прапорщики и подхорунжие!

— Хватит вам, баба!

Сами вы порядочная скотина!

Как бывает с добрыми людьми, когда перейден преих долгог, почти безграничного терпения, Илы закипел. Он гонорил и говорил белому инжеперу нее, что думает о пем, самодовольном туппце, который вообрыжает себи правомочным распоряжаться судьбами других; что пусть даже его раскромсают па куски, он ни за что пе станет работать на белых, он красный, да, красный и даже коммунист. У него брат — партийный работник, большеник.

Потом он угас. Тогда белый инженер сказал:

— Я у вас не требовал этих признаний. Вы сами их

сделали. Передаю ваше дело в контрразведку.

И Илью первевали в Ймбург. Там уже не было стращпого Бибикова, свирепствовавшего в городе летом. Были мелкие офицерские социки. С Ильей никто даже не захотел разговаривать. Армия победно наступала, и оп депь за днем сидел за желегенным дверьми тлухих, кърытых застенков контрразведки. Он передумал, перебрав чуть пи не по отдельным суткам всю свою жизнь. Сново встретия на Невском констивую стройную барыпиню, продававшую сбелый цветок; снова, смущаясь и краснея, бродил за нею по городу, влюбенным ввором умоляя ее обратить на него вимащие; снова сидел за свадебными столами рядом с этой барышней, ставшей его женой. Ирянушка, радость, солившко! Что я наделал, что наделал! Я виноват перед тобой, виноват перед Лялькой.

МНО в чем, собственно, виноват? Мысль становплась жестче, он снова чувствовал удары на опухием лицу! Скоты! и его охватывало бешенство. По лицу! По лицу! Скоты! Как же прав, бесконечно прав был тот чекиет Осокии, друг Павла. «Ох, толарищ Благовидов, товарищ Благовидов, товари Не кочу, чтобы вы попали в му руки. Не сели бы попали, развеж и не попали това постанить на постани

Пока поезд стоял в Ямбурге, генерала Владимирова вызвали из вагона. Комендант города приложил руку к фуражке.

— Ваше превосходительство! Инженер тут один красный содержится уже скоро месяц. Работать у нас не хочет. Выдерживает принципы. Утверждает даже, что он коммунист. Только врет, кажется. Не похож. Что с ним делать. не замем. Может, посполядитесь?

На площадку вагона вышел сам Юденич, без фуражки, водя ладонью по своей наголо обритой голове, чтобы не застудить ее под осенним ветром.

Что там такое? — спросил.

 Да вот судьбу одного красного инженера не могут решить. Захватили с ремонтным поездом возле Стругов Белых, — доложил Владимиров.

— Коммунист?

Утверждает, что да, — ответил комендант, вытягиваясь перед главнокомандующим.

— Из Петреграда?

Так точно.

- Что же тут раздумывать? Все равно их всех, этих строптивцев, будем ликвидировать в Петрограде. -И Юденич сделал такой жест, будто бы сметает кого-то с лица земли.
  - Собирайтесь, Благовидов! В скрипнувших дверях узилища Ильи появился полусонный прапоршик. — А чего мне собираться? — эло ответил Илья. —

Мне нечего собираться. У меня ничего нет.

Встаньте с койки хотя бы. И айда впереди меня.

— Куда еще?

На тот свет, куда же больше. Пора.

Илья почувствовал, как все его тело холодеет, как останавливается сердне, как мгновенно пересохло у него во рту. Этого же не может, не может быть! Он хочет домой, к Иринушке, в свою квартиру, к привычному, любимому. Нет. нет. нет! Не может быть! «Идите, черт возьми! Или вас волочить за руки и за ноги?» — слышит он раздраженный голос, но не имеет ни малейших сил, чтобы слвинуться с места.

Это убийство! — вдруг кричит он. — Где суд? Где

обвинение? Прокурор? Зашита?

Прапорщик вытаскивает из кобуры наган и бьет

Илью по голове.

Илья стискивает зубы. Перед ним, сплываясь, проносятся лица Ирины, Ляльки, Осокина, Павла, тысяч и тысяч людей, живущих на земле. Глаза всех смотрят на него, смотрят пристально, внимательно. Чего-то от него ждут.

 Вы мерзавец! — говорит Илья и идет к двери. — Отпетый мерзавец! Когда придут сюда наши, они вам

еще покажут.

Он идет коридорами. Знакомые лица не исчезают, люди земли смотрят на него. Они подбадривают, что-то говорят, но что - он не слышит. Он видит лишь их суровые, мужественные улыбки. Сейчас он встанет перед строем палачей и скажет... Что он скажет, Илья еще не знает. Но скажет такое, чего палачи не забудут никогда,

Двор старых ямбургских казарм был пуст. Дождь хлестал по холодным мутным лужам. Илья поежился, отыскивая глазами строй солдат с винтовками навскидку. Но их не было. Только осторожно, потряхивая дапами, наискось через залитый дождем двор шла облезлая рыжая

кошка.

— Иди же! — сказал прапорщик позади.

— Купа?

С грохотом остро рвануло в затылке. Илья осел на подломившихся ногах и плюхнулся боком в лужу. Прапорщику лень было выходить на дождь, и он убил этого очередного красного прямо у порога.

## 45

 Дорогой мой товарищ, Костя Осокин! — Ян Карлович затягивал пояс с подвешенным к нему на длинных ремнях маузером в деревянной кобуре. — Ты бы тоже пошел, Осокин. Да. Пошел бы. Но тебе нельзя, нельзя с

твоими ранами. Мешать только будешь.

Осокин стоял перед начальником понурый, расстроенный. Вчера, как объявил чекистам их председатель, Петроградский комитет партии получил письмо Ленина: «Мы послали вам много войска, все дело в быстроте наступления на Юденича и в окружении его. Налегайте изо всех сил для ускорения. Громадное восстание в тылу Леникина на Кавказе и наши успехи в Сибири позволяют падеяться на полную победу, если мы бещено ускорим диквидацию Юленича». А сегодня утром в «Петроградской правде» — вот она лежит на столе Яна Карловича, испециренная пометками синим карандашом, - Владимир Ильич пишет петрограннам, обращается «К рабочим и красноармейцам Петрограда». «Товарищи! — отчеркнул Ян Карлович слова. — Вы все знаете и видите, какая громациая угроза повисла над Петроградом. В несколько дней решается судьба Петрограда, а это значит наполовину сульба Советской власти в России...»

— Осокин, — говорил Ян Карлович, глядя ему прямо в глаза. — Я очень на тебя наденось. Не спи, а закончи работу с этими офицерами, которые разбойничают в городе и, возможно, уже сидит сейчас в засадах с винтовкаии и гранагами в руках. И еще. Осокии, если меня долго,

очень долго не будет... А, что там!..

Будь на его месте кто-либо другой, тот, возможно, обнял бы Осокина, прижал к груди, а может быть, даже и прослезился. Ян Карлович лишь кивпул на прощание.

Надеюсь, Костя Осокин.

Он уходил на фронт во главе отряда чекистов. Ленин, двинувший под Петроград все, что только можно было с других фронтов гражданской войны, предупреждал Реввоенсовет республики, что дальше это уже опасло, и рекомендовал мобилизовать на месте в Петрограде еще двадцать тысяч питерских рабочих. Почти все чекисты были рабочими, поэтому немедленно откликнулись на ленинский голос.

В ту самую минуту, когда Ян Караович спускался по лестище к подъежу на Гороховую, перед которым выстроплея его отряд, готовый пойти к Балтийскому воказау и высчать пот закавочниее бедими Лигою, Павса Благовидов па перропе Николаевского вокзала вслух, громко, отчетливо читал перед строем красноармейнее в этой жи празывной статьи Ленина в «Петроградской правде». «Врат старается взять нас врасилох, — неслось над притихшими радами. — У него слабые, даже вичтожные силы, оп свлен быстротой, наглостью офицеров, техникой снабжения и вооружения. Номощь Питеру близке, мы двинули се. Мы гораздо сильнее врага. Бейтесь до последней капин кровя, товарищи, держитесь за каждую падь земли, будьте стойки до конца, победа недалека! Победа будет за нами!»

Павда по его настойчивейшей просьбе поставили во главе молодежного комсомольского полка Петрограда. В полку было до сотин девушек— и не только в санитаримо отряде, по были среди них и пулеметчицы и меткие стредки из винтовом, отчалиные головы, готовые идти в размедку. Павел смотрел на них и думал о Саньке. Как просилась она в поли, как илакала вчера, прощалсь с ним. Но Соскии не позволил ей инкуда уходить, сказал, что паступают решающие дии, и от нее, от Саньки, теперь может зависеть чуть ли не судьба всего Петрограда.

Эшелон с полком через час прибыл в Колпино. Под городом в этот день разгорался сильный бой. Велые с утрустремлийсь в атаку. Вдоль дороги от Ям-Ижоры, по торфяшетым полям и кустарникам, рвались спаряды, стучали пулеметы, нестройно, вразнобой, хлопали винговочные выстрелы.

Поли Благовидова с ходу начал контратаковать прага. Долго тинулись часы тяжелого сражения — в огне, в разрывах спарядов и гранат, в рукопашных схватках, в питыковых поедпиках. Казалось, эти часы инкогда по комичатся и белые никогда не остановится. Но к вечеру их патиек все же ослаб, соддаты и офицеры армии Юденича стали октязъватель к Ям-Иккоро. Молодые бойцы взялись за лопаты и, окопавшись, за-

креплялись на захваченных позициях.

Павел подсчитывал потери. Выли убитые, но особенно много было раненых. Девушки из санитарното отряда еще не очень умело, но старательно перевлянаяли раны, напрягая силенки, они таскали и таскали тяжелораненых к конным повозкам, которые дожидались их среди окраинных домиков Колинка.

К Павлу пришли представители отряда колнинских рабочих. Уже со вчерашнего дня они вели бой на подсту-

пах к своему городу. У них не хватало патронов.

Вместе с отрядниками Павел пошел потом на завод. Была ночь, но в мастерских, в нехах завода работа не прекращалась. Громыхали молоты, их тяжкие удары тряско отдавались в кровлях цехов. Мастера-ижорцы общивали сталью вагоны пля бронепоездов, кузова и кабины грузовых автомобилей, ремонтировали артиллерийские орулия. Павла нисколько не уливило, что среди глубокой ночи люди не спят. Весь Петроград в эти дни не ложился ни на час, ни на минуту. Учреждения, связанные с защитой города — а они все были связаны с нею. — были вновь, как и в мае-июне, открыты и работали круглые сутки. Ни у Смольного, ни во Дворце труда не угасали огни в окнах, в три, в иять часов ночи там было так же дюдно и шумно, как в три, в пять часов дня. Усичть па час - значит дать врагу продвинуться на версту ближе к городу. Уснув в эти дни, можешь уже проснуться в плену у белых.

Нет, не это удивляло Павла, не круглосуточный, напряженный фронтовой труд ижорцев. А его тщательность. В таких невыпосимых условиях, невыснавшиеся, голодные, часто простуженные люди могли бы и не поминть о качестве работы — сделано, и ладио. Но нет, мастера придирчиво, придирчивей, чем обычно, осматривали какдую заклениу, каждый стык бромевых листов. Что не

так — исправь, переделай.

Если бы Павел смог перепестись в эту ночь на другую степану Интера, на Путиловский завод, к своему дидьке Степану Егоровичу, он и там увядел бы весь рабочий класе в цехах. Чего только пе делали путиловцы! Специалист по паровозам, Степан Егорович и пушки-то ремоитировал, и бронещиты склепывал для баррикад у Нарвских порот, и даже коней ковал для каких-то обоеми Подромывала возле своего неугомонного супруга и Фекла Дмитриевна, снабнавшая его пустыми, из одной голой свекты, борищинами, которые она в чугунке, обвязанном платком, дважды в день приносила в мастерскую. Степан Егорович хлебал из чугунка деревянной некрашеной лож-кой, краспая свекольная шинкомка оставалась у него на обвисими мокрых усах, он ничего не чуял, глаза его заводило, вот-вот повалится и усиет.

Фекла Дмитриевна смотрела на него с жалостью, и у нее тоже глаза уходили под веки. Но взревывал мотор грузовика, над которым закончены ремонтные работы, и сонная одурь надолго ли. накоротко, но отступала.

Подобное происходило всюду, на каждом питерском заводе, в каждом пехе, где был рабочий класс, к которому обращал свои слова, свои належны и свою уверенность Ленин. Читая строки Ленина к петроградцам, копии его телеграмм в Петроградский комитет партии. Павел Благовидов представлял себе человека, которого в семнадцатом году ему не раз доводилось видеть то в Смольном, то на митингах в городе, и вновь и вновь удивлялся Павел его почеловеческому умению объять поистине необъятное. Мысленным взором он видел этого человека там, в Кремле, где Ленин дни и ночи проводит возле телеграфных аппаратов, получая сообщения и отдавая распоряжения по всем фронтам. Как может помнить он о каждом полке, о каждом отряде, которые разбросаны на тысячеверстных пространствах, как ухитряется видеть все, что в ту или ипую минуту происходит под Харьковом или Омском, под Ямбургом или здесь, возле Колцина? Не зря и брат Илья постоянно восхишается Лениным как самым пеловым и точным, обязательным человеком, какого только знала и знает история человечества, «Он же настоящий инженер!» — восклицает Илья.

Инстриктор по боевой подготовке молодых красновремейцев, военспец Ларионов спешил домой. Прибыли мобилизованные парин, или, как бывший подполковных называл по старой памяти, новобранцы, предстояло и короткий, в очень короткий срок обучить их, подготовить к ведению боя, и он перед этой горячей работой отпроделся у работного комиссава на часок к семье.

Ларионова покачивало на ногах от усталости, от недоедания. Но настроение у него было превосходное. Он снова с женой, с детьми после стольких-то лет разлуки! В ЧК ему сказали правду: жепа работала машиннеткой, ребятишки получали хотя не богатый, весьма-таки даже скудный, по постоянный паек и учились в школе наравие со всеми детьми советских служащих. Встреча с Людой, с Петькой, с Ниючкой, после того как Осокин подвеа его к дому, была такой радостной, такой сумасшедшей, что спустя некоторое время он и Люда признались друг другу в таком испытанном в те минуты волнении, от которого можно было и умереть. Были слезы, был смех — все было.

Теперь Ларионов находился на казарменном положении, по почти каждый день синсходичельное начальство отпускает его ненадолго домой. Нет, никто, не исцытавши этого, не может знать, что значит для человека после многих лет отсутствия вдруг вновь оказаться среди родпых, близики, которые любят тебя, понимают тем.

В далекое темное прошлое ушло все, что было связано с германским пленом, со скитаниями по лагерми Термании и Польтини и Польщи, по «братствам офицеров», разимым средствами— даже путем ушинения— выколачиваниями иностранные гроши себе на пропитание, на то, чтобы по срокнуть с голоду среди чумого обкороства. Какое счастье достаки, что подвориулся этот ингерманландец Хамелай-

Спетирев, правда, не сразу согласился бежать аз этим проводником из стана бетых войск. После того как Лариопов передал ему разговор с контрразведчиком, подслушавшим их в ресторации Сопькина, Спетирев заволновался и стал думать, как бы веритуться в Париж вил котя бы махиуть под Ригу, к Бермонту; но верх ваяло то, что оп тоже давно не виделах с семьей, и поэтому в конце кондов и штабс-капитан принял решение уйти вместе с Лариоповым в Петроград.

Правильно они сделали тогда, очень правильно, Страпию будет, конечно, если Северо-Западная армия, несмотря на усилия красных, возьмет Петроград. Тогда его, Ларновова, не пощадят. Будут судить как изменника. Могут очень сурово наказать Известие, что сталось с генералом Николаевым. Но нет. Красный вождь Ления, пожалуй, прав, утверждая, что сила Юденича только в наглости офицеров, в технике снабжения и вооружения. Эта сила не неиссикаемы

Шагая уже по Шпалерной и раздумывая обо всем этом, Ларионов не заметил того, что в пекотором отдале-

нии за ним следовало несколько человек. Моросил октябрьский дождь, и те люди подняли воротники курток, падвинули на брови шапки. Казалось, что это озябшие, спешащие к теплому очагу мастеровые.

Достигнув подъезда дома, он бодро взбежал по лестнице на свой этаж. Отворила Люда, обявла его за плечи,

прижалась лицом к груди.

— Я всегда тебя так жду, так жду. Все боюсь потерять снова. Ты дома — хорошо, светло. Уйдешь — новые и новые тревоги.

Моя руки, утирая их полотенцеи, разговаривая с обступнавшим его Петькой и Нимочой, которые за годы, пока он пропадат, неузнаваемо выросли и стали настояциям человеками, со своим миром чувств и представлений, Лариопов внервые подумал, что, если войска Северо-Западной армии все-таки начиут штурм Петрограда, уже недьзя будет оставаться пассивным и хотя бы во мия эткх ребятвшек, во имя спокойствия жены он должен будет тоже принять участие в бою на стороне красных.

Все вчетвером уселись за стол пить чай. Петька, кото-

рому исполнилось девять лет, спросил:
— Папа, почему так сильно вокруг стреляют? У нас стекла дрожат.

— А это корабли из больших пушек бухают. У них

снаряды с тебя ростом.

А в кого они стреляют, пап?

Что было ему ответить? Сказать: во врагов? На это Ларионов еще решиться не мог. Разве те, с кем оп бок о бок провел несколько месяцев, эти поручики и капитаны Саюшевы, Трегубовы и мпожество, множество других — разве опи его врага?

Стук в дверь с лестницы насторожил семью. Ни Люда,

ни тем более сам Ларионов никого не ждали.

Люда пошла отворять. Поднямся из-за стола и Ларионов. Вошло пятеро, в куртках, тужурках, руки в карманах, лица мокрые от дождя, дождинки на усах, на бровях.

— Подполковник Ларионов? — спросил, видимо, их старший, с холодным тяжелым ваглялом.

Да, бывший, — неуверенно ответил Ларионов.

 Мадам, — сказал старший Люде. — Уведите детей и сами побудьте там с ними. У нас с вашим мужем будет небольшой офицерский разговор.

Когда взволнованная Люда увела встревоженных Петь-

ку и Ниночку в спальню, второй из пришедших, рыжеватый, с редкими острыми зубами, замкнул за ними дверь на внутренний ключ, торчащий в замочной скважине.

Вернее, — сказал он. — меньше визгу будет.

— Итак, подполковник Ларионов, — заговорил старший, присаживаясь на стул, — перед вами гвардии полковник Неанамов. Не бывший, как изволила сказать о себе вы, а пастоящий. Вы тайно бежали из Северо-Западной арими теперата Юденича и добровольно поступили на службу к красным. Так?

Да, если хотите...

— Нет, я этого не хочу. — Незнамов холодно и ало усмехнулся. — У вас, у офицера русской армии, есть по-следний шакс верпуть себе доброе имя — пойти сейчас с нами и завтра же вступить в бой против большевиков на петроградских улицах. Завтра весь Первый корпус нашей армии пачнет штурм Пулковских высот. Мы в составе офицерских отрядов выйдем встречать его на дорогах от Лигова к Нарвским ворогам, от Пулкова к Московским ворогам, от Колинна к Николаевскому вокзалу и к Невскому. Одевайтесь!

 Я этого сделать не могу, — бледнея, ответил Ларионов. Глаза его метнулись к вешалке, куда вместе с шинелью он повесил на крючок свою кобуру с наганом.

Незнамов заметил это.

— В последний раз предлагаю вам, подполковник Лариопов, почетные условия возвращения в офицерскую семью. — Оп достал портсигар, вынул папиросу и закурил. — Я считаю. Один! Два! — Делая затяжки, Неанамов сматривался в лицо Лариопова. Тот стал еще бледисе, по молчал. — Три! — сказал Незнамов, подымаясь со стула. — Ротмистр Кубанцев, делайте свое дело! — Оп отошен к окиу, стал смотреть во двор.

Какими-то четко отработанными, рассчитанными движениями трое молодиов, которыми выспоряжался тот, рыжеватый, мелкозубый, названный ротмистром Кубанцерыми, крепко схватани Ларионова за руки, стипув елонти за спиной, связали жесткими, больно режущими веревками, и рот впихнули тряпку. Все было сделаво быстро, тихо, без всякого шума, даже без немзбежного при такой возне стука каблуков о паркет пола. Ларионов не услел ни рямуться, ни крикнуть. Правда, кричать он бы и не стал, чтобы папрасно не беспоконть Люду и ребят раньше времени. Ему не толову не приходило то, что собирались сделать с ним эти элобные, хмурые люди. Но когда они связали еще и его ноги, он забеспокоился понастоящему. Могут же увезти и силой заставить вступить в их тайную организацию.

Беспомощный, лежал он на кушетке, с трянкой во рту, и смотрел то на Незнамова, который так и стоял возле окна, устремив вязляд в колодец двора, то на Кубанцева, рывшегося у себи в карманах, то на остальных троих, могчалявых и отгор особенно стованных с

Кубанцев отыскал наконец в кармане сложенпую бумагу, развернул ее и стал читать. Плохо доходил смысл его слов до сознания Лариопова. Это не могло быть действительностью, это был неправдоподобный, горичечный бред. Он слышал слова: «язмена родине... переход к врату... именем закона России единой и неделимой... к смертной казин: до

Незнамов рванул створы окна, только что, на диях, закленного перед близившейся зимой. Лариопов помогал тогда Люде намазывать клейстером длинные полоски бумаги, а Петька с Ниночкой укладывали между рамами слои ваты, посыпая их обрезками цветной бумаги. Бумажиная заклейка под рукой Незнамова с треском отлетела. Незнамов распахнул и наружные рамы, в компату задуло сырыми холодом.

Кубанцев скомандовал:

- Берись!

Подхваченный тремя парами крепких жестких рук, Ларионов все понял, дерпулся всем телом, но уже было поздно, совсем поздно...

Через час его, успевшего окоченеть, случайные люди нам окрых бульминках двора. Немногим позак Осокин отомкнул дверь спальной и, не в силах удержаться при виде ребитишек Дариопова с их испуганными, ничего не понимающими глазами, сел на стул, на котором до него сидел Незнамов, и заплакал. Нервы нормального человека не рассчитаны на такие сверхчеловеческие перегрузки.

Длилось это лишь несколько коротких секунд. Затем Осокин провел ладонью по главам, как в таких случаях делает подруга Благовидова Санька, передеријул забко плечами — и увидел на полу раздавленный окурок. Оп подила его, прочел на мундштуке: «Эксцельскор». На этот раз Незнамов не был так осторожен, как обычно.

Осокин не мог больше оставаться в доме, где горько,

таков плакали дети, где, не среживансь, въздала такая дети, где, не держивансь, въздала такая молодая и устана в клок газеты, положил в карман и ускал. Но посмет в быстрее докатить до Нарвских ворот. В доме Жигалиных оп опить отдекал свою мать.

 Мам, — сказал, — прощу тебя. Помоги людям, побудь с ними хоть немного. Ты умеешь очень хорошо утешать.

- Глупый, - ответила она, когда Осокин рассказал е
 от отм, что произошло на Шпалерной. - Так это ж я
 тебя умела так утешать да Вальку, когда вы то колепку
 рассадите о камень, то щеночек у тебя сдохнет, или еще
 что. А в таком деле, Костюшка, разве же в утешу! Ногу
 тут утешений, милый ты мой сыночек, негу их, нег.

Всю ночь Осокии расхаживал по кабинету Яна Карповича, зверски курия; пожалуй, гут было еще дымнее, чем при самом хозяние. На столе, на листе бумаги были разложени все собранизые и сохраненизые Яном Карловичем и им. Осокиным, окурки «Эксцельснора» с золотыми коронками на мундипуках. И тот, хамятый, втимутый в землю, который Ян Карлович нашел близ моста, где ударили по голове Илью, и тот, тот однажды по дюроге к дому Ильи Бааговидова, на Прядильной улице, нашел Осокии, и еще несколько других, подобранных на тротуарах в разных частях Петрограда, и вот, наконец, и этот, на кваютным на Шилагенной.

Напрятая годому. Осоким пытался представить возможные маршруты того, кто курыл эти дорогие — настоящие! — папиросы. Лицо его он видел отчетаню. Для него это был тот тип, которого он пирымени в кино на Некоком, когда ходял туда с рыжей Санькой. Это было грубое, сильное лицо, с тяжелым омелым взглядом глаз. Тот чип, совершенно же ясио, курыл именно «Экспексиор». Осоким помиил в его зубах хорошую, крупную папиросы ин том править править

Болела голова, в повязки закована рука, все еще надо опасаться за эту несчастную ключицу. Иначе... Иначе он бы пошел по городу. Он бы... Осокии метался в кабинете Ина Карловича и слышал голос своего начальника: «И очень на тебя надевсь, Кости Осокии. Не сии, а закончи это дело с офицерами. Они сидят в засадах. Они целят в спиту революции».

Светало. Тяжело ухали пушки кораблей в Морском порту, на заливе, на Неве, возле села Рыбацкого. Был тот день, когда Северо-Западная армия белых начинала штурм Пулковских высот.

## 46

Гений бескомпромиссной классовой борьбы, великий принистей из температоприменных битв, Ленин с полнейшей точностью знал тот пункт, в котором надо бымо сосредоточить главные силы для разгрома врага под Петроградом. Мало было немедленно силят их с другим фронтов и с предельной быстротой переправить по железным доротам к Петрограду. Но где, гла им высавиться из вагоново

и откуда нанести удар по врагу?

Ленин указал, где и откуда: Тосно, Поповка, Колпино, Именно сюда стягивались лучшие, самые боеспособные части из Москвы. Новгорода, Твери, Вологды, Рыбинска, Боровичей и Череповца. Именно сюда шли кавалерийские и стредковые полки, отряды ВЧК, Петроградской ЧК, внутренней обороны Петрограда, моряки, курсанты; сюда же подтаскивалась артиллерия и подхолили броцепоезда. На Неве в секторе Рыбацкого и Усть-Ижоры бросили якоря боевые корабли красной Балтики. В ночь на двадцать первое октября в колпинско-тосненскую ударную группировку влился, прямо из вагонов, 5-й Латышский полк. Ленин приказал снять его с охраны Московского Кремля. Подошли курсанты из Москвы, в том числе конные, прибыл отряд коммунистов цетроградских учреждений, и отдельно - для действий совместно с бронепоездами - отряд Петроградского губериского комитета партии. Коммунисты, собранные в отряды, прибывали из Новгорода, Череновца, Вологды, Москвы...

5-й Латышский поди с ходу двинулся в бой. Вмеете с полком Падла Баловидова он захваяты Ям-Имору. Одетые в немещкую форму батальовы князя Ливена были отброшены от линии Николаевской женеакой дороги, от Колинна, до которого, подивая кробли Ижорского завода не только шразпедатым отнем, но уже и из пучметов. дорывались передовые белые разъезды. Под утро латыши отогнали ливенцев еще дальше — к Федоровскому посаду пол Павловском.

Потарцевав на пляшущем коне возле станции Александровская и проскакав по улице Большого Кузьмина, Родзянко вернулся в Детское Село, чтобы отправить депешу английскому полковнику Карсону с просьбой дви-

нуть на Пулково танки.

Карсон не захотел рисковать танками. На Пулковских высотах бушевал непреодолизмый артиллерийский ураган. Корабли во главе с дредноутом ССевастополь математически точно посылали гигантские спаряды на исходные поанции белых, перепахивая, переворачивая земыло на этом участке. А когда и здесь пошли в атаку ващитники петрограда — моряки-балтийцы, путняовские рабочие, коммунисты, парии и девчата из отрядло Союза Коммунистической молодежи, — противник стал отступать повсюду.

Полк Павла Благовидова после удара на Ям-Ижору следовал справа от полка латышей. Латыши дальше двинулись на Павловек, полк Павла — примо на Детское, бывшее Царское, Село. Направление это оказалось трудным. В помощь смятым было ливенцам Родянико перебросил сюда еще и дивизию киязя Долгорукова — жестоких и беспощадных в бою балаховичевских головорезов. Они и ливенцы то и дело бросались в контратаки.

У Павда в его полку было достаточно пулеметов, которыми молодих витроградцев спабдили рабочне заводов, были бомбометы, две друхдоймовые пушки. Полк — таков был прикаа командира — без того, чтобы предварительно не обработать противника отнем, в атаку не шел. Белых спачала прижимали к земле, заставляя под пулязын посколками снарядов вдавливаться в торфяпистые болота, а уж тогда поднимались на них в штыки.

Оолота, а уж тогда поднимались на них в штыки.
Путь по равнине был долгим и кровавым. С болью

Путь по равнине был долгим и кровавым. С оолью огичеля Павел, как, несмотря на его предусмотрительность, полк все тавля и тавл, как падали и падали и уже не поднимальное безусме его бойцы. Сам он еле тащил через болота, через канавы, через воронки раненую ногу. Ее разрываю от боли так, будто меж мышцами насовали битого стекла. В санотах хлюпала холодная болотная гряз; даже кожа его куртки напитальсь, набухла водой, стала скользкой и стылой, как ледявая корка. «Товариц Балеовидов! — предлагали ему его помощняки. —Давайте

мы сделаем носилки из жердей и понесем вас на них?» — «Ничего, ничего, товариши. Не отвлекайтесь на мелочи.

Только вперед, вперед и вперед!»

Двадцать третьего октября затыщи и их соседи слева— отряд коммунистов ворвались в Павловск. Полк Благовидова вместе с курсантами Первых Петроградских пехотных командирских курсов подошел к деревне Новой в полуверсте от Дегскосельского воказала. Слева была деревни Тярлево, за которую вели бой те, кто уже занла Павловск. В Тярлеве шел отневой бой. Справа среди поля, окруженного колючей проволокой, стояли мачты Детскосельской радиостанции, черев которую три дни назад белые прокричали на весь мир о взятии Петрограда. А прямо, за домами деревни, был воквал. Перед деренней лежали открытые поля. Ни кустима на иих, ин капавки. Стоило подпяться для атаки, белые хлестали из пулеметов.

Одним из батальонов курсантов командовал молодой командир, который назвался Павлу Оскаром Карловичем

Орбетом. Оп сказал:

— Знаешь, Благовидов, мие чертовски жаль твою молодежь. Им строить новое общество. Хорошие они у тебл. Давай-ка в подниму своих курсантов в атаку, мы захватим белые пулеметы. А вы уж тогда атакуйте с ходу вокзал.

 Но у тебя тоже не старики, Орбет, — ответил Павел.

 Но мои выбрали себе военную профессию. А твои это же заводские мастера.

В коице коппов так и сделали, как предложил Орбет. Курсанты кинулись в штыковую атаку, которой белые не выдержали, стали бросать пулеметы, винтовки и спасаться бетством. Тут-го очень понадобились быстрые воиобидов Влаговидова. Ребята несипсь следом за белогвардейцами длинной улицей деревви Новой, нагопия, коли штыками, луия прикладами, и неукрежимо прябликались к воказлу. Тем временем через поле радиоставщии, тоже к воказлу, по только справа, заходил отряд коммунистов из Череновца и второй батальон курсантов под командой бывшего штабс-кавитама Веркбенцкого.

Общая атака была так напориста и быстротечна, что белые не смогли задержаться на воказле, устремились вверх по улицам в город, к парку, к дворцам, в Софию к казармам. Но в районе казарм уже слышались выстрелы красных, идущих из Павловска. Лавина отступавших стала сваливаться к дорогам на Александровскую и Гатчину.

Hora Павла не выдержала такого поспешного бега. Его уже несли на носилках, подобранных на вокзале. Он лежал на них бледный, но сердце его билось радостно.

Враг бежит, враг не выстоял!

Улицы города, этой некогда ухоженной летней реаценции русских царей, были заваленым пововами, неведомого назначения тюками, ящиками, усыпаны стеклом, нерегорожены сбитыми аргиллерней телеграфиными стоябами, от когорых по земле спиралями вились провода и в них путались поги наступающих. То там, то здесь вставали столбы черного дама, из их гудуй к облачному небу выплескивались языки пламени. По улицам от этих пожаров тянуло гарью, летели черных холоых, и на землю сыпался ненел. В каждом дворе, в каждом доме, из каждого сики кто-то ствелал, Кто?

Возле особияка Кочубея полк Павла и курсанты Орбета попали под пулеметный огонь. За стенами особияка, за баррикадами у ворот прятались белогвардейские офидеры. Они не собирались пи отступать, ни славаться. Они

ожидали подкреплений.

Офицерские пулеметные очереди никого не остановили. Несколько сотен бойнов ринулись к особняку, и с

офицерами было покончено.

Сметая засады, заслоны, полк Благовидова, петроградские курсанты и череповецкие коммунисты дошли до северо-западных окрани Детского Села. Перед пими расстилались поля, по которым, преследуемые броневиками, отнем бронепоездов, бежали к Гатчине пешие и копиые белогвардейцы.

Бойцы опустили Павла на землю. Он сел на носилках,

поблагодарил своих добровольных носильщиков:

Спасибо, товарищи. Уж очень не хотелось сдаваться перед болью и уходить к санитарам. Теперь, пожалуй, можно отдохнуть.

Появился комиссар полка, ходивший устанавливать

связь с курсантами.

 Есть приказ располагаться на ночлег, — сказал он. — Противника преследуют другие части. А мы двинемся дальше на рассвете.

Батальоны стали занимать окрестные дома, устраивать из соломы и сена постели. Павел дохромал до одного из домишек, брошенного козяевами, прилег там на кровать,

застланную ватным одеялом.

— Товариц Благовидов!— сказал комиссар, недавний секретарь одного из районных молодежных комитетов Петрограда.— Полюбуйтесь.— Он подал Павзу вчерашною газету под названием «Приневский край».— Белогвардейская газетка-то! И кто пишет, смотрите!

Павел увидел подпись «Куприн» и стал читать статейку, «Граждане, — читал он, — вчера вы целовались от 
радости на улицах, как в первый день пасхи, сегодии вы 
ропцете: «Однако наступление что-то загизиулось». А вы 
думаеге, одерживать победы — семечки грызть? Вольшевики выслали против нашей армии все, до последнего, 
сом лучшие силы. Это их конечная, отчаянная ставка. 
Оперативная сводка ясно показывает наше преобладающее положение, но деремен мы на местности пересеченной, болотистой и населенной густо. Каждый дом, занятый коммунистами, приходится брать с бою и обходами. 
Оттого наше наступление идет хотя и успешно, по несколько медленно...»

Павел невесело усмехнулся.

— Знаешь, — сказал ой компссару, — жаль мие этого человека. Он думал отсидеться в своем доме от событий, которые вот уже два года сотрясают мир. Он против насилия, против крови. И вот смотри — посереднике остаться не удалось. Заставили — пишет. Плохо, видишь, пишет, не так, как писал свои знаменитые повести и расказы, без чувства, па-под палки. Нет, несладко ему, думаю.

Павел вспомния нрищуренные, настороженные, по добрые, как у Илян, глаза писателя, его тихую, негороплиную рень, спокойные месты. Вадомуля, Вадох этот уже относился не к Куприну, а к Илье, о котором Павел давно ничего не ведал. Жив ли тот, цел ли? Ах, братишка, боатишка.

Бои развертывались на широком фрокте от станции Ватецкой до Стрельны. По общему стратегическому плапу разгрома войск Юденича перешла в наступление и 15-и красила армии. Она двинулась несколькими кололиными, стремись зайти в тыл белым, отрезать пути их отхода. Одна дивизим из района Новоселья направлялась к Ямбургу и Нарме, оставляя Гатчии страва. Другая, как раз из числа тех, что были отреваны от 7-й армии при наступлении частей киязя Донгорукова, устремилась на Волосово и Молосковицы, а левофланговая колонна пошла на Гдов, где белые почти уже полгода чувствовали себя полными хозяевами.

Очень скоро Родзяяко, а за ним и Юденич поняли всю опасяость, которая грозвла им со стороны 15-й армии. Они предприняли отчаянную попытку еще раз рвануться к Петрограду под Красным Селом в районе Роппии.

К этому времени оживились и англичане, которые сень-два назад еще были уверены, что участь Петрограда решена окончательно. Теперь положение складывалось так, что медлить было уже нельзя, надо было вступать в дело самим. Английские корабли открыли отонь по красямы фортам под Кропштадтом; знаменитый их монитор «Эребуе» бил по красным войскам, наступавщим на суще, пятнадцатидюймовыми снарядами. Аэропланы бритащев вились над позициями ващитинков Петрограда, сбрасывая бомбы. Зашевелились и белофины. Крупшай финский отряд напал на советские части под Белоостровом и двигуска на Деванюво и Партолово.

Тридпатого октября на помрачневшем было горизопте белых вдруг вспыхину прадостный свет. Несколько дней назад их выбили из Рошши и отбросили в лесяме деревеньки. Один из краспых полков в ходе преследования продвинулся до деревни Витино по дороге к Ямбургу и там, измотанный боями, остановился на отдых. Комапдование части то ли из-за предательства, то ли из-за чьейто беспечности не выставило секретов, не выслало разведни в сторому противника, повело себя так, будто бы часть не в бою, а в летних латерях. Генерал Родянию, казалось, только этого и дожидался. Опасаксь, что 15-я армии загонит его в мешок под Гатчиной, оя перекинул свои войска оттуда на Красносельский участок.

В ночь на двадцать восьмое октября Талабский полк под командованием теперала Пермикина вновь зазватывитино, перебил почти всех командиров краспого полка, а тридцатого октября, развивая наступление, уже ворвался и в Ропшу. Из Ропши последовал дальнейший удар на Русско-Высоцкое. Пермикин оправдывал свои геперальские потопы. Талабцы разбили еще один красный полк и даже захватили весь его штаб — и все по той же самой причине: из-за беспечности и пебрежности. А может быть, и из-за предательства. Штаблых командиров спасло быть, и из-за предательства. Штаблых командиров спасло

от гибели и расстрела лишь го, что другие красиме части очень быстро выбили талабцев и семеновцев из Русско-Высоцкого. Плененному командиру полка, его адъотанту и еще некоторым в горячке боя, в панике, охватившей белых, удалось бежать.

Бой вокруг Ропши разгорались все с новой и новой силой. На помощь талабцам и семеновцам Родзянко бросил ударный танковый батальон с английскими офицерами, две десантные роты, авиароту и конный полк Иозефа Ба-

лаховича, брата «батьки».

Генерал в кровь искусал губы. Поначалу он еще получают всели не личные, то хотя бы телеграфные приназы Юденича, безвыездно сдедението в Нарве: «Взять Петроград!», «Переревать Николаевскую дорогу!», «Верпуть обратно Царское Село!» Комкая в руках эти бумажик, он швырял их адъютантам: «Отдайте солдатам для естественных надобностей!» Но вот кончились и эти приказы, Нарва умолка. Родямно поиял, что и па этот раз, и уже, видимо, навсегда, Петроград ушел из рук Севеоо-Запалой а эмих.

Влетев на автомобиле в Гатчину, на подступах к которой уже песколько дней шел беспрерывный бой, он увилел. даже его поразившую, картину всеобщего маролерства. Сотни подвод везли и везли к станции Гатчина-Балтийская неисчислимые, наворованные контрразведкой, растащенные офицерами и чиновниками белых учреждений ценности бывших царских пригородов. Помощник главнокомандующего знал из донесений в корпус, что, отступая от Павловска, при всей спешке тех дней ливенцы — русские белогвардейцы в немецких шинелях — ухитрились мобилизовать в окрестных деревнях до тысячи подвод под награбленное имущество дворца и павловских особняков. В Гатчине происходило то же самое. В дворповых залах упаковывались в тюки и ящики шелковые портьеры, сервизы с царскими вензелями, старый фарфор, картины - все подряд, лишь бы оно было поценнее, подороже. Добром заполнялись десятки товарных вагонов.

В окружении личной сотии Родзинко подскакал к подъезду дворца, подпядался по мраморной парадной лестнице, прошелся по залам, в которых суетыльсь его офынеры, и из коллекции старинного оружив выбрад для себя две сабли в ножнах, усыпанных драгоценными камиями, и пару пистолегов с золотой насечкой.

 На память, господа! — без всякого смущения сказал он окружающим. — Все равно большевикам останется.

Адъютант завернул генеральскую добычу в китайский желтый шелк, содранный с окна. Свита генерала тоже разбежалась на полчасика по залам. Каждому хотелось станить ко-что «на память»

На станции Родзянко встретил генерала Краснова и писателя Купряна. Оба они наблюдали, как погружают в вагон их печатную машину, которую редакторы. «Припевского края» решили тащить за собой в Ямбург.

Краснов бодро поблескивал стеклами пенсне — ему не впервой было покидать Гатчину под натиском красных А писатель Куприн выглядел удрученным. Грустно смотрели его пришуренные глаза на весь тот шабаш, который творился на станционных путях возде эшелоном

Третьего ноября, когда благовидовский полк вступил Б Гатчипу, Пався не узнал города, в котором бывал весной и летом. Разграбленные, разгромленные общественные здания, улицы, заваленные оброненными с возов вецами, обрывами книг, бумаг, окроваленными бинтами. Запустеппе, грязь, скотство. К бойцам полка то и дело подбетали родственники казненных советских лодей, прислян найти могилы их близких, умоляли отомстить.

От одного из них Павел узнал, что писатель Куприн уехал с белыми генералами в Ямбург.

Жаль! — сказал Павел. — Очень жаль!

— Что поделаени.! — Его собеседник вадохиул. — Ких Александр Иванович тихо, мирно, никто же его по трогал. Писал бы себе да писал. Разве ж не о чем было? Ин вот не хогел, что ли? А бельие пришли, закрутили, запутали, затянули его в свою компанию.. Недаром сказано: когток чил всей птичке пополасть.

— Он не пропадет, товарищ. — Павел поежился под холодным дождем со снегом. — Но пальцы грыять когданибудь станет, жалеочи, что не остался, что бросил свой край, свою землю, свой народ. О чем ему там писать, на чужбине? Он же всегда о русских людях писал, о тех, кто составляет русский народ. А какой русский народ в Парижах и Лондонах, куда бегут сейчас наши запутавлиеся интеллигенты? Жаль, очень жаль! — повторил он.

В тот студеный день третьего ноября начался общий отход белых по всему фронту. Части Краспой Армии порой даже утрачивали соприкосновение с противником, так поспешно бежали войска Юденича и Ролянко в сторону Ямбурга. За линию границы были выброшены уже и белофинны, десять дней назад прорвавшиеся у Белоострова.

Зиновьев только что возвратился со станции Бологое, куда оп отбыл в самое критическое для Петрограда врекуя и где делых шесть дней просидел в ватоне вместе со своим обычным окружением и даже с поваром Николая Второго, о котором поминал Троцкий. Свое бестепо из Петрограда Зиновьев объясиял тем, что оп теперь председатель. Коминтерна и рисковать жизнью уже не имеет права.

В своем смольнинском кабинете, просматривая сообщения с фронта, ушедшего на многие десятки верст от Петрограда, он медленно размешивал сахар в стакане густого чая. Несмотря на радость победы, его мучила все та же застарелая мысль: опять, оказывается, прав Лении, а не он, Зиновьев, и не Троцкий, вместе с которым они предлагали впустить врага в Петроград и устроить белым мышеловку в городских улицах. Значит, что же? Значит, ему, Зиновьеву, припомнят теперь и этот план отступления, и начатую было эвануацию заводов, и намерение потопить Балтийский флот, который благодаря тому, что не был потоплен, громит сейчас врага на побережьях Финского залива? Что ж. придется многое, очень многое стерпеть, перетерпеть, закусив губу, смирившись, притихнув. Но будет же день, будет, когда все силы, недовольные диктатом Ленина, его невозможнейшей уверенностью в своей правоте, которая, как на грех, каждый раз находит подтверждение в фактах, - будет такой день, да, да, будет, когда эти силы отбросят наконец всякие распри, объединятся, спаяются в монолит и скажут веское, убежденное и убеждающее слово, которое услышит и разделит вся партия. Без надежды на это не стоит жить. Нельзя не надеяться. А надежды, в свою очередь, должны быть подкренлены практической работой.

Отного за дјугим Зиповьев виовь и вповь припоминал вершах ему людей. Их было немало. Но были опи до раздражения мелки, излишпе угодливи, не имели никакого собственного авторитета; держатеи такие только па пем, па пем, на своем вожде. Вокруг Ленина — Держипский, Сталин, Ордикопикидае... Каждый из них — это жо готовый предосовнавкома. А кто вокогу перо. Зиповьева?

. Мысль остановилась на Троцком. Но Лев Давидович личность сложная, он сам себе на уме. Он возле тебя. пока ты нужен ему. А если уже не нужен — предаст, продаст и отбросит в любую минуту.

Но что делать, что делать? Смириться, молчать? До чего же это трудно! Мучительно трудно!

#### 47

В тесной квартирке на Английском проспекте, где ютились не только Виктория Федоровна, жена Завадского Зов Инноментьевна и баронесса Врангель — «художница Веронелли», но уже и Ирина, после бурного подъема чувств ввадиатых чисел октября, когда все здесь, кроме Ирины, ликовали и готовились к встрече белых войсь, наступило черное ноябрьское уныние. Нервы дам не выдержали, стали возникать резкие ссоры, дамы внадали в истерики, но уже ин одна из них в этих случаих не оказывала номощи другой, никто никого не утешал.

Мужчины, приходя, были тоже угрюмыми, озирающимися и все время спешили, спешили. Каждый новый депь преподносил новую неприятность. Сначала это были известия о потерях Царского Села и Красного Села, Затем пришел черед Гатчины. Дальше пали Ямбург и Гдов... Красные выбросили белых за пределы паже такого жал-. кого клочка русской земли, с которого белые начинали свое лело весной и осенью. Еще значительней стали потери и в петроградском полнолье. Летним провадом Штейнингера потери эти только начались. Теперь большевиками, их страшной ЧК был схвачен и тот, на ком держалось все белое проникновение в красные воинские части, — сам полковник Люндеквист. Чекисты взяли его в госпитале, куда он лег, чтобы не выполнить приказ Реввоенсовета и не уехать в решающий час под Астрахань. При нем оказались уличающие подполье записки, важные документы. Это был самый тяжкий, самый чудовишный провал. За ним, конечно же, как всегда бывает. потянулась вереница новых и новых арестов. Никто уже ни в чем не был уверен, все метались, все боялись. Укрыться было невозможно нигле. Может быть, последними, во всяком случае немногими из последних скольконибуль надежных квартир, оставались пока квартира Завадского да вот эта, на Английском проспекте, окруженная спасительными проходными дворами.

Ирина жила затворницей и нахлебницей. В тот жуткий день, когда в ее доме жандары Кубанцев одного за другим в упор расстреливал Павла, чекиста Осокина и спекулянта Хамелайнена, она не выдержала всего, что обрушилось на нее. Вместо того чтобы помочь раненому Павлу, который еще говорил ей что-то, она через разбитую гранатой черную дверь тоже бросилась бежать, как только что сделал Кубанцев. Она детела через дворы, через арки ворот, выбегала на улицы, сворачивала в переулки. За нею, не отставая, хватая за локти, за плечи. гнадся ее смертельный страх. В конпе конпов он загнал ее сюла, к Виктории Федоровне, С холом лией на луше и на серпие лучше не становилось. Ирина даже во сне испытывала все заново — опять она видела погоню, все бежала и бежала на тяжелых, каменных ногах и не могла убежать; ее настигали, срывали с нее одежду и перед огромной толпой ненавидящих ее людей расстреливали. Гремел залп за залпом, но она все еще жила, все металась на постели. Проснувшись от этих метаний, слышала удары морских пушек у Гутуевского острова.

Возможню, что Йрипа соппа бы с ума — по всяком случае, опа убеждала себя в этом, — если бы не Горчилич. Георгий Константинович, с его тактом и мягкими маперами, с его теплым участием, был едипственным, кто относился к ней искрение. Она это яспо, отчетливо видела и попимала. Он приходил, сидел, о чем-то рассказывал, достанаталь и все это отвлекало ее от

гнетущих дум.

Но бывал не только Горчилич, появлялся и Кубанцев. В первое свое появление он с ухмылкой сказал, что теперь-то они с Ириной крепко связаны одной веревочкой, что квартиру ее чекисты обыскали самым строгим образом, нашли там корзины с оружием, сундучок с гранатами, и, увы, дорогая Ирина Владимировна, в Петрограде объявлен розыск не только его, ротмистра Кубанцева, бывшего жандарма, участника тайной офицерской организации, на счету которого немало большевистских жизней, но ишут и ее, жену инженера Благовидова, добровольно славшегося в плен белым под Лугой, «Но этого же не может, не может быть! - шептала Ирина, не в силах закричать или заплакать, отчего разрядилось бы ее пушевное напряжение. — Илья Андреевич никогда бы этого не следал. Он не такой», «А вот, получается, такой, коли сделал. - Кубанцев развел руками. - Значит, не все вы о нем знали», «Это правла? — спращивала Ирина Горчилича. — Правда, что рассказывает Кубанцев?» Горчилич

кообещал выяснить и несколько дней выяснял. «Да, правда, Ирина Владимировна,— Казал он наконец.— Но только в той части, что Илья Андреевич в плену. А доброзольно или нет— этого пока инкто не знатат. «Н должна быть там, там, там, с им, с Ильей Помогите, помогите, Георгий Константинович! Сделайте так, чтобы я могла быть с инм. Потом требуите все, что угодно. Но только чтобы туда, к Илье. Я обязана быть с им. Полько чтобы туда, к Илье. Я обязана быть с им. Полько быть рядом».

Стоял дождливый ноябрыский день. По стеклам за окнами бежали потоки дождку, дождь не нереставал вторые сутки. С взложмаченного штормами залива накатывались морозные туманы, пронизывающие, простудные. Все кашляли, чакали. Закутанняя в платок, Ирина раскажи-

вала по комнате и все думала и думала.

— Перестали бы вы, милочка, мотаться-то маятинком, — сухо и раздраженно сказала Виктории Федоровна. На квадратик тончайшей бумаги, чтобы его можно было вложить в мундштук панироска, она переписквала какото сообщение туда, в Нарыу, в Револь, может быть, даже в Париж. — Профессор Быков арестован, все наше правительство полетело в тартарары. А вы только о себе, о своем. Каждую минуту и мы можем ожидать стука в двесь, Поцимаете? И тогаа...

 Я буду рада! — выкрикнула Ирина, чувствуя, что волны страха с новой силой несут ее в неизвестность. —

Пусть, пусть стучат!

 Глупая вы, простите меня. — Виктория Федоровна даже не подняла головы, не оторвалась от своего запития.

— Вики, что ты говоришь? — отозвалась зато Мария Дмитриевна. — Неужели могут прийти? Но здесь такая глушь... Никто же не знает...

— Они все знают. Все!

Еще страшнее стало в квартире, когда в один из таких дней с дождем и снегом Мария Дмитриевна ушла и уже больше не вернулась. Виктория Федоровна осмотрела шкаф, постель «художницы» и сказала:

Крысы покидают корабль. Баронесса задала стре-

кача.

Она угадала. Какие бы конъюнктурные объединения ин происходили в подполье, организации офицеров-монархистов держалась особинком от «Национального центра»; помимо общих с кадетами и эсерами, у нее была свои обственных вяки, свои конспиративные квартиры и свои развительного применения в применения в применения и свои доставенные применения в применения в применения и свои доставения в применения в применения в применения в применения и свои доставения в применения в примене

способы сообщения с зарубежными центрами, с югом, с Крымом. Один из агентов этой организации служил вместе с Марцей Дмитриевной в Аничковом дворце. Уже давно он снабжал ее деньгами якобы из сумм, отпущепных организации адмиралом Колчаком. Теперь он предложил поместить ее в общежитие, которое падежно упрятано в пригороде и где до лучших времен находят приют люди, не желающие мозолить глаза большевикам. Мария Дмитриевна согласилась. И пока в квартире на Английском проспекте продолжали накаляться дамские страсти, «художница Веронелли» преспокойно квартировала в четвертой части небольшой комнаты в дачном доме, разгороженной пестрыми ситцевыми запавесками. «В каждой четвертушке. - записывала в дневник Мария Имитриевпа, — стоят железная кровать с соломенным блином вместо тюфяка, шкаф, стол, два стула, умывальник на пожках и ведро. Иве обитательницы на своей стороце имеют окна и двери, мне же досталась четвертушка без окна».

Кому она писала? Может быть, сыну, который к этому времени без малого вытеснил генерала Депикина на юге и вот-вот станет там главпокомандующим? А может быть,

так, «для истории».

«Две женщины — милые образованные девушки, а моя соседка — голова в голову — отвратительная старая деволя в учительний. В былое время она частенько забстала ко мне ходила передо мной на задних лапках, а теперь, если впотьмах уроню ложку пли близко ке е занавеске подвину стул, кричит на меня, как на собаку. Но, по счастью, тут в общежитаи, кроме таких, собрались десятки приятных, образованных, душевных людей, как бы тепп проплого, чудом уцелевние. Все очень известные фамилии, по пока воздержусь их называть. Мы живем с опаскою».

По утрам Мария Дмитриевиа по-прежнему таскалась к трамаво и еодила на службу. Заго вечерами можно было всласть наговориться с людьми этих известных фамилий. В обстоительных общих разговорах обитательникообщежити установили, что бывшая начальница Ксепииского института, шестидесятивосьмилетния княгини Голицына торгует на петроградских улицах бубликами. А бывшая фрейлина Эмма Эллис, дочь недавнего комепданта Петропавловской крепости, умерла от погрумений. Сыпной тиф скосла мадам Арапову — дочь Наталии Николаевы Пушкиной по ев второму браку с Ланским. Марии Дмитриевна радовалась, что сама-то все еще цела, что успела упести ноги из гризной кадетской квартиры, пад которой навис дамоклов меч, и что пыне она среди истипно своих. Можно жить и можно ждать.

А на Английском, чего так всегда боялась Ирина, од-

нажды среди почи раздался стук.

 Вы дождались. Идите, милая, отворяйте! — приказала Виктория Федоровна. — Но делайте это пе слишком спеша. — И выпула из сумочки браунииг.

В третьем часу почи Осокина подняли с койки. Оп только что заснул после длинного дин нудных допросов разпой мелкоты, вертевшейся возле чиравительства» профессора Быкова; мелкота отвечала откровенпо и даже паговаривала сверх спрашиваемого; по знали такие ие главное, а второстепенное и, может быть, поэтому были столь пеудержимо болтливы. Осокии едва дождался возможности прилечы и услугь. А вот сиова его толкают.

Чего еще? — спросил он, не открывая глаз.

 Девчонка прибежала. Очень важное, говорит, сообщение. — докладывал дежурный.

 Как звать? — Осокин вскочил на койке. — Девчонку как звать?

Извиняюсь, не спросил.

Через минугу Осокин был одет и перед ним сидела Санька. Она только что высыпала па стол горсть принесепных окурков.

— Товарищ Осокин, — торопливо рассказывала она. — С вечерв Завадский выставил меня из дому. Иди, говорит, на всю почь, если коченны. И уж, во всиком случае, раньше часу не вертайся. Я пошла, товарищ Осокин, путалась но наним дворам, совсем прозвбла, с посу во уж как текет! Куда же я пойду, думаю? Павла Андреевича нету. По улицам таскаться... Патрули же! Еще скажут, что гулящая.

Осокип тем временем сортировал окурки. Среди двух десятков окурков разных марок он, волнуясь, нашел восемь штук «Эксцельсиора».

 Что ты говоришь-то? — Он подпял горящие глаза на Саньку.

— Пришла, говорю, через полчаса домой. А их там человек с пятнадцать. Дым, шум. «Чего приперлась? — орет Завадский. — Ступай спать! Живо!» Я нахватала

этих вот окурков с полу в коридоре да на кухне, как вы велели, до и бежать,

 Ложись на мою койку. И ни шагу отсюда. Ты свое дело сделала. — Осокин взялся за кобуру с кольтом. Кобу-

ру отбросил, пистолет сунул в карман.

Дежурный подиня наряд чекиетов. Совещание оперативной группы длилось не более пяти минут, и три десятка людей, среди вих красноармейцы, вооруженные виитовками, двинулись к дому, где жил Завадский. Один шан к кнартире двором, черной лестиндей, другие, старалсь не шуметь и не греметь, подымались с парадной, которую им отомкиул дворики.

Тем, кто шел вместе с ним с парадного, Осокип приказал прижаться к стенкам и надавил па кнопку звонка. — Кто? — спросили за пверью.

Врать не было смысла. Никаким «телеграммам» и прочим паивным выдумкам пикто уже давно не верил. Он петромко ответил:

\_ Чека

Грохот и шум всныхнули в квартире. Слышно было, как там то подбегали к дверям, то убегали обратно, передвигали что-то, роняли.

Расчет Осокина был мменно на то, о чем он и высказал предположение на совещании группы. Оп полагал, что находящиеся в квартире разделятся на две партицталвари, думая, что основные силы чекистов непременно будут сосредоточены у противоположных дверей, устремится к той двем к укоторой ваздастеня зволок.

Так и получалось. Сквозь двершые филенки, гулко отдаваясь на лестнице, загремели выстрелы, и дверь распахпулась. Выставив перед собой штыки винтовок и стволы наганов, чекисты бросились на повалившую из передней толну заговорщиков. Одии из них, прижатые штыками, подилали руки, другие же, которые были за их спинами, поспешию поверилуи оботатию в кваютиро.

На черной лестнице тем временем тоже шел бой.

Осокий влется в одну из комнат следом за плотным коренастым человеком. Первым делом тот выстрелил в электрическую ламночку. Но промахнулся. Ламночка горела. Человек не успел повернуться — Осокин ударил его погой в спиту, сбив этим ударом с ног. Подспевшие краспоармейцы вырвали из рук стрелявшего наган и стали его связывать. Осокин увидел взбешенные глаза накурином, в трубых чертах темпом лице. И тотчас узнал

его. Да, это был он, тот, на кинематографа. Но одновременно это был и тот, кого описала Осокину вдова зверски убитото подполковника Ларионова. Окурки «Эксцельснора», найденные на месте преступления, подтверждают, что это был еще и тот, кто взрывал мосты под Петроградом, кто покушался на жизнь Ильи Благовидова. ЧК уже располагала данными о том, что этот опасный, сильный, опытный враг еще ранией весной был заслан в Петроград Юденичем для связак, для организации диверсий, убийств, для контроля за сволим кололитиками.

Подымите его! — приказал Осокин.

Красноармейцы подхватили белогвардейца с пола, поставили на ноги.

— Полковник Незнамов...— Тот дернулся от слов Осокина, повернул к нему еще больше потемневшее лицо, глаза его заледенели от непависти. — Да, да, — повтория Осокия, — именно так: господин полковник. Даже гвардии полковник. Позвольте ваш портсигар? Выньте-ка него за каммана! — образился он к Коасноармойстам у

Портсигар был положен на ладонь Осокина. Осокин нажал на кнопку защелки, крышка откинулась. В портсигаре еще оставалось несколько папирос.

— «Эксцельсиор», — прочел вслух Осокин. — Это очень хорошо, что вы так стойки в привычках, полковник. Ну. пошли! Вперел!

На улище, опружениям грунной Осокния, уже голимась вся захваченням в квартире компания. Кроме молодог с поенной выправков, были в этой толие и Завадский с Багловским, и какие-то бородачи, и люди в певспенарод все солидный, осанистый, представительный. Подтония штыками, их повели ав угол на Гороховую. И Карлович,—радостно думал Осокии,— все, как вы сказали, я слелал, все выполнил. Если не полностью разбойничья илийка, то половинат-то ее наверняка в наших руках».

Когда под утро он вошел в свою комнату, Санька хотя и лежала на его койке, но не спала. Дожидалась.

Ну что? — Она соскочила на пол и одернула платье.
 Конец, товарищ Саня! Молодец ты! Буду писать рапорт председателю, чтобы тебе дали награду. Полго ты

мыкалась, но дело сделала великое. Санька заплакала от волнения, от радости, от сознания того, что кончилась ее собачья жизнь, от всего.

— Где Павел Андреевич? К нему хочу, — всхлипывала она. — К нему поеду, как рассветет. Где он?



— Поедешь, поедешь. Куда хочешь, поедешь. А сейчас ложнеь и посии. У меня дел до самого горла. Надовене кое-куда съедить. Спи. Домой тебе никак пельзя. Там обыск идет. А потом двери сургучом опечатают. Поняла? «Где стол был яств, там гроб стоит». Вот так, гражданочка дорогая!

В квартпру первым вошел Вадим Лужапип, вторым был Кубанцев, третьим Горчилич; за ними, так же по очереди, проскользиули еще четверо, уже незпакомых.

Виктория Федоровна, пряча браунинг в карман халата, сказала:

 Почему такой суматошный стук? Условный забыли?

— Забыли, забыли, — бросил эло Кубанцев. — Только что провалился Завадский. Там и Незпамов. Финита ла комедиа. Через час-два чекисты будут здесь. Собирайтесь!

— Куда?

Ноги надо уносить, ноги! Мадамы!..

Зоя Инпокентъевна охала, убиваясь по поводу ареста своего Артура Ксаверьевича. Ирина молча смотрела на все происходящее. Виктория Федоровна, с презреннем оглядывая мужчии, коротко кидала:

— Можете бежать. Куда хотите. Господа крысы. Я останусь здесь. Мое место в Петрограде. Здесь расстрелян мой муж. И я никуда не уйду от его могилы. Идите, идите! Когда-инбудь вам будет стыдно: мужчины бежали, а женицины бооолись!

Горчилич, отведя Ирину в сторону, внушал ей тихо

и пропикновенно:

 Необходимо уехать, Ирппа Владимировна. Кубапцев все организует. Завтра, послезавтра мы будем в Фипляндии, а через несколько дней — уже и в Нарве. Наконец вы узпаете о муже. Может быть, и встретитесь с ним.

 Правда? Это правда? — В глазах Ирины засветился огопек жизии. — Тогда надо собираться. Как можно

скорей.

Начался трудный поход через границу. Болотами, топями, вокруг финских деревень возле Парголова, забирансь далее все ссверпее, в леса, шла и шла группа, которую вся Кубащев. Зои Инпокентьевна осталась в Петорграде, по с опасной квартиры, конечно, Убрапась. Напоследок опа рассорилась с Викторией Федоровной, которая завла ее с собой к наким-то иностраниям подданымм. Зоя Инпокентьенна сказала: «Нет уж, спасибо, Виктория Федоровна. С вами на каторгу пойдешь». — «Не на каторгу, а к степке! Виктория Федоровна презрительно скривила полные губы. Передернув кожух браунията, опа затилал патрон и витронния, поставила пистолет на предокращитель, положила его в карман прямого заглий-кого пальто и, не взяв больше ничего, ушла из квартиры раньше Зои Иннокентьеным. Через болота за Кубанцевым бреги Лужания, Гориличу опа, Ирина, и трое из тех незнакомах, кто пришел той, последней почью. Четвертий осталел в Петоографс. Іля связи.

В другое время Ирина не смогла бы выдержать грудпо тей этого похода. Но теперь по схваченной ранным морозом земле ее как бы несли крылыя надежды, вадежды на то, что она скоро, совсем скоро увидит Илью. Милый Илья, мылый, мылый. Отныше она будет с ным совсем другая. Он увидит, как она его любит. Каждое жолание его будет для нее закопом. Он всегда так хотел ласки, а она на нее скупилась, была сдержаниа, излишие вассулителыя. Нет. теперь этого уже не будет.

С неделю на подходах к Ямбургу шли сильные бок. Вельме успеми соповательно взучить здешнием места в, отступая, все еще пытались на них сопротивляться. Вторую годовщину Октябрьской революции полк Павла отпраждивал неподалежу от Ямбурга, в селе Ильеши. Павел выстроил бойцов перед церковью, взобрался в отпряженную повозку и громок, на всю площадь прочел прижентую повозку и громок, на всю площадь прочел приветствие Ленина петроградцам, опубликованное в «Петроградской правде».

«Войска Юденича разбиты и отступают! — читал он отчетлию и с выражением. — Товаришп-рабочие, товарищи-красноармейцы! Напрятите все силы! Во что бы то ни стало преследуйте отступающие войска, бейте их, не давайте им ни часа, ни минуты отдыха. Теперь больше всего мы можем и должны ударить как можно сильнее, чтобы добить врага.

Да здравствует Красная Армия, побеждающая царских генералов, белогвардейцев, капиталистов!»

Дружное «ура» было ответом на слова Ленина. Кричали и крестьяне, собравшиеся на митинг. Под шомполами комендантов Родзянко они окончательно прозрели. У них уже не было колебаний, кого выбирать: красных или белых.

И вот прикрываемые отнем бропепоедда «Черномрец» части, наступавшие из Ямбург, выполняли ленипский паказ. Не давая врагу ин часа, ин минуты отдыха, они гнали его до города, а потом — и за город, дальше к Нарве. В Ямбурге было захвачено в илен шестьсот белых солдат и офицеров. Солдаты сдавались охотно. Отступать в Эстонню, на чужбину, вслед за своими оскваралившимыся генералами, никто из них не рвался. Среди пленных пвел увидел даже английских офицеров. Занесла же их нелегкая с Британских островов в далекий русский город Взяты были и трофен: орудия, улужеметы, милого разного военного имущества. В боях за Ямбург наступающие полностью разбили гордость генерала Пермикина, его Талабский полк, один из лучших полков Северо-Западной амин.

Павел Благовидов отыскал в Ямбурге помещения брошенной белыми комендатуры: ее канцелярию, комнаты допросов, застенки.

Ему уже было давно известно, что Илыя попал в плен и что белые таскави его спачала в Глов, а затем — в Ямбург. Сообщили об этом захваченные под Ропшей контрравледчики вы корпуса Палена. Одного никто не мог сказать Пвату, даже еге контрразведчики: где же Илья сейача и что с ими? Груды бумаг остались в шнафах и столах разгромленной комендатуры. Молодые бойцы полка, его комиссар и сам Павел вместе с прябывшими чекистами рылись в этях уже и без них основательно переворошенных бумажных залежах.

Общими стараниями был разыскап страшный документ, напарапанный не слиниюм грамотной рукой, которая химическим обслюнявленным карапдашом водила по листу приходо-расходной кинги, разграфленной на «дебет» и и «кредит» В приходной части Павел прочел: «Илья Благовидов, большевистский инженер, 1883 г. рождения». А в расходной: «Расстредян 19 октября 1919 года. Основание: личное распоряжение главнокомандующего генерала от инфантерви Н. Н. Юденича».

Невыносима была мысль о том, что Илья мертв, что его уже нет на свете. Немыслимо было представить его в тюремных казематах, под дулами винтовок. Павел сел тором и полго сидел. подавленный. оцепеневший.

Потом он спросил одного из местных жителей, тле же белые закапывали тех, кто был казнен вим в Ямбурге. Ему указали сосновую рощу, которую ямбуржцы уже уснели назвать ерощей пятисот»: столько погибло в ней командиров, большевиков, красноярейтея, матросов.

В сопровождении группы бойцов и вместе с комиссаром полка Павсл отправился в рощу. Земля под деревьями была изрыта, исковеркана, бугрилась песчаными холмиками. Кто лежит под которым, пикто не знал — всо

могилы были безымянными.

Не знал Павел еще и того, что тело Ильи закопали не здесь, не в этой роще, а прямо во дворе казармы, и где та могила, позабыл, паверно, даже тот, кто выстрелия Илье из нагана в затылок.

Павел сиял шапку, склонил голову. Мелкий снежок сеялся на него, подтанвая, стекал струйками по щекам, по губам, и кто мог сказать, что капли эти не были солеными?

#### 48

Северный ветер, провыв, просвистав пад ледяными пустыпими Финского залива, до этих болотистых мест между реквми Плоссой и Наровой долегал уже викаленным морозами до двадцаги с лишитм градусов по Реммру. Оп раст сет, осеещий на болотах после новбрыских гололодов, выламывал хрупкие от стужи чаклые ракиты, больно, до коровк, хасетал в лица людей ледяной дробыо.

Остатки Северо-Западной армии, прижатые к колючей проволоке, которую на своей границе поспешно натянули эстопцы, вяло отбивались от наседающих красных.

Положение было безвыходное: впереди красные, позади эстонцы. И те и другие ничего хорошего разгромлен-

ным белым не сулили.

Остатки 2-й и 3-й динизий сидели в полузастывших блотах прим против Нарив и ждали, как милости, что, может быть, эстонцы впустят их в Нариу отогреться из геплых зиминх квартирах. Нариа виделась им как рай земной. Но попадут ли опи когда-инбудь в этот рай? 1-я дивизия Дверожинского отошла было под ударами с фропта через Скарятину Гору на эстонскую землю, чтобы там привести себя в порядок, переформироваться, но была немедленно разоружена асточнами. Всех солдат и офицеров повые хозяева без разбора отправиля в леса на заготовку дров; пе кормить же русских мужланов задаром! Бешено, ни на что больше не рассчитывая, ни па Нарву, ни на победу, дрались только бывшие балаховцы и ливенцы. Изо всех сил они оттытивали, отдаляли час возмездия за пролитую ими кровь на землях Псковщины, Гловининь в петоогравских поиголода.

Несколько сотеи ливенцев закрепилось возле станции Усть-Леряника. Они опутали свои повиции четырымя рядами колючей проволоки, высупулл в амбразуры крытых товшией в заклянок десяти стязово пулеметов и отбы-

вали одну атаку красных за другой.

Своим правым флангом возле Усть-Жердяпки ливепцы соприкасались с балаховцами князя Долгорукова, которые укреплись вокруг села Криуши, тоже на восточном берегу Наровы. Всего белых солдат и офицеров на этом участке собралось не более тысячи, но при сорока пулеметах и с артиллерией на западном берегу.

Ни Юденича, ни Родзянко в Нарве к этому времени

уже не было.

Однажды, когда Родаянко в очередной раз потребовал от главнокомандующего заняться накошец судьбой армин, загнанной красными в болота, Юденич ответил: «Александр Павлович, я вас посылаю в Лондон». «Слушаюсь!— Родаянко до крайности удивился. — Но зачем? — «Получите инструкции, из коих все и узнаете». — «Когда повкажете отбыть?» — «Как можно скорее».

В тот вочер помощник главнокомандующего Северо-Западной армией отбыл в Ревель. Сиживая в ревельских ресторанах, ожидая там оказии в Европу, он делал скорбное лицо. В душе же безгранично радовался: кончилось вес, и не по его почниу кончилось, теперь в своих воспоминаниях вину за неудачу похода на Петроград оп может валить на кого угодно п может выдумывать все, что выдумается.

После его отъезда недолго просидел на месте и сам Юденич. Примо с фронта к нему в его штабной кабинет стали вламываться начальники растрепанных, разбитых дивизий, погибающих от голода и мороза на виду у эстоннев, и требовать от главнокомандующего необходимых мер, указаний, распорижений. Они дошли даже до того, что, собранные командующим корпусом графом Паленом, устроили соещание и подали Юденичу рапорт о необходимости немедленно передать главнокомандование русекой армией эстонскому гепералу Лайдоперу. Юденич вызвал Глазенапа, неудавшегося генерал-гу-бернатора Петрограда и окружающих губерний.

— Пегр Владимпрович, в присванваю вам ввание геперал-лейтенанта, — сказал он горжественно в прасутевии пачальника штаба главнокомапдования генерала
Вандама и правой своей руки генерала Владимпрова.
Глазенан щелкнух наблуками и склонил голову. — Я награждаю вас, — продолжал Юденич, — орденом Анны
первой степени с мечами. — Глазенан еще звоиче пислену
каблуками. — И наконец, генерал, вам ъручается главнокомандование нашей героической и многострадальной
Сесево-Западмой аммер.

Глазенап открыл рот от неожиданности. Юденич же

со всей своей свитой тотчас отбыл в Ревель.

Первого декабря новый главнокомандующий издал в Нарве приказ № 373. «Я крепко взял в свои руки дело, писэл он для солдат и офицеров,— и его не выпутцу: ни один офицер, пи солдат не погибнет напрасно и не будет оставлен врагу».

И тоже, собрав чемоданы и сундуки, отбыл туда же,

в Ревель.

Несколько тысяч солдат и офицеров продолжали сраматься в болотах, несколько их тысяч инлили и кололи дрова в эстопских лесах, а еще тысячи, просачиваясь через гранину правдами и неправдами, слоиялись по Нарве, по Ревело, пс другим эстонским городам, спокулировали, дебоширили, продавали с себя последнее, превращались один в пьяниц и побирушек, други — в грабителей.

Когда Горчилич, Кубанцев и Ирина через Гельсингфорс и Ревель побрадись наконен по Нарвы — Горчилич. чтобы вступить в армию. Кубанцев, стремясь поскорее доложиться своему шефу генералу Владимирову, а Ирина в надежде найти следы мужа, - все они угодили в пьяную, угарную, бесшабанную атмосферу. В ресторане нарвской гостиницы, гле помера пля них устроили везпесуппие прузья Кубанцева, пнями и ночами не прекращались гулянки с непременными скандалами. На столы прямо в селедочные паштеты и в салатницы с винегретами — выбрасывались золотые вещи, брильянты, музейные изделия из слоновой кости, янтаря и малахива. Обалделые официанты пялили глаза на табакерки XVIII века, па шкатулки из горного хрусталя незапамятных времен, на драгоценные кинжалы и стилеты. Все шло в ход, все обменивалось и пропивалось.

«Жаль, Вадька наш остался в Ревеле, — сказал Кубащев. — Любит он такую жизиы Подумаешь, обожательни там пашел! Да тут их вои за каждым столиком по две штукиз. Ирина же была довольна тем, что Лужании отсал от них. Этот поющий эговст не давал никому покоя своими претензиями и требованиями. Он не умел быть просто с людьми, ему нужны были только слушатели и обожатели.

Сам Кубанцев вертелся в шальном нарвском вентиляторе как заправский перекупщик. Откуда только у был шего жандарма ваялись коммерческие способности? Ирина его боялась, все время ждала от него какой-инбудь подлости.

Однажды, отомкнув дверь не то отмычкой, не то подобранным ключом, он среди ночи, без предупреждения и без спроса вошел в ее номер.

Ирина, ошеломленная, молчала, лишь подтягивая и подтягивая к подбородку не слишком чистое гостипичное одеяло. Глаза ее еще глубже запали от событий послед-

них дней и казались совсем бездонными.

Кубанцев расстепул потайные карманы куртки, которую во весь путь через Финляпцию ин разу не синд, извлек несколько кожаных кисетов и на столик, воле ностели Ирины, гореть за горстью принидся высыпать из этих кисетов остро сверкающие в свете ночника, чистые и прозрачные, как капли ключевой воды, яркие блестик. По степам от илх побежали вессаные светлячки.

Это брильянты, — сказал он. — Одни брильянты.
 А еще у меня есть золото, Ирина Владимировца. Много

золота. Есть деньги. Франки, фунты, доллары, марки, кроны, лары. Их нам хватит на десятки лет. Хотите — у вас будет вилла под Ниццей? Скажем, в Ментоне или Сан-Тропезе. Хотите — будет морская яхта? Хотите...

— Я ничего не хочу, — перебила паконец Ирина, ничего, кроме как пайти моего мужа. Как можно скорее найти. — Опа заслонялась ладонью от слепящего блеска

брильянтов.

— Вы его не найдете, — жестко ответил ей на это Ку-

банцев. — Никогда. Его нету. Он мертв.

 Неправда! — Ирина вскочила на постели, одеяло споляло, открылись ее плечи, грудь. — Неправда! — выкрикнула она, уже не помня пи об одеяле, ни о чем. — Вы нарочно.

 — Больше я вам не скажу пичего. — Не отрывая от пее взгляда, Кубанцев на опупь собирал со столика п рассовывал по карманам свои сокровища. Один или два каменика, твердо стукнув, упали на пол. Он не стал их пскать.

Ирппа потянулась к пему, цепко обхватила его шею

руками.

 Не уходите, Кубанцев, не уходите. Вы должны мне сказать все, все, что знаете. Ну скажите же! Не молчите.

Прошу вас, Гаврила Лукич!

Прожженный негодяй, для которого никакие понятив о чести, совести, порядочности, сострадании не существовали, замер от ее прикосновений, в этих невольных се объятиях. Он боядся шевельнуться в иих, только судорожно что-то глотал и не мог проглотить.

Простите, — внезапно охрипнув, выговорил он. —

Да, я соврал вам, Ирина Владимировна.

Почему он сказал именно так, Кубанцев не смог бы ответить. От своих принтелей он уже точно знал о казин в Ямбурге красного инженера Благовидова. И еще минуту назад ему доставило удовольствие сообщить Ирине о том, что муж ее мертв. А вот сейчас... Ах, эти руки! Что они с ним сделли! Он бы так и остался в них навеки, навестда. Но Ирина, как только Кубанцев сказал, что своврал, тотчас убрале му в нове корадась под следлом.

Он ушел тихий, подавленный. Ирина проверила замок в двери, защелкиула дополнительную задвижку. Но уснуть уже не смогла, мучеясь мыслью, а впруг все-таки

Кубапцев сказал правду.

Утром его нигде не было. На вопрос о нем портье

ответил, что господин из такого-то номера ранним поез-

дом усхал в Ревель.

Бівоем є Горчиличем они сидели в ресторане за автраком. Ирина пересказала Горчиличу почти всю почную сцепу — и о брильянтах, и о предложении Нубанцева уехать с ним — и, наконец, повторила ето слова о том, что Ильи нет в минвых. Умолчала лишь о слоем порыме, которого теперь стыдилась, о том, как є более чем неприличий, примо-таки с паскудной сустивостью обхвативала шею Кубанцева и умоляла его взять те слова обътки.

Помешивая ложечкой в стакане с чаем, Горчилич сказал:

— Я павел кое какие справки, Ирина Владимировна. В Нарве все разложилось. Все поубегали: кто в Ревелько по загравицам. Сколько-нибудь сведущие люди остались голько там, где еще идут бои. Если хотите, я готов все сопровождать туда. — Он примом и добавил: — Я, вы знаете это, готов сопровождать вас куда угодно. Ничего ие требум. Ничего. Лишь бы водле вас. Простите

Полдин они добирались саниым путем до разбитой деревеньки, возле которой еще кое-как держались сотатки 2-й дивизин. Перед дорогой Горчилич на неведомо какие средства прибобрел Ирине теплую шубу из лисых шиурок, оскимосскую шапку с длинными ушами, которые можно было занязывать воюрут шем, и эскимосские же, расциитые

яркими цветными суконками меховые сапоги.

Ехали в розвальнях, заполпенных сеном, медленно гащились по снежным морозным лесам. Ветрище с залива чуть пе сбивал лошадь с ног. Но Ирина в таких северных

одеждах не чувствовала ни ветра, ни мороза.

В деревеньке офицеры жили по избам, по курным баним, солдаты же, как медведи, сидели вокруг нее в землиных тесных порах. Солдаты были терпеливей и цельми диями били вшей. Офицеры же, озлобляйсь друг на друга, то и дело срывались в разговорах на истерику.

В грязном, задымленном вертепе, где люди при свете двух тусклых масляных коптилок вповалку лежали на дощатых нарах, Ирину с Горчиличем пригласили к столу,

возле которого офицеры по очереди пили чай.

Разглядев женщину, притом молодую и привлекательную, обросшие щетиной существа на нарах зашевелились, стали подиматься, одергивать гимпастерки, застегивать куртки, аятягивать пояса.

— Горчилич! — воскликнул один из них. — Господин капитан!

— Так точно!

Бородатый человек протяпул руку.

 — А я же Трегубов, и тоже капитан. Месяц назад преподпесли этот долгожданный чин. Догнал я вас, Горчилич.

— Шестнадцатый год? Наступление австро-венгров?...

 Да, да, точно! — Трегубов обхватил плечи Горчилича. — Как давно, чертовски давно это было! Ах, времена!.. Надежды... Фантазии... Порывы. У вас нет с собой бутылки, а?

У Горчилича было несколько бутылок. Он захватил их

в расчете на холод, на морозы.

В избе повеселело и, как всем показалось, даже стало теплее. Забренчали жестиные кружки, звякнули стаканы. Забулькала водка, которую делили по-братски.

С мороза вошел еще один офицер, одетый в рваную

романовскую шубу.

— Господа! Солдаты только что подобрали пачку краспых газет, сброшенных с аэропланы. Прелюбыным ной. — Он запустил было матом. Но на него дружно шикнули. Он увидел Ирину и смутился. — Прошу прощения, мадам. Вы извините, одичали немножко. Прошу прощения.

Газеты, принесепные им, уже шли по рукам.

 Советские «Известия ВЦИК»! — воскликнул один из офицеров. — Они, кажется, выпускаются в Москве? Смотрите, откуда доставили к нам. Обычно бросают «Петроградскую правду».

 «Усилиями Петроградской чрезвычайной комиссии, — уже читал кто-то вслух, поднося газету к самой коптилке, — особого отдела ВЧК и особого отдела Н-ской

армин...» — Седьмой, конечно! — Трегубов усмехнулся. — Вели-

кие конспираторы эти господа большевики!

«...в Петрограде, — продолжал читающий, — раскрыт крупный белогварейский шпиопский заговор, в котором принимали участие крупные саповники царского режима, некоторые генералы, адмиралы, члены партии кадетов, «Национального центра», а также лица, близкие к партии зееров и меньщевиков».

Офицеры слушали внимательно, напряженно.

«Вся деятельность заговорщиков протекала под

бдительным наблюдением агентов Антанты, главным образом английских и французских, которые руководили всем делом шпионажа, финансировали заговор и держали в своих руках инти его».

Начался шум, кто-то ругнул Антанту, этих пронырливых, вездесущих англичан.

Читать или нет? — крикнул чтец.

Читай, читай!

— «Организация имела связь во всех штабах, систематистики спабикала Юденича сведениями военно-оперативного характера. С помощью бывшего начальника штаба И-ской армии полковника генерального штаба Люндеквиста разработала и послала Юденичу план общего наступлении на Петроград.

Шум опять начался. Пошли разговоры. Сквозь них

прорывался голос читавшего:

 «...под руководством Люндеквиста и бывшего адмирала Бахирева организацией был разработан плаввосстания в Петрограде... было сформировано повое правительство, которое должно было в момент занятия. Петрограда заменить северо-западное правительство.

Голос чтеца окончательно утонул в общем шуме.

Прокакали! — крикнул Трегубов. — Все прокакали!
 Извините, мадам, но это так.

На черта здесь гнить!

Генералы уже гуляют по Ревелю!

Черный от многодневной коноти, плечистый офицер

подошел к столу и ударил по нему кулаком.

 Я артильерист, господа, вы знаете. У нас в артилперии главное — математика. Точностъ расчота. Нацеливая удар на Петроград, генералы не были математиками.
 Они не определили с должной точностью угол наденвя массы нашей армии на это красный город.

 Пустое говорите! — крикнул Трегубов. — Угол падения равеп углу отражения. Всякий гимназист знает это.

Азы! И не в них совсем дело.

— Вы не желаете слушать? Я же артиллерист! Простите, мадам, я сейчас употреблю единственно понятные этим господам слова...

 Не смей, застрелю! — рявкнул голос из темноты, и там шелкиул ваволимый курок нагана.

449

там щелкнул взводимый курок нагана.
 Сающев, не играйтесь! — не оборачиваясь, сказал

Трегубов.
 Продолжай, артиллерист, но без хамства!

— Артиллеристы знают, — говорил закопченный человерим, — что если выбрать правильный, определенный угол падения снаряда, даже не крупного, обыкновенной грапаты, то он может производить действие в несколько раз большее, чем на какое рассчитан. Надо бить по касательной к земле, снаряд тогда рикошетирует и рается в нескольких сажених над землей, нанося оплутимые потерп живой силе противника. Командиры Северо-Занадной армии, ее господа генералы не изволили определить этот угол нашего падения; на врага...

 Вашему углу падения они предпочли низость падения! Где генерал Юденич? Где те депьги, которые он получил для нас от Колчака? Почему мы дохнем здесь,

a on...

а оп...

Снова начался крик. Ирина сидела в этом все более ожесточавшемся окружении подавлениям, растерянняя; на пониматал, что и здесь начего не добъется, ничего не узнает; к сердцу подступало отчанине, а вместе с ими в равнодушие ко всему, даже к своим несчастым. Слишком их было много, чтобы выдержать одному человеку, том более слабому, неспособному к борыбе. «Угол падения, утол падения...— почему-то твердила она запавшие в созпание два слова, и скнозь ных ей все отчетливей виделя странный смысл всего, что происходило и с нею самой и со всеми, кто ее окружал. — Угол падения, утол падения...

— Вы тут читаете про раскрытые большевиками заговоры! — орал том временом еще одми заросший офицер. — А вот вам ревельская газетка... Не те «Известил» красиых, а белелькие «Последние известил». Объявлоныце! «Охотичны карета Александра Второго. Отделана слоновой костью, продается на Большой Розенкранцевской, шестнадцать, узнать в магазине помер один». Симпатичненько? Кто ее спер в Гатчине, Ропше или Павловске? Кто приволок в Ревель? Не я, не ты, не ты!... — Он устремлял палец в своих слушателей. — А кто же?

— Слушайте, я был на днях в Нарве. По улице ехал начальник Третьей дпвизии генерал Ветренко...

Который нарушил приказ, не пошел на Тосно?

 Именно этот, по сути дела, изменник. Так вот оп ехал в санках, запряженных прекрасными лошадьми. А на лошадях пононы с вензелями императорской охоты. Один штабной офицер сказал мне, что у сего малопочтенного генерала дома еще и скатерти с такими же вензелями и посуда Константина Константиновича.

Угол падения... Низость падения... Ужасно!

Ирина, пораженная, вскинула голову. Это, оказывается, уже не она говорила. Вместе с ней повторял это Трегубов. Боже правый!..

- Господа! Из мрака вышел офицер, правая рука которого была обмотана грязными бинтами. - Мне известно, как в смысле наживы, или попросту грабежа, старался Дапидовский полк. В Павловске я сам все это видел, но сделать пичего не мог. Из павловских особняков они тапцили ящиками серебро, фарфор, портьеры, карти-пы!.. Тут помянули вензеля Константина Константиновича... Один чайный и столовый сервиз великого князя состоял из шести дюжин комплектов тарелок, чашек, блюдец. Даниловцы недавно устраивали полковой вечер, так любой из вас мог обозревать эту посуду и эти вензеля. А в Гатчине? Чины штаба Первого корпуса уволокли лично для себя из дворца ни более ни менее как полных три вагона имущества! Все это сейчас, как вот карета царя Александра, идет в Ревеле с молотка или распродается на ревельских толчках. Госнода офицеры!.. Господа генералы!..
- Я хогел бы знать, сказал захмелевший Трегубол, почему красные, которых мы называем варварам, сохраняли это в полной неприконовенности, берегли дворцы, произведения искусства, просто дворцовое имущество. А мы, освободители, псе разграбили. А? Кто упал-то под этот угол вли под откос? Вот почему нас разбили. Потому что мы оказались вульгарными налетчиками, грабителями, вешателями.

Я никого не вешал! — заорал кто-то.

- Ну, смотрел, как вешают. Это одно и то же.

— Господа! Вы что, с ума посходили? Что за речи? Это же речи смутьянов! Мы мало вешали. Больше падо было, больше!

Поезжай па юг к Деникипу п восполни недостачу.
 Деникин кончен, господа. Как мы. Его армии от-

ступают. Точнее, бегут.

И вдруг в набе настала типшна. Същино было, как за окном выл ветер, как спежная сухая ирупа хлестала по бревенчатым стенаы. И уже не было больше ничего на свете, кроме этой язбы. Ня сбежавших в Парвик и Лондон дольцов из «Северо-Западного правительства», ия генералов, бросивших свою армию, ин Деникина на Допу, ик Колчака в Сибири. Все вокруг было кончено. Остались голько одла эта законченная изба, переполненная завшивевшими офицерами, да несколько сотеп соддат неподалеку от нее, зарывшихся в спет с издеметами. Ходит слухи, что эстопцы вот-вот заключат мир с красной Россией, и тогда не станет даже этой избач.

49

Ночью на двадцать восьмое января, за пять дней до Юденич был поднят с постели в ревельской гостинице «Коммерс», где квартироват после бетства из Нарвы, и оказался лицом к лицу с Булак-Балаховичем. За синиой «батьки атамана» топпилось песколько вооруженных русских обмиеров и том чина эстопской полиции.

Вы арестованы, генерал, — не без удовольствия

объявил Балахович. — Прошу следовать за нами.

Растерявшийся, не нашедший что и ответить, герой посажен в ватон в вывоевна за пределы Ревеля. В ватоне Балаховчи посажен в ватон и вывоевна за пределы Ревеля. В ватоне Балаховчи потребовал от него отчета о состоянии суми, которые перевез Юденичу летом бывший верховный правитель Колчак. Суммы эти, находившиеся в личном равитель Колчак. Суммы эти, находившиеся в личном равитель Колчак. Суммы эти, находившиеся в личном равитель Колчак. Суммы эти, находившиеся в личном равительного компарующего еще оставались сотии тысят фунтов стерлингов, многие миллионы эстопских марок, финские марки.

Сколько забрал у него «батька атаман» якобы па пумвыч, ни Юденич питде погом пе распространлялсь. По возаращенный назавтра в Ревель герой Эрверума поспецно подписал чеки на 227 тысяч фунтов стерлингов, на четверть миллиона финских марок и на 115 миллионов эстонских марок, которые предназначальсь на ликвидацию Северо-Западной армии, для материального обеспечения ее офицеро и солдат. Балахович позаботился даже взять с него подписку о том, что бывший главнокомандующий пичето не утанд, не припрятал в карманах.

Проживать в гостинице Юденич после этого уже опасался. Он переехал в помещение английской военной миссии. Но и там не чувствовал себя в безопасности. Несмотря на подписку, изрядные суммы все-таки были утаены, и их тоже по примеру Балаховича могли отнять у него какие-нибудь другие предприимчивые гепералы.

Во пэбежание новых пеожиданностей генерал Владимиров-Новогребсььский развил знертичную деятельность и через несколько дней ранним февральским утром в преднассветных потемках увез бывшего главнокомандуюшего и своего благодетеля в закрытом автомобиле на одну из станций за Ревелем. Там был подготовлен вагон подфлагами союзников, и этим вагоном, в котором нашлосьеще место и верному агенту Владимирова, ротмистру Кубанцеву, Юденич прибыл спачала в Ригу, затем путьего пролег дальше, в Копентаген и, наконец, в Париж.

Перед самым отъездом Кубанцев заявился на квартиру, где остановились Горчилич с Ириной. В Ревеле они нроживали незакопно и тайно, вопреки строгим предписаниям эстонской полиции. Но Кубанцев их, конечно,

нашел. Один на один с Горчиличем он сказал:

— Вы, капитан, кажется, удачливее меня. Но будет время, я возьму реванш, даю вам слово. Однако и пришел не для этого. Я хочу поговорить с Ириной Владамыровной. Не суйте, пожалуйста, свой нос на время нашего разговора. Можете?

 Могу, Кубанцев. Но прежде вы мне ответьте: это было сказано вами сгоряча Ирине Владимировне, что муж

ее повешен?

 Не повешен, а расстрелян. Девятнадцатого октября в Ямбурге.

Затем, также один на один, Кубанцев разговаривал

с Ириной. Разговор был совсем коротким.

- Мы еще с вами встретимся, Ирина Владимировна, — сказал он. — Напин пути не разошлись. Эта разлука временная. Примите на память с ротмистре Кубапцеве...
   Прошу вас, не отказывайтесь. — На стол перед нею он положил кольцо с большим, почти с лесной орех, брильянтом.
- Что вы, что вы! Ирина отшатнулась, пораженная блеском дорогого камия.

Тогда он вложил кольцо в Иринину руку и зажал его там ее холодными пальцами. Она так и осталась стоять, глядя вслед быстро уходящему Кубанцеву.

Что это? — спросил появившийся Горчилич.

 Кубанцев преподнес. — Ирина смотрела на кольцо, которое сверкало у нее на ладони. Горчилич взял его, отворил форточку и выкинул подарок жандарма во двор, занесенный снегом.

— Что вы сделали? — воскликнула Ирина. — Зачем? Это же деньги! На них можно жить. В конце-то кондов у меня же нет ни копейки, вы это прекрасно эпаете. — У вас есть если не миллионы, то, во всяком случае,

— в вас есть если не миллионы, то, во всяком случае, десятки тысяч, Ирина Владимировна. — Горчилич мягко, дружески улыбался. — Да, да, я богат, представьте себе. Откуда? Так, родовые драгоценности. От бабок и праба-

бок. Я ведь дворянин.

Не мог же он сказать, что и его богатства имели тот же источник, из которого появилось это только что вышвырнутое кольцо. Волей рока, как говорил Горчилич самому себе, оп был вовлечен в экспроприаторскую организацию офицеров, которую возглавлял ротмистр Кубанцев. Спекулянт Хамелайнен — мелкая песчинка на пути шайки офицеров-грабителей, которые с наганами в руках добывали деньги для борьбы с большевиками. Люди Кубанцева грабили бывшую знать, взламывали тайные сейфы. Кое-что из награбленного шло в общий котел белого движения, но большая часть делилась меж самими грабителями. Горчилич не выдержал, покинул группу Кубанцева, за что Кубапцев все время грозился с ним покончить. Но поскольку Горчилич молчал, то и Кубанцев не предпринимал ничего, только ненавидел и презирал этого хлюпика.

Как бы там ни было, рано или поздно вышел Горчилич из группы, но он тоже — не столько, правда, сколько Кубанцев, — имел возможность высыпать на стол перед

Ириной немало интересных для нее вещиц.

 Да, да, — сказал он, — бабки и прабабки кое-что мне оставили. И все, что есть у меня, — это и ваше, и

прежде всего ваше, Ирина Владимировна.

Она смотрела на него и чувствовала, что так закапчизама с есопротивление ходу событий. На чужой земле, среди чужих людей, без гропа в кармане, не умеюпля, не наученная делать что-люб, чем можно зарабитывить на хлеб, она беспомощна перед отими событими, перел жизнью. Где-то есть Илья, где-то есть Льлечка, где-то родители, сстры. Но где, где? Реально, сегодия, сейчас возде нее только один в какой-то мере близкий ей человек во всем холодном, пустом, житейском море, Это оп, Горчалич. Отныне он все, что смособно поддерживать ее на поверхности жизни. И если ему сегодия почью вадумается прийти к ней, она не сможет его оттолкпуть, отказать сму. Странствуя по холодивы, чужим волнам, отталинавлься от твердой земли, от берега хорошо лишь гогла, когда есть падежда пристать к другому берегу, к другой тверди. В подхватвивем Ирииу жизненном океане она не видела другого берега, его просто не было. Был только этог, один, Горчилич.

Она опустилась на стул. Холодные руки ее повисли. Горчилич взял одну из них, поднес к губам.

 — Я люблю вас, Ирипа Владимировна, — сказал оп тихо, как бы боясь ее испугать.

#### 50

На перроне Николаевского вокзала, возле теплушки с раздвинутой на полный разумах дверью, стояли Иввел Благовидов, его дидька Стенан Егорович Жигалии с Феклой Дмитриевной, Осокии, на чальник Осокина Ян Караович, Алексей Лабазев и те два красноармейца-повгредца, которые вместе с Осокиным прошлым летом бежали из белого плена: Стенан Озеров и Егор Козлов. И копечно же, за левым плечом Парла, синя синими главищами, зрачки которых под ярким апрельским солицем встали римскими едипичками, крутилась Санька.

Перроп был запружен людьми в новых, свежих шинелах: глухо, когда то один, то другой ирасноармеец протискивался через толиу в вагоп или из вагона, одна о другую завизам витговки. Все говорили, выкриквава процальные слова; были женщины, которые и плакали, не без этого. Над головами в шапках и защитных фуражках всплывали облака махорочного дамма.

Новые шпиели были и на Павле и на Озеропе с Колловым. Когда стал формироваться отряд петроградиев на Южимій фронт, для окончательного разгрома Деникина, который уже откатился к Новороссийску, и против Крыма, гле барон Врангель собирает новую безую армию, Осокин привел к назначенному командиром отряда Благовидому этих крестьян, уже целых иять лет не расставпцихся с винтовками. Выбравшись из плена, они состояли в ЧК, при Осокине, а тут, когда пошел новый набор бровольцев, обоим опять захотелось на фронт. «К хорошему командиру устрою», — пообещал Осокии. И вот устроил.

После полинсания мирного логовора с Эстонией, в Прибалтике, на полступах к Петрограду, с белыми было покончено. Северо-Западная армия рассеялась. Солдаты ее разбрелись по эстонским хуторам. Генералы удрали кто куда: кто в Европу, кто на юг. Палач Гдова и Пскова Булак-Балахович бросил в Изборске свою баронессу и подался к забряцавшим оружием полякам. Петроград мог вновь помогать своими силами другим фронтам, другим армиям, мог готовить новые и новые отряды для юга и запада. Когда Павлу сказали, что для него есть боевое задание - командовать одним из таких отрядов, который может превратиться в полк и даже в дивизию, он обрадовался. Ему нелегко стало в Петрограде после нескольких выступлений с острой критикой Зиновьева. Зиновьев однажды даже сказал Павлу: «Вам бы молчать, Благовидов. У вас брат спался в плен белым». - «Товарищ Зиновьев, стыдно! — ответил тогда за растерявшегося Павла Шукин. - Брат Благовидова погиб на боевом посту. Он расстрелян белыми в Ямбурге». Зиновьев кашлянул, и губы у него дернулись.

Узнав, что Павел уезжает, Санька попросилась с ним. «Все равно сбегу за вами, Павел Андреевич,— заявила она.— Уж лучше сразу решайте. Санитаркой буду, поварихой могу, прачкой— кем уголно, только чтоб с

вами».

В жизнь Павла она вошла настолько, что он уже не мог без нее, спешил к ней в свободную минуту. Но вечером она, взятая на работу в ЧК посыльной, бегала в ликбез и самозабвенно училась. С ней можно было говорить о чем угодно, даже о самом серьезном, государственном. У нее был острый, цепкий ум, она могла рассудить са-/ мый запутанный жизненный вопрос. «Ладно, — сказал он ей. — поелем. Только, знаешь, прилется предварительно оформить наши с тобой отношения. Пожениться надо официально», «Не нало, — просто ответила Санька, — /А что, вам так-то плохо?» - «Да нет, что ты! Но всетаки...» «Пустое, — сказала Санька на его не очень ясичю речь. — Может, потом разонравлюсь, другую какую встретите, вам легче будет отвязаться от меня. Вы человек хороший, Павел Андреевич, совестливый. Поженитесь со имной по бумагам, стесняться булете, ежели что... ежели уйти захотите. Мучиться станете. Нет уж, пусть так. Может, потом как-нибудь, если не раздумаете».

И вот она за его плечом, в длипной кожаной куртке,

затянутая в поясе новым желтым ремнем. Кто бы ни шел мимо, все оборачиваются на нее: так умеет держаться, насмотревшись на Ирпну Владимировну. Ян Карлович взглядывает на нее, и бровь его удивленно, вопрошающе полнята.

 Вас, гражданка, трудно стало узнать, — говорит он как бы без улыбки, но улыбка почти неслышно ходит по морщинам его бледного лица. — Год назад прибегал к нам такой желтенький цыпленочек. А сейчас...

Целая курица? — Санька весело смеется.

 Нет, почему же курипа? Курица — птица глупая. Ты, Саня, райская птичка с золотыми перышками. — Ян Карлович трогает Санькины выющиеся, солнечного цвета волосы под лихо заломленной серой папахой, перешитой из генеральской.

 – Å до чего же голосисто поет эта птичка! – говорит Фекла Дмитриевна. - Уши распустишь. Вы бы послу-

пали

Ян Карлович тоже едет этим эшелоном. Но он сойдет в Москве. Его вызвал на работу в ВЧК товариш Лзержинский. На месте Яна Карловича остается Осокин, которого за активное участие в разгроме белого полнолья в Петрограде отметили и повысили, «Судьба играет человеком, — сказал тогда Осокин. — Она порой».

 Бери его к себе, Костя, этого молодиа. — Павел положил руку на плечо Алексея Лабзаева. — Пусть на смену тебе растет. Чека, наверно, долго еще быть. Кто знает, когда эти подполья кончатся, когда буржуазный мир перестанет щелкать зубами на нас. Из Алешки может толковый чекист получиться. Я им мало зацимался.

на побегушках он у меня был. Вицюсь.

Состав возле перрона дернулся, загремели буфера, вагоны от одного к другому с грохотом передавали толчок прицепленного паровоза. Вдоль вагонов понеслась

команла.

Пожаты крепко руки, незаметно смахнуты с ресниц соленые капли, которые, как ни хмурься, как ни суровей, выдадут тебя в последпюю минуту. И вот, медленно уплывая по рельсам в неведомое, на новые фронты, к новым боям, стоят в распахнутой двери теплушки Павел и Санька. Павел обнял Саньку, охватив рукой ее плечи. За Павлом и Санькой дымит цигаркой Ян Карлович, кивает Осокину.

Провожающие еще какое-то время идут рядом с ваго-

пом по перрону.

— Ты береги ее, Павел, от пули, от сабли! — кричит напоследок Фекла Дмитриевна. — Кроме нас-то со Степаном Егоровичем. да мы ведь люжоть для тебя отрезяный... она единственная твоя сродственница на всем белом свете! Саминицы?

Всеолод Анисимович Кочетов Угол паденяя Редактор Рудин М. З. Художнік Шаиро О. П. Художественный редактор Гречиго Г. В. Технический редактор Коновалова Е. К. Корректор Горелик Ф. М.

Г-6002, Савно в набор 10.5 бг.
Подписано к печати 19.3.70 г.
«
«Окрант бумати 84х (108)<sub>11</sub> — 14½<sub>1</sub> п. л. = 24,36 усл. печ. а.
24,71 ус.-изл. л.
(бумат типографская № 1
Тирож 100.000 экл. Цум.) 1р. 01 к. Изд. № 4/8429 Зак. 657

Ордена Трудового Красиого Знамени
Военное вздательство Министерства обороны СССР,
Москва, К.-160
1-я типография Воениздата
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

### Кочетов В. А.

К55 Угол падения, Роман, Воепиздат, 1970 464 стр., в перепл., 100 000 экз., цена 1 р. 01 к.

> ами. Романия «Журбины», «Секретары обнома», «Братыя Ед-помыпоставляля его в число няябовсе палым советских писатемей одпоставлялите в местова «Утом паделия» — негорических позыватитимов реводительного предоставляющих предоставляться и защитимов реводительного предоставляться повышения в миногомиссенных загоморов, которые готовыя насъем предоставляться предоставляться предоставляться поних комалидора и болдов, показывая их высокие прявстенные вачества и вериость реакториям Заломантся чистами. Павел на веста предоставляться предоставляться потемення предоставляться предоставляться поберення представляться переставляться помети представляться переставляться помет интерес. Загома предоставляться помет интерес. Загома предоставляться подет интерес. Загома предоставляться помет интерес. Загома предоставляться подет интерес. Загома предоставляться предоставляться подет интерес. Загома предоставляться предоставляться подет интерес. Загома предоставляться предоставляться предоставляться подет интерес. Загома предоставляться пред

Имя Всеводода Кочетова хорошо известно советским читате-

# ВЫШЛИ В ВОЕННОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

#### новые книги:

Леонов Л. М. Русский лес. Роман. 1969 г. 768 стр. 1 р. 56 к.

Малиновекий Р. Я. Солдаты России. 1969 г. 452 стр.

р. 30 к.
 Бубеннов М. С. Бессмертие. Повесть. Рассказы. Записки. 1969 г. 272 стр. 62 к.

Стельмах М. А. Большая родня. Роман-хроника в двух книгах. 1969 г. 558 и 448 стр. 1 р. 25 к. и 1 р.

Падерин И. Г. Комдив бессмертных. Повести. 1969 г. 384 стр. 72 к. Пстльованный В. И. Карцатская легенда. Роман, рас-

сказы очерки. 1969 г. 336 стр. 65 к. Свиридов Г. И. Победа дается нелегко. Повести. 1969 г.

448 стр. 87 к. Строковекий Н. М. Судьбы, Роман. 1969 г. 432 стр.

85 к. Бембеев Т. О. Лотос. Роман. Перевод с калмыцкого. 1969 г. 212 стр. 47 к.

Кожухова О. К. День мой, век мой. Роман, повесть. 1969 г. 408 стр. 81 к.

Смирнов О. П. Северная корона. Роман. 1969 г. 360 стр., 74 к. Жериаков Н. К. Родимое пятно. Повесть и рассказы.

1969 г. 216 стр. 46 к. Логипов Н. В. Что было, то было... Повести, рассказы.

1969 г., 328 стр. 65 к. Виноградов И. И. Мее несказанное слово. Повести и рассказы, 1969 г. 392 стр. 77 к.

рассказы. 1960 г. 392 стр. 77 к. Гусев А. А. Малиновый просвет. Роман. Изд. 2-е. 1969 г. 320 стр. 03 к.

Лугинец А. М. Стоход. Роман. 1969 г. 448 стр. 88 к. Золототрубов А. М. В синих квадратах моря. Повесть. 1969 г., 270 стр., 56 коп.

## ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ В МАГАЗИНАХ «ВОЕННАЯ КНИГА» И В КНИЖНЫХ КИОСКАХ ВОЕНТОРГЭВ.

# заказывайте их предварительно, до выхода из печати

Кипги Военвого издательства можно приобрести также по почте наложенным платежом (на домашний адрес вли «до гостребования»), направив заказ «Военцая книга—почтой» по адресу:

Алма-Ата, ул. Шевченко, 108. Ашхабад, ул. Ленина, 32/20. Владивосток, Ленинская, 18. Киев, Красноармейская, 10. Куйбышев, Куйбышевская, 91. Ленинград, Д-186, Невский, 20. Львов, проспект Ленина, 35. Мписк, ул. Куйбышева, 16. Москва, А-167, Красноармейская, 18а. Новоспбирск, Красный проспект, 61. Олесса, Лерибасовская, 13. Петрозаводск, ул. Гоголя, 22. Рига, Б. Смилшу, 16. Ростов на-Дону, Буденновский, 76. Свердловск, ул. Ленина, 101. Севастополь, Б. Морская, 8. Североморск, ул. Сафонова, 14. Тбилиси, пл. Ленина, 4. Хабаровск, ул. Серышева, 11. Чита, ул. Ленина, 111/а. Фрунзе, ул. Иваницина, 108,

## К ЧИТАТЕЛЯМІ

Военное издательство просит присылать отзывы об этой книге по адресу: Москва, K-160.







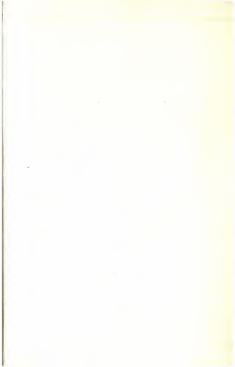







# ONIDA A D LO ЕВОЛОД M E H Þ